2013 A65 Vol.14 1875

СБОРНИКЪ

# ОТДЪЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ

HRADEMIA NOUK SSSR. Ofdelenie

14

томъ четырнадцатый.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. (вас. остр., 9 лип., № 12.)

1875.

KRAUS REPRINT LTD. Nendeln, Liechtenstein 1966 Напечатано по распоряженію Императорской Академін Наукъ. С.-Петербуруъ, Ноябрь 1875 года.

Непремънный Секретарь Академикъ К. С. Веселовскій.

Printed in Germany

Lessing-Druckerei - Wiesbaden

### оглавленіе.

|                                                           | CTPAH.  |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Члены академін наукъ, избранные въ россійскую академію    | 1- 3    |
| Академикъ Степанъ Яковлевичъ Румовскій                    | 3-157   |
| Выборъ студентовъ въ академическій университетъ           | 3- 10   |
| Устройство академического университета и бытъ студентовъ  | 10- 38  |
| Пребывание Румовского въ Берлинт у Леонарда Эйлера        | 38-45   |
| Дѣятельность Румовскаго въ академіи наукъ и его ученые    |         |
| труды                                                     | 45- 80  |
| Наблюденія Румовскаго надъ прохожденіемъ венеры по диску  |         |
| солнца                                                    | 52- 64  |
| Греческая гимназія                                        | 80- 88  |
| Участіе Румовскаго въ устройствѣ казанскаго университета  |         |
| п учебнаго округа                                         | 88 97   |
| Литературные труды Румовскаго                             | 97—133  |
| Переводъ апналовъ Тацита                                  | 103—122 |
| Переводъ писемъ Леонарда Эйлера о различныхъ предметахъ   |         |
| физики и философіи                                        | 123—130 |
| Дъятельность Румовскаго въ россійской академін            | 133—157 |
| Академикъ Иванъ Ивановичъ Лепехинъ                        | 157—299 |
| Пребываніе Лепехина въ академической гимназіи (на стра-   |         |
| инцѣ 157, строка 23, вмѣсто «академическая канцелярія»    |         |
| следуетъ читать: «академическая гимназія») и въ акаде-    |         |
| мическомъ университетъ                                    | 157—168 |
| Страсбургскій унпверситеть въ восьмнадцатомъ столётін     | 168—194 |
| Диятельность Лепехина въ академін наукъ и его ученые и    | 100 015 |
| литературные труды                                        | 196—247 |
| Переводъ естественной исторіи Бюффона                     | 210—230 |
| Путешествіе Лепехина по Россіи                            | 247—279 |
| Дъятельность Лепехина въ россійской академіи              | 280—299 |
| Академикъ Николай Яковлевичъ Озерецковскій                | 299-388 |
| Путешествіе Озерецковскаго по Россіи и пребываніе его за- | 000 010 |
| границею                                                  | 299—310 |
| Дъятельность Озерецковскаго въ академін наукъ             | 311—318 |
| учено-литературные труды Озерецковскаго; описанія путе-   | 010 970 |
| шествій; участіе въ періодическихъ изданіяхъ              | 318-308 |
|                                                           |         |

| частіе Озерецковскаго въ трудахъ по народному просвъ-      |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| щенію въ начал'я царствованія императора Александра I.     |           |
| Устройство университетовъ. Цензурный уставъ                | 359 - 374 |
| Записка Озерецковского касательно академін наукъ           | 360 - 361 |
| Письмо Озерецковскаго и его сочленовъ къ императору        |           |
| Александру I о состояніи академіи наукъ и о необходи-      |           |
| мости ея преобразованія                                    | 361-367   |
| Деятельность Озерецковского въ россійской академіи         | 374-388   |
| Примъчанія и приложенія                                    | 389-584   |
| Біографическія извѣстія о Румовскомъ                       | 389-398   |
| Свёдёнія объ отцё Румовскаго                               | 398-406   |
| Подлинное представление Ломоносова въ конференцію ака-     |           |
| демін наукъ 28 апрёля 1746 года                            | 408-409   |
| Біографическія извѣстія о Лепехинѣ                         | 451-459   |
| Сообщенія касательно ученых путешествій по Россіи, пред-   |           |
| принимаемыхъ академією наукъ:                              |           |
| Вольнаго экономическаго общества                           | 472-477   |
| Государственной медиципской коллегин                       | 477-479   |
| Государствениой коммерцъ-коллегіи                          | 479-481   |
| Русскія названія растеній и животныхъ, находящіяся въ опи- |           |
| санін путешествія Лепехина по Россіп                       | 482-514   |
| Біографическія изв'єстія объ Озерецковскомъ                | 525 - 532 |
| Хронологическій указатель ученыхъ и литературныхъ тру-     |           |
| довъ Озерецковскаго                                        | 533-542   |
| Переводъ сочиненія Тома о похвальныхъ словахъ              | 544-563   |
| Пфснь на новый 1797 годъ                                   | 563-567   |
| Письмо академика Фусса къ министру народнаго просвъще-     |           |
| нія о состоянін академін наукъ                             | 568-573   |
| Проэктъ цензурнаго устава, составленный Озередковскимъ и   |           |
| Фуссомъ                                                    | 574-582   |

## ИСТОРІЯ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ.

Члены россійской академіи, вошедшіе въ составъ ея втеченіе екатерининскаго періода, образують нѣсколько группъ, связанныхъ единствомъ цѣли и стремленій учено-литературнаго общества. Обозрѣніе дѣятельности одной изъ группъ, состоявшей изъ духовныхъ писателей, мы представили въ первомъ выпускѣ нашего труда. Другую группу образують ученые, принадлежавшіе преимущественно къ числу членовъ петербургской академіи наукъ.

Академія наукъ находилась въ ближайшей связи съ россійскою академіею отчасти по самой идеѣ того и другаго учрежденія, отчасти по ихъ личному составу. Россійская академія, подобно академіи наукъ, считала своимъ призваніемъ разработку ученыхъ вопросовъ съ тою только существенною разницею, что кругъ изслѣдованій своихъ ограничивала отечественнымъ языкомъ и словесностью, прибѣгая къ пособію другихъ наукъ настолько, насколько они содѣйствовали изученію ея главнаго предмета. Что касается ученаго состава, то замѣчательнѣйшіе изъ природныхъ русскихъ академиковъ были въ тоже время и членами россійской академіи. По роду своихъ занятій они принадле-

жали къ натуралистамъ и математикамъ, и труды ихъ относятся преимущественно къ этой области знаній; но тъмъ не менъе судьбы русскаго языка и словесности привлекали сочувствіе этихъ ученыхъ, вносившихъ цённые вклады въ общій трудъ россійской академіи. Члены академіи наукъ обнаруживали полную готовность, независимо отъ своихъ спеціальныхъ, чисто ученыхъ работъ, удълять часть времени и трудовъ на пользу и просвъщение того общества, среди котораго они жили и дъйствовали. Несомнъннымъ доказательствомъ вниманія академіи наукъ къ нуждамъ и потребностямъ русскихъ читателей служатъ ея періодическія изданія, въ которыхъ научная основательность соединяется съ общедоступностью содержанія и изложенія. «Академіз наукъ — говорили ея представители — всевозможное прилагала стараніе о приведеніи въ большее совершенство наукъ, составляющихъ предметъ ея упражненій. Въ тоже самое время академія наукъ обращала вниманіе на то, чтобы важнівйшія и непосредственную пользу въ себъ заключающія открытія въ наукахъ распространять въ россійскомъ государствъ, и для того сообщать ихъ на россійскомъ языкѣ» 1). Въ ряду требованій отъ статей, помѣщаемыхъ на страницахъ періодическихъ изданій, достоинство ихъ относительно языка и его изученія занимало весьма видное мъсто. Приступая къ изданію Новыхъ ежемъсячныхъ сочиненій, академія наукъ заявила, что они «будутъ вмѣстилищемъ всякаго рода твореній. Въ нихъ пом'єщаемы будутъ филозофическія, физическія, экономическія, историческія, географическія и вообще всь разсужденія, какія только къ приращенію челов вческих в знаній способствовать будуть. Описанія разных в художествъ, ремеслъ, рукоделій и промысловъ темъ охотне будутъ принимаемы, что каждое изъ сихъ искусствъ заключаетъ въ себъ особливыя вещамъ наименованія, которыя къ обогащенію россійскаго языка неотм'єнно послужать, и следовательно отъ такихъ сочиненій сугубая будетъ польза» 2). Совершенство и изящество языка высоко ценилось не только академиками-филологами, но и натуралистами и математиками, и не ръдко случалось, что ученый, пріобрѣвшій извѣстность въ области математики или естествознанія, разсматриваль произведенія чисто-литературныя со стороны ихъ языка и слога, и даже принималь на себя составленіе руководствъ по словеснымъ наукамъ. Существенная заслуга ученыхъ, избранныхъ въ члены россійской академіи, заключается въ томъ, что они принимали самое дѣятельное участіе во всѣхъ паучныхъ предпріятіяхъ и трудахъ новаго учрежденія, предлагали и матеріалы и ихъ оцѣнку и объясненіе, и обогатили русскую литературу нѣсколькими образцовыми для того времени переводами замѣчательныхъ произведеній древней и новой литературы. Самыми усердными посѣтителями собраній россійской академіи были также члены академіи наукъ; часто они составляли весьма значительное большинство присутствующихъ; иногда же все собраніе состояло исключительно изъ членовъ академіи наукъ.

Въ составъ россійской академіи вошли слѣдующіе дѣйствительные члены академіи наукъ: Румовскій, Лепехинъ, Озерецковскій, Котельниковъ, Протасовъ, Н. П. Соколовъ, Иноходцевъ, Севергинъ, Захаровъ и Кононовъ.

### С. Я. РУМОВСКІЙ.

Выборъ студентовъ. — Академическій университетъ. — Пребываніе за границею. — Академія наукъ. — Греческая гимназія. — Казанскій университетъ. — . Литературные труды. — Россійская академія.

I.

Степанъ Яковлевичъ Румовскій (1734 — 1812) занимаетъ почетное мѣсто въ исторіи просвѣщенія въ Россіи и какъ ученый писатель, и какъ неутомимый участникъ въ разработкѣ и осуществленіи обширной, многосторонней и вполнѣ разумной системы народнаго образованія, ознаменовавшей собою первые

года царствованія императора Александра I. Жизнь и труды Румовскаго принадлежать двумь эпохамь нашей умственной и общественной жизни, между которыми была внутренняя связь и преемство. Мы считаемъ нужнымъ коснуться различныхъ сторонъ дѣятельности этого замѣчательнаго человѣка, рисующей не только его самого, но до нѣкоторой степени и его время 3).

Румовскій родился 29 октября 1734 года, во владимірской губерній, въ сель Старомъ Погость, гдь отець его быль священникомъ. Въ 1739 году отецъ Румовскаго переселился въ Петербургъ, и получилъ мъсто священника, а впослъдствіи и протојерея, при успенскомъ соборъ, построенномъ въ первые года по основаніи столицы. Румовскій-сынъ отданъ былъ въ невскую семинарію, изъ которой, по выбору академиковъ, поступиль въ университеть, учрежденный при академіи наукъ. Луховныя училища издавна служили разсадникомъ, откуда свътскія учебныя заведенія пріобрътали своихъ первыхъ питомцевъ. Академія наукъ, открывая публичныя чтенія, призывала охотниковъ до математики, физики, исторіи и риторики, и объявление о своихъ лекціяхъ препровождала въ св. синодъ съ цёлью привлечь въ свои аудиторіи людей любознательныхъ изъ лицъ, принадлежащихъ къ духовному вѣдомству 4). Воспитанники духовныхъ училищъ были до такой степени необходимы для академической гимназіи и университета, что академія наукъ не открывала лекцій до прибытія молодыхъ людей изъ различныхъ семинарій. То, что происходило втеченіе всего восьмнадцатаго въка, повторилось и въ девятнадцатомъ стольтін: при учрежденіп университетовъ оказалось необходимымъ обратиться къ мѣстнымъ духовнымъ семинаріямъ. Лица, на которыя возложено было устройство учебнаго дёла въ Россіи, такимъ образомъ отзываются объ участій со стороны духовенства: «Россійскому духовенству отечество наше много одолжено со стороны просвъщенія. Науки первое пристанище въ Россіи нашли въ духовномъ званіи: въ немъ они имъли первыхъ своихъ любимцевъ. Въ доказательство сего можно здёсь торжественно указать на тё случаи, какъ

духовенство наше доставило государству болье трехъ сотъ учителей при учреждени народныхъ училищъ во время царствованія великой Екатерины. И нынь, когда всемилостивьйшій монархъ Александръ I захотьль осчастливить народь свой повсемьстнымъ распространеніемъ наукъ, министерство народнаго просвыщенія не могло обойтись безъ того, чтобъ не заимствовать опять учителей изъ духовныхъ училищъ. Въ с.-петербургскій педагогическій институтъ поступило слишкомъ сто человькъ, въ харьковскій университеть сорокъ, имьющихъ отличныя дарованія и склонность къ наукамъ», и т. д. 5).

Впрочемъ это снабженіе университетовъ учащеюся молодежью не всегда происходило добровольно. На предложеніе академіи наукъ прислать ей хорошо приготовленныхъ воспитанниковъ изъ тѣхъ, которые признаны способными занять учительскія мѣста въ епархіальныхъ училищахъ, послѣдовалъ отвѣтъ св. синода въ такомъ смыслѣ, что хотя читаемыя при академіи лекціи «и всякому не безполезны»; но тѣмъ не менѣе учителя для семинарій также очень нужны, да и средствъ для содержанія студентовъ нѣтъ ни въ епархіяхъ, ни въ самомъ синодѣ, а потому и «невозможно отлучить» семинаристовъ въ академію наукъ 6). Постоянныя вербовки семинаристовъ въ постороннія училища послужили даже поводомъ къ столкновенію между академією наукъ и духовными властями. Столкновеніе это окончилось побѣдою со стороны академіи, пріобрѣвшей нѣсколько дарфвитыхъ молодыхъ людей и въ числѣ ихъ Румовскаго.

Еще въ 1735 году баронъ Корфъ «главный командиръ академіи» представляль сенату объ учрежденіи академической семинаріи на тридцать учениковъ и о предварительномъ выборѣ способныхъ воспитанниковъ изъ монастырей, гимназій и другихъ училищъ. Въ числѣ юношей «непослѣдняго остроумія», выбранныхъ по этому случаю, былъ и знаменитый впослѣдствіи Ломоносовъ. Будучи уже профессоромъ, Ломоносовъ предложилъ академіи снова обратиться къ той же мѣрѣ и просить сенатъ о разрѣшеніи выбрать семинаристовъ, достаточно подготовленныхъ къ слушанію университетскихъ лекцій; при этомъ указывалъ преимущественно на семинаріи невскую и новгородскую <sup>7</sup>). Добиться отъ сената постановленія о присылкѣ студентовъ изъ духовнаго вѣдомства Ломоносовъ считалъ дѣломъ въ высшей степени полезнымъ для Россіи, а въ заботахъ академіи о научномъ развитіи молодыхъ силъ видѣлъ залогъ ел славы: образуя — говорилъ онъ — въ стѣнахъ своихъ умы учащагося поколѣнія и содѣйствуя ихъ успѣхамъ на ученомъ поприщѣ, академія по справедливости пріобрѣтетъ имя перваго русскаго университета <sup>8</sup>).

Мысли Ломоносова суждено было скоро осуществиться. Въ академическомъ регламентъ 1747 года сказано между прочимъ слъдующее: «университеть есть собрание учащихъ и учащихся людей: первые называются профессоры, а другіе — студенты; профессоры не обучають языковь, но обучають наукъ. Того ради студенты должны уже искусны быть въ языкѣ латинскомъ, дабы лекціи въ наукахъ, которыхъ на иномъ ни на какомъ языкѣ давать не позволяется, какъ токмо на латинскомъ и русскомъ, могли они совершенно разумьть. Сего ради надлежить выбрать изъ училищъ россійскихъ, гдф президентъ, за лучше усмотритъ, тридцать учениковъ способныхъ и знающихъ уже латинскій языкъ, и оныхъ опредълить при академіи». На основаніи регламента президентъ академіи наукъ, графъ Разумовскій, обратился въ св. синодъ съ представленіемъ, что «въ канцеляріи академіи наукъ за благо разсуждено, чтобъ тъ ученики имъли быть выбраны токмо изъ семинарій: александроневскаго монастыря, и изъ новогородской, да изъ Москвы изъ училищнаго спасскаго монастыря, по пропорціи». Св. синодъ сділаль распоряженіе о выборѣ учениковъ, по десяти изъ каждой семинаріи, преимущественно изъ дѣтей разночинцевъ, и только въ случаѣ крайней необходимости дозволялось дополнить недостающее число детьми причетниковъ. Въ Москвъ и Новгородъ мъра эта не встрътила препятствій, и для выбора и пріема семинаристовъ отправленъ быль туда академикъ Тредьяковскій. Но петербургскій архіеписконъ Өеодосій находиль требованіе президента крайне стісни-

тельнымъ въ отношеніи александроневской семинаріи, которая, по числу учащихся, весьма ограниченному, далеко уступала другимъ учебнымъ заведеніямъ. Въ московской академіи число учащихся простиралось до четырехъ сотъ, въновгородской до двухъ сотъ, а въ невской не превышало семидесяти, да и изъ этихъ семидесяти один еще слишкомъ молоды и едва только вступили въ училище, другіе, напротивъ того, черезчуръ не молоды и уже поженились въ ожиданіи посвященія въ духовный санъ. Годныхъ къвыбору оказывалось не более тридцати, изъ которыхъ «ежели взяты будуть десять человѣкъ, а, какъ уповательно еще, лучшіе, понеже всемъ равнымъ не удается быть, то въ александроневской семинаріи не только пінтика и риторика съ малымъ плодомъ останутся, но и философін, а потомъ и богословіи не будеть для кого производить, и то восноследуеть, что какъ въ петропавловскій соборъ, такъ и въ другія знатныя мѣста, куда ученые люди требуются, не будеть кого опредълить, съ чего порицаніе на семинарію, яко могущую быть безплодною, не воспослѣдовало бъ». Въ отвращение такихъ печальныхъ последствій Өеодосій просилъ вовсе отклонить выборъ отъ невской семинаріи; если же это окажется невозможнымъ, то ограничить его тремя и отнюдь не болье какъ пятью учениками. Св. спиодъ призналь доводы петербургскаго архіепискона уважительными, и постановиль выбрать изъ невской семинаріи пять воспитанниковъ, а остальныхъ пятьизъ семинарін смоленской. Но Разумовскій настапвалъ на своемъ правѣ произвести выборъ по собственному своему усмотрѣнію, и не безъ колкости объяснялъ синоду, что рѣшенія правительственныхъ мѣстъ должны основываться на предварительномъ собраніи точныхъ св'єдіній и справокъ, и не могуть подлежать быстрымъ перемѣнамъ. Въ такую даль какъ Смоленскъ за учениками «посылать, и такихъ, какихъ мит давать будутъ, принять не могу», — говорилъ Разумовскій. Въ выборѣ десяти человѣкъ изъ невской семинаріи онъ видёль не притёсненіе, а особенное вниманіе и даже любезность: «намъренъ я былъ всъхъ тъхъ триднать человъкъ взять изъ александроневской семинаріи, ибо оные здёшнія обыкновенія знать и поступки имёть могуть лучше, нежели другихъ, гораздо отдаленныхъ отсюда, семинарій ученики», и отмѣнилъ свое намѣреніе только потому, чтобы не отяготить невской семинаріи. Разумовскій доказываль, что «въ силу регламента онъ крайне старается университетъ въ наискорости размножить добрыми и искусными студентами», и въ заключеніе пригрозиль, въ случат дальнейшаго упорства, довести дело до свъдънія императрицы. Архіепископу Өеодосію президенть академіи наукъ писалъ слѣдующее: «По указу св. синода ваше преосвященство должны ко мит въ академію отпустить десять такихъ учениковъ изъ монастырской семинаріи, какіе выбраны будутъ посланными отъ меня нарочно для того. И какъ я по высочайшему именному ея императорскаго величества указу сего требоваль отъ св. синода, и въ государевыхъ дёлахъ отсрочки дълать не могу, того ради прощу безъ задержанія ихъ въ академію отправить, для того, чтобъ они къ празднику св. Пасхи могли въ такое же состояние въ ихъ одеждъ приведены быть. какъ и изъ прочихъ мъстъ присланные. Ибо миъ отрапортовано, что посланнымъ отъ меня людямъ отсрочено до двухъ недёль за отсутствіемъ учителей семинарій въ Новгородъ, которые однакожъ нынѣ въ С.-Петербургѣ» 9). Уступая необходимости, св. синодъ разръщилъ выбрать десять учениковъ изъ невской семинаріи, но только изъ тъхъ, которые еще не посвящены въ стихарь; что же касается до посвященныхъ въ стихарь, то «таковыхъ, яко уже на степень священнаго церковнаго причта молитвами, съ призываніемъ Духа Святаго, въ церкви при народномъ собраніи возведенныхъ, отъ церкви святой отрышать и въ помянутый университеть, яко къ светскому делу требуемыхъ, отдавать не подобаетъ». Выборъ, произведенный академиками, показалъ, что пререканія между духовною и світскою властью были въ сущности напрасными, и пришлось ограничиться только четырьмя семинаристами, единственно годными для слушанія университетскихъ лекцій. Выбраны были изъ класса риторики и пінтики; въ классѣ же философіи не было въ томъ году ни одного ученика. Въ числѣ непосвященныхъ въ стихарь и находящихся въ классѣ піитики названъ и Стефанз Румовскій 10).

Для выбора студентовъ изъ невской семинаріи первоначально назначены были канцеляріею академіи наукъ: ассессоръ академіи Тепловъ и профессоры Фишеръ и Браунъ, и имъ предписано, чтобы они «по ихъ въ томъ искусству и здравому разсужденію выбрали знающихъ весьма латинскій языкъ» и т. д. 11) Вследствіе возникшей переписки діло затянулось, и выборъ произведенъ былъ поздне, нежели предполагалось, и не Тепловымъ и Фишеромъ, а Брауномъ и Ломоносовымъ. 7 апръля 1748 года академики Ломоносовъ и Браунъ подали въ канцелярію академіи наукъ следующій рапортъ: «По указамъ ея императорскаго величества, присланнымъ изъ канцелярін академін наукъ, сего апрёля 6 числа, мы, нижеподписавшіеся, для выбору въ академическій университеть изъ невской семинаріи въ студенты учениковъ въ число 10 человъкъ экзаменовали, и только выбрали изъ риторики и пінтики нижеписанныхъ: (кромф посвященныхъ въ стихарь) перваго — Андрея Малоземова 17 лѣть, втораго — Наума Киндерева 20 лътъ, третьяю — Степана Румовскаго 12 лѣтъ 12), четвертаго — Ивана Лосовикова 15 лѣтъ, пятаго— Өаддея Тамаринскаго 15 лётъ; всего пять человёкъ. А достойныхъ, кромъ посвященныхъ въ стихарь, выбрать не изъ кого». Сверхъ того Ломоносовъ ходатайствовалъ о пріемѣ Ивана Боркова или Баркова 16 леть, за его острое понятіе и порядочное знаніе латинскаго языка. Остроуміе Баркова выразилось впоследствій въ массь рукописныхъ и невозможныхъ въ печати «цѣлыхъ и мелкихъ стихотвореній въ честь Вакха и Афродиты, къ чему — по замѣчанію Новикова — веселый его нравъ и безпечность много способствовали; вст сіи стихотворенія у многихъ хранятся рукописными». Семинаристы, выбранные Ломоносовымъ и Брауномъ, были подвергнуты новому испытанію, на которомъ «удобнъйшими для академіи» оказались только четыре, а именно: Румовскій, Лосовиковъ, Тамаринскій и Барковъ, а остальные два отпущены «попрежнему» въ невскую семинарію.

Относительно же Румовскаго и трехъ его товарищей опредълено: «написать ихъ въ академическій списокъ и обучаться имъ нѣкоторое время въ гимназіи, ибо оные отъ профессоровъ принимать лекціи не гораздо еще въ хорошемъ состояніи. Жалованья имъ производить по три рубля по пятидесятъ копѣскъ на мѣсяцъ изъ положенной суммы на академическихъ учениковъ» 13).

Изъ всёхъ двадцати четырехъ студентовъ, которыхъ выбрали Тредьяковскій, Ломоносовъ и Браунъ, самымъ юнымъ и безспорно однимъ изъ самыхъ даровитыхъ былъ Румовскій. 10 мая 1748 года вступилъ Румовскій въ академическій университетъ, и съ этого дня и до конца своей жизни принадлежалъ академіи наукъ — шесть лётъ въ званіи студента и около шестидесяти лётъ въ званіи академика.

#### II.

Академическій университеть, воспитавшій Румовскаго, быль втеченіе нѣкотораго времени единственнымъ въ Россіи учрежденіемъ, готовившимъ молодыхъ людей преимущественно, хотя и не исключительно, къ ученой и учебной дъятельности. Въ стънахъ его получили научное образованіе многіе изъ нашихъ ученыхъ, имена которыхъ не должны быть забыты въ исторіи просвъщенія въ Россіи восьмнадцатаго и начала девятнадцатаго стольтія. Всь безъ исключенія члены академіи наукъ, избранные и въ члены россійской академіи, были питомцами академическаго университета. Поэтому мы полагаемъ, что не будетъ излишне остановиться на некоторых вчертах замечательного по мысли и вмъстъ съ тъмъ малоизвъстнаго у насъ учрежденія, нъкогда существовавшаго при академіи наукъ. Уцѣлѣвшія въ академическихъ архивахъ извъстія о предметахъ и свойствъ преподаванія и объ условіяхъ университетской жизни того времени обрисовываютъ довольно живо ту среду, подъ вліяніемъ которой слагались понятія и стремленія Румовскаго-студента. Вся его последующая жизнь была дальнейшимъ развитіемъ того, что впервые запало въ душу его въ періодъ его занятій и работъ подъ руководствомъ тогдашнихъ знаменитостей академіи. Бесѣды и общеніе съ такими умами, какъ Ломоносовъ, Рихманъ и другіе ученые, не могли исчезнуть безъ слѣда для даровитаго юноши, искренно полюбившаго науку и умѣвшаго сохранить эту любовь втеченіе болѣе полувѣковаго ученаго и служебнаго поприща.

Вступленіе Румовскаго въ студенты относится къ тому времени, когда академическое начальство озабочено было составленіемъ регламента для университета на основаніи новаго устава. 24 іюня 1747 года утвержденъ новый уставъ академіи наукъ, по которому университетъ признанъ ея существенною и необходимою частью.

«Академія наукъ—сказано въ уставъ — раздъляется на академію собственно и на университеть. Академія собственно пазывается собраніе ученыхъ людей, которые стараются познать и разыскивать различныя действія и свойства всёхъ въ свётё пребывающихъ тёлъ, и чрезъ свое испытаніе и науку одинъ другому показывать, а потомъ общимъ согласіемъ издавать въ народъ. Сін люди не только о томъ стараются, чтобъ собрать все то, что уже въ наукахъ извъстно, но и далъе трудятся въ изобрѣтеніяхъ поступать. Россія не можетъ еще тѣмъ довольствоваться, чтобъ только имѣть людей ученыхъ, которые уже плоды науками своими приносять. Но чтобы всегда на ихъ мѣста заблаговременно наставлять въ наукахъ молодыхъ людей, а особливо, что за первый случай учреждение академическое не можеть быть сочинено пнако, какъ изъ иностранныхъ по большей части людей, а впредь должно оно состоять изъ природныхъ россійскихъ, того ради къ академіи другая ея часть присоединяется университеть. Чтобъ число студентовъ могло всегда наполняться, то учредить гимназію, при которой двадцать человікь молодыхъ людей содержать на кошть академическомъ, и годныхъ производить въ студенты, а негодныхъ отдавать въ академію художествъ.

Университетъ учрежденъ быть долженъ по примѣру прочихъ европейскихъ университетовъ. Въ немъ перво имѣть надлежитъ

школы для языковъ латинскаго, греческаго, французскаго и нѣ-мецкаго, чего обучать имѣютъ учители. Изъ сихъ школъ производиться имѣютъ ученики въ студенты, и принимать лекціи профессорскія на латинскомъ или русскомъ языкѣ, которыя имѣютъ быть трехъ классовъ, какъ-то: математическія, физическія и гуманіора.

Науки въ университетъ отправляются слъдующія:

- 1. Латинскій языкъ чрезъ русскій, въ который не долженъ мѣшаться никакой иностранный французскій и нѣмецкій.
  - 2. Просодія.
  - 3. Языкъ греческій.
  - 4. Латинское краснорѣчіе.
  - 5. Ариеметика.
  - 6. Рисовать.
  - 7. Геометрія и прочія части математики.
  - 8. Географія, исторія, генеалогія и геральдика.
  - 9. Логика и метафизика.
  - 10. Физика теоретическая и экспериментальная.
  - 11. Древности и исторія литеральная.
- 12. Права натуральныя и философія практическая или нравоучительная.

Учители всѣ обучать должны на русскомъ языкѣ, а профессоры на латинскомъ.

Студенты производимы быть могутъ въ магистры, адъюнкты, профессоры и академики.

Порядокъ наукъ быть долженъ слѣдующій. Латинскаго языка перво надлежить обучаться столько, чтобъ безъ нужды всякаго автора разумѣть было можно, а между тѣмъ и греческаго, географіи, исторіи и ариеметики.

Когда приведенъ будетъ ученикъ въ гимназіи, что онъ безъ нужды будетъ латинскія лекціи разумѣть, то къ профессору элоквенціи въ университетъ перевести его должно, который курсъ профессоръ начинать долженъ съ просодіи латинской и продолжать риторику латинскую. Риторики русской или элоквенціи

особливо не обучать, ибо кто знаеть, въ чемъ элоквенція на латинскомъ языкѣ состоитъ, тотъ знать можетъ и на всѣхъ языкахъ оныя правила, дабы время студентовъ въ безнужныхъ наукахъ не было трачено. Между тѣмъ часы его раздѣлены быть должны на французскій языкъ и рисованіе, буде охота есть. Сіе окончавъ, логики и метафизики долженъ лекціи принимать, а потомъ физики теоретической и экспериментальной, и между тѣмъ исторіи гражданской, литеральной, генеалогіи, геральдики, философіи нравоучительной по порядку; только смотрѣть, чтобъ одинъ студентъ вдругъ многими лекціями отягченъ не былъ. Изъ всякой лекціи въ другую переводить съ экзаменомъ». 14).

Передъ началомъ учебнаго курса академики обращались къ молодому поколънію съ призывомъ посъщать университетскія лекціи и воспользоваться тъми умственными благами, которыя приносить съ собою наука. При этомъ указывали на заслуги правительствъ, умъвшихъ цънить по достоинству успъхи ума и просвъщенія. Росписаніе лекцій публиковано было въ такомъ видъ:

— Всѣмъ извѣстно, что раченіе и любовь къ почтеннымъ наукамъ между лучшими украшеніями владієющихъ государей почитаются. Знатные весьма примъры видимъ мы въ тъхъ, которые въ распространении наукъ и въ обучении своихъ подданныхъ рачительно старались. Всёхъ подробну исчислять излишно бы было, и для того техъ только упомянемъ, которые къ намъ принадлежатъ ближе, т. е. восточныхъ греческихъ императоровъ: Льва премудраго, Константина порфирогенита, Анну Комнину, Іоанна Кантакусина, которые тымъ прехвальны, что не токмо любленіемъ наукъ славное имя у потомковъ заслужили, но и знаки собственнаго своего въ наукахъ искусства оставили, которые и понынъ у знающихъ суть въ великомъ почтеніи. Наши времена весьма славны государями не меньшими тёхъ, которыхъ за любленіе наукъ древность превозносить. И вопервыхъ Россію благополучною почитать должно, что похвалиться можетъ безсмертныя памяти государемъ императоромъ Петромъ Великимъ, который для совершенія преславныхъ дёлъ своихъ къ онымъ присовокупиль повельніе о учрежденій академій, которая бы науки въ Россім распространяла. Всепресвітлівшая его супруга, великодушная Екатерина, подражая сему толь полезному примъру, едва токмо на всероссійскій престоль вступить изволила, наивящшее попеченіе о томъ возымѣла, чтобы учредить академію, и для того во всемъ государствъ указомъ объявить повелъла, чтобы никто изъ россійскаго народа не пренебрегалъ сего удобнаго способа къ полученію толь великаго счастія. Августьйшая Елисавета, родительскихъ доброд втелей наследница, толикое россійскимъ наукамъ благод вніе присовокупила, что академію законами утвердить и довольною оную суммою снабдить благоволила. И академія наукъ ничего не преминетъ, чъмъ за толикое щедролюбіе ревностно служить и россійскому юношеству пользовать можетъ. Прочее отъ васъ, россійскіе юноши, зависить, чтобы вы толикимъ благод вяніем в съпользою наслаждались. Зд всь предлагается вамъ расписаніе академическихъ наставленій, которыя въ академическихъ авдиторіяхъ публично предлагаться будуть. Дай Богъ, чтобы оныя были въ вашу и всего россійскаго государства пользу.

Іосифъ Адамъ Браунъ, теоретической и практической философіи профессоръ, предлагать будетъ руководство во всю философію, употребляя за основаніе сокращенную Тиммигомъ Вольфіанскую философію, которая для сего намѣренія лучше другихъ служить можетъ, однакожъ чтобъ притомъ сію систему пополнять и исправлять, гдѣ за благо разсудится.

Георгъ Вильгельмъ Рихманъ, экспериментальной физики профессоръ, всѣ части математики будетъ показывать, чтобъ слушателямъ тѣмъ приготовить цуть къ самой физикѣ, которую безъматематики начинать безполезно.

Христіанъ Крузіусъ, древностей и литеральной исторіи профессоръ, толковать будетъ древнихъ римскихъ авторовъ, причемъ и того, что до ученія древностей и до правилъ о чистотѣ штиля надлежитъ, изъяснять не оставитъ. Онъ же покажетъ, когда потребно разсудится, и литеральную исторію по печатному Гейманову руководству <sup>15</sup>). Іоаннъ Эбергардъ Фишеръ, исторіи профессоръ и гимназіи ректоръ, будетъ обучать универсальной исторіи съ присовокупленіемъ вездѣ хропологіи.

Фридерихъ Генрихъ Штрубе фонъ Пирмонтъ, профессоръ юриспруденцій, толковать будеть новъйшую исторію встахъ государствъ въ Европъ, а потомъ ихъ внутреннее состояніе и каждаго съ прочими союзы и политическое состояніе.

Васплій Тредіаковскій, профессоръ краснорѣчія, прочитавъ слушателямъ Целларіеву ортографію, изъяснять будетъ Гейнекціевы основанія чистаго штиля.

Когда по окончаніи сихъ лекцій студенты къ прочимъ наукамъ довольно будутъ приготовлены, тогда, по понятію и по охотѣ каждаго, имъ толковать будутъ:

Христіанъ Николай фонъ Винцгеймъ — практическую астрономію.

Авраамъ Кау Бургаве — анатомію и физіологію.

Михайло Ломоносовъ — химію.

Христіанъ Готлибъ Краценштейнъ — механику.

Стефанъ Крашенинниковъ — ботанику.

Никита Поповъ — астрономію теоретическую 16).

При устройствѣ чтеній имѣлось въ виду, чтобы профессора избѣгали говорить на своихъ лекціяхъ о такихъ предметахъ, изложеніе которыхъ входитъ въ составъ другаго курса. Весьма опасно, — замѣчаетъ Миллеръ— чтобъ студенты не замѣшались, ежели одна наука отъ двухъ профессоровъ по разнымъ принципіямъ истолкована быть имѣетъ. Профессоръ исторіи, говоря о натуральныхъ и всенародныхъ правахъ, можетъ встрѣтиться съ профессоромъ философіи, въ курсъ коего входитъ эта часть нравоучительной философіи 17).

Прежде другихъ открыли свои курсы Тредьяковскій и Крузіусъ. Тредьяковскій представилъ такой планъ занятій своихъ со студентами втеченіе 1748 года: «начну имъ диктовать Гейнекціевы основанія стиля, а сіе продолжать имѣю чрезъ весь годъ. Для экзерцитаціи въ латинскомъ стилѣ буду имъ читать и тол-

ковать по одной изъ тѣхъ гражданскихъ орацій, которыя выбраны Целларіемъ изъ самыхъ лучшихъ древнихъ историковъ римскихъ, а на подобіе читанныя прикажу имъ и самимъ въ домѣ сочинять въ томъ же содержаніи. Съ начала октября по январь 1749 г. вмѣсто помянутыхъ оныхъ орацій изъ латинскихъ историковъ имѣю имъ читать но одному панегирику изъ оныхъ, которые сочинены Мамертиномъ, Евменіемъ, Назаріемъ Авзоніемъ и Пакатомъ. Иногдажъ вмѣсто сихъ панегириковъ по Цицероновой ораціи или иногда по Муретовой, которыя мнѣ покажутся лучшими къ пользѣ моихъ слушателей. Но на-домъ имѣю имъ задавать переводъ нѣкоторыхъ частей изъ оныхъ панегириковъ и орацій, а иногда оныя части и самимъ равнымъ вымысломъ прикажу сочинять то латинскимъ, то и нашимъ языкомъ. Симъ способомъ настоящій годъ лекціями моими съ Богомъ окончить я намѣренъ» 18).

Къ концу 1748 года успѣхи студентовъ достаточно опредѣлились, какъ можно судить по отзывамъ профессоровъ и ректора, которымъ былъ на ту пору академикъ Миллеръ. Если студентамъ — говоритъ Миллеръ — раздѣлить преміи по ихъ остротѣ, прилежности и искусству въ наукахъ, то слѣдующіе тому кажутся достойны: Протасовъ, Котельниковъ, Тепловъ, Барсовъ, Софроновъ, Яремскій, Григорій Павинскій, Волковъ, Румовскій 19).

О Румовскомъ дали отзывы академики: Рихманъ, Крузіусъ и Тредьяковскій.

Математическія лекціи Рихмана посѣщались всѣми студентами, какъ прежними, такъ и вновь поступившими, какъ жалованными, т. е. состоящими на жалованьи, такъ и вольными. Особенно хвалить онъ: изъ старыхъ студентовъ — Котельникова, а изъ новичковъ — Барсова, Волкова, Софронова и Румовскаго. Успѣхи Румовскаго, еще такъ недавно ознакомившагося съ математикою, не могли быть блистательны; тѣмъ не менѣе уже на первыхъ порахъ онъ обратилъ на себя вниманіе своею выдающеюся даровитостью. Рихманъ пишетъ о немъ: in mathematicis, Rumovski, puer felicissimi ingenii, mediocriter tamen profecit.

Профессоръ Крузіусъ, посвящавшій свои лекціи объясненію тревнихъ латинскихъ авторовъ, лучшими изъ слушателей своихъ почитаетъ Котельникова и довольно много другихъ, а пониже ихъ Румовскаго и другихъ.

Тредьяковскій для оцѣнки успѣховъ, оказанныхъ студентами, прибѣгаетъ къ риторической фигурѣ уподобленія, заимствуя ее изъ военнаго быта: первый и лучшій отдѣлъ составляетъ у него образцовую роту; второй состоитъ изъ воиновъ, болѣе или менѣе заслуженныхъ, а третій и послѣдній—изъ рядовыхъ или новобранцевъ. Онъ говоритъ: Auditores meos sistendos judico in tres ordines divisos: primus est primipilorum; secundus militum non aeque emeritorum; tertius denique sive tyronum sive gregariorum. Во второмъ разрядѣ воиновъ помѣщенъ и Stephanus Rumovski 20).

Въ 1749 г. Рихманъ читалъ ариометику, геометрію и плоскую тригонометрію; въ его отчетѣ Котельниковъ, за нимъ Барсовъ и Софроновъ, а за ними Румовскій, названы какъ студенты, обнаружившіе наибольшіе успѣхи и трудолюбіе — industriam laude dignam adhibuerunt.

Въ томъ же году Фишеръ излагалъ исторію вавилонянъ и ассиріянъ съ разсужденіемъ о причинахъ величія ассирійской монархіи; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ знакомилъ съ жизнію и заслугами тѣхъ ученыхъ, имена и труды которыхъ упоминались на лекціи. Онъ много разъ обращался кънимъ, диктуя и спрашивая, чтобы глубже запечатлѣть ихъ въ памяти слушателей. Изъ студентовъ, обратившихъ особенное вниманіе профессора своею даровитостью и своимъ прилежаніемъ, первымъ названъ Румовскій: qui ingenium mihi et diligentiam in hoc studiorum genere comprobaverunt, eorum nomina subjiciuntur: Stephanus Rumovski, etc.

Всего слабъе оказались успъхи студентовъ въ чистописаніи и отчасти въ ороографіи, особенно нъмецкой. Въ концъ 1748 года ректоръ университета Миллеръ, съ большою похвалою отзываясь о студентахъ вообще, замъчаетъ, что только немногіе изъ нихъ «одни за старостью, а другіе за молодостью, не весьма способны; нъкоторые пишутъ очень худо: ихъ надлежитъ еще обучать хоро-

шему и твердому письму». Годъ спустя «шрейбмейстеръ» Шенингъ, обучавшій нѣмецкой ороографіи и нѣмецкому и латинскому письму, доносилъ: Stepan Rumowvsky—im lesen und schreiben, wie auch in der orthographie, mittelmässig <sup>21</sup>).

Въ октябрѣ 1749 года студентъ Румовскій изъявилъ желаніе учиться «школьнымъ наукамъ», именно риторикѣ, а въ маѣ 1750 года сдѣлалъ заявленіе, что предметомъ спеціальныхъ занятій своихъ избираетъ математику во всемъ ея объемѣ. Студентамъ предложено было избрать науки, которымъ желаютъ обучаться, по своей охотѣ и склонности; при имени Румовскаго отмѣчено, что онъ желаетъ обучаться «всей математикѣ».

На испытаніяхъ, происходившихъ въ 1750 году, Румовскій оказалъ блестящіе успѣхи въ математикѣ, обѣщавшіе многое въ будущемъ при дальнѣйшихъ его занятіяхъ избранною имъ наукою. Весьма основательныя свѣдѣкія онъ обнаружилъ также въ философіи и латинскомъ языкѣ. При испытаніяхъ присутствовали: ассессоръ Тепловъ и академики: Миллеръ, Рихманъ, Фишеръ и Браунъ, и они единогласно свидѣтельствовали о замѣчательной даровитости и вмѣстѣ съ тѣмъ о трудолюбіи Румовскаго <sup>22</sup>).

Экзамены студентамъ въ 1751 году производили академики: Штрубе де-Пирмонъ, Рихманъ, Ломоносовъ, Фишеръ, Браунъ, Кратценштейнъ, Крашенинниковъ, Гришовъ и Поповъ. Въ представленномъ ими мнѣніи объ успѣхахъ студентовъ въ наукахъ говорится слѣдующее: «Степанъ Румовскій разумомъ и понятіемъ превосходитъ прочихъ, какъ то г. профессоромъ Рихманомъ, у котораго онъ слушалъ лекціи, объявлено и намъ казалось; и хотя весьма хорошо, но не такъ какъ Братковскій и Софроновъ отвѣтствовалъ. Въ словесныхъ наукахъ и въ философіи оказалъ непостыдные успѣхи, однако оныхъ съ успѣхами его въ физикѣ и математикѣ сравнить не можно. Къ математикѣ и практической физикѣ имѣетъ склонность, чего ради желаетъ ходить на физическія и химическія лекціи, а по нашему мнѣнію должно ему упражняться во всей математикѣ, а химическія лекціи слушать для одной токмо физики» <sup>23</sup>).

Къ этому жс времени относится извъстіе академика Крашенинникова, что студенты начали учиться нъмецкому и французскому изыкамъ, и упражняются, подъ его руководствомъ, въ переводъ древнихъ писателей на русскій языкъ: восемь человъкъ переводять Ксенофонта о воспитаніи Кира, основателя персидскаго государства, а прочіе — римскую исторію Тита Ливія <sup>24</sup>).

Любознательность даровитаго Румовскаго развивалась и обнаруживалась все сильнъе и ярче, привлекая къ нему сочувствіе въ избранномъ кругу тогдашнихъ ученыхъ. Профессора-академики, внимательно слъдя за успъхами своихъ питомцевъ, признали справедливымъ удостоить Румовскаго, на основаніи регламента академіи наукъ, повышенія, на которое имъли право отличнъйшіе изъ академическихъ студентовъ.

О занятіяхъ профессоровъ се студентами, о лекціяхъ, читанныхъ въ университетъ, о способъ преподаванія, а равнымъ образомъ и о томъ взглядъ на Румовскаго, который сложился въ ученой средъ его руководителей, можно судить по слъдующимъ даннымъ, относящимся къ 1752 и 1753 годамъ. Заимствуемъ ихъ изъ представленій академиковъ: Ломоносова, Брауна и Фишера, и изъ протоколовъ академической канцеляріи. Ломоносовъ написалъ свое представленіе порусски, Браунъ — полатыни, а Фишеръ — понъмецки; мъста изъ донесеній Брауна и Фишера мы сообщаемъ въ переводахъ того времени, приложенныхъ къ подлинникамъ.

«Могу засвидѣтельствовать, — писалъ Ломоносовъ — что на чинимые на лекціяхъ мопхъ вопросы способнѣе другихъ отвѣтствуетъ Степанъ Румовскій, который съ прочими студентами на моп лекцін прилежно ходитъ» <sup>25</sup>).

Академикъ Браунъ доносить канцеляріп академій наукъ: «Студенты слушали всё части философій, мною толкованныя, и хотя неравные успёхи оказали, однако всё такъ успёли, что сами въ философій далёе происходить могутъ, ежели похотять приложить прилежаніе и меня спроситься. Однако Барсова успёхи наибольшіе; прочихъ успёхи состоятъ въ такомъ порядкё, что пер-

вымъ считается Поновскій, за нимъ слѣдуетъ Яремскій, за нимъ Софроновъ, за нимъ Румовскій, а за нимъ Братковскій. По окончаніи всѣхъ частей философіи началъ толковать я исторію философическую по руководству Брукерову, которую еще продолжаю», и т. д.

Акалемикъ Фишеръ такъ описываетъ свою методу при объясненій образцовыхъ писателей: «При толкованін автора смотрълъ я нашаче на его порядокъ и расположение всей кинги, на образець его мыслей, а наконець и на его штиль. При такихъ мъстахъ, которыя мон слушатели сами разумъть могутъ. не долго остановлялся; но изъяснялъ токмо труднъйшія и темнъйшія мъста, надъ которыми прежніе коментаторы столь много головы свои ломали, а погръщительныя мъста исправлялъ номощію здравой критики, т. е. сношеніемъ другихъ подобныхъ містъ и избраніемъ того, что съ нынёшнимъ дёломъ состоять и разумный смыслъ подать могло. Ежели что случалось, что надлежало къ другимъ наукамъ, особливо къ исторіи, къ древностямъ, къ митологіи, къ церемоніямъ при жертвахъ и праздникахъ, къ формъ правительства или къ нравамъ и обыкновеніямъ чужихъ народовъ, то не щадилъ я ни мало труда, чтобъ преподать имъ довольное знаніе о всёхъ такихъ вещахъ. Наконецъ, сколь часто оканчивана была какая піеса, то приказываль я моимъ слушателямъ сочинить что-нибудь письменно о предложенной матеріи по собственному ихъ смыслу» <sup>26</sup>).

Въ исходъ 1752 года произведено было испытаніе студентамъ академиками: Штрубе де-Пирмономъ, Тредьяковскимъ, Рихманомъ, Фишеромъ, Брауномъ, Крашенинниковымъ и Поповымъ. Въ поданномъ ими «мнѣніи» успѣхи Румовскаго оцѣниваются сравнительно съ успѣхами его товарища Софронова — человѣка въ высшей степени даровитаго: «Софроновъ оказалъ себя: въ математикѣ и физикѣ всѣхъ лучшимъ; въ философіи и гуманіорахъ — довольный успѣхъ имѣющимъ; въ латинскомъ, французскомъ и россійскомъ языкахъ — нарочито искуснымъ. Степанъ Румовскій въ физикѣ и математикѣ кажется отсталъ отъ Софро-

нова. Въ философіи, гуманіорахъ, въ латинскомъ, французскомъ и россійскомъ языкахъ съ нимъ равенъ. Танцуетъ всёхъ лучше. Въ поступкахъ весьма хорошъ. Господамъ экзаминаторамъ подаль своего сочиненія диссертацію математическую подъ титуломъ: Нахожденіе прямой линіи посредствомъ тангенсовъ такой, которая бы равна была кривой эллиптической линіи, — которою довольно показалъ, что онъ въ математикѣ и въ выкладкахъ изрядный успѣхъ имѣетъ, и ежели онъ съ такимъ же прилежаніемъ и ревностію въ математикѣ и физикѣ вдаль происходить будетъ, съ какою упражнялся понынѣ, то по общему согласію достоинъ онъ повышенія изъ студентовъ по академическому регламенту» <sup>27</sup>).

Академики, близко знавшіе Румовскаго, имѣвшіе возможность, живя подъ одною съ нимъ кровлею, наблюдать не только за его успѣхами, но и за его поступками, свидѣтельствуютъ, что онъ заслуживаетъ полнаго сочувствія по своимъ нравственнымъ качествамъ и по своей благовоспитанности. Инспекторъ студентовъ, studiosorum moribus praefectus, Фишеръ отзывается о Румовскомъ въ такихъ выраженіяхъ: Stephanus Rumowski unus omnium praestantissimus et litterarum studiis et disciplina, et rectam vivendi rationem honestat verecundia vultus et tenella aetas, nam nondum decimum septimum aetatis attigit annum. Это писано въ февралѣ 1750 года <sup>28</sup>).

Достоинство Румовскаго выдается тёмъ ярче въ этомъ отношеніи, что не всё изъ его немногочисленныхъ товарищей могли похвалиться поведеніемъ вполнё безукоризненнымъ. Самый даровитый изъ нихъ Софроновъ до того предавался пьянству, что никакими успліями и заботами не возможно было удержать его отъ паденія, и онъ сдёлался жертвою своей несчастной страсти. Нёкоторые изъ студентовъ откровенно сознавались, что иногда платили невольную дань дурной привычкѣ, не давая ей полнаго надъ собою господства. Другіе съ такою же наивною откровенностью заявляли, что наука не идетъ имъ въ прокъ и только напрасно отнимаетъ у нихъ драгоцѣнное время. «Полгода тому назадъ—пишеть студентъ ректору университета — въ праздничный нѣкоторый день неосторожностію мосю пьянъ явился, и въ семъ будучи состояніи, какимъ образомъ бранилъ г. профессора, не помню». Другой студентъ писалъ ректору: «Много времени почти безъ всякой пользы препроводилъ, понеже натуральной остроты къ наукамъ пе имѣю; совершенио знаю, что никакой пользы въ наукахъ академіи принесть не могу, хотя десять лѣтъ въ студентахъ проживу, только безполезно время потеряю», и т. д. <sup>29</sup>).

Дорожа умственнымъ и нравственнымъ развитіемъ своихъ питомцевъ, академія наукъ заботилась объ открытіи имъ возможно большихъ средствъ для занятій научныхъ, и обращала зоркое впиманіе на поведеніе и образъ жизни учащейся молодежи. Чтобы удержать ее на вѣрномъ пути, руководители ся признавали необходимымъ: правильное устройство учебныхъ курсовъ, точное исполненіе обязанностей, доступъ студентамъ въ общество академиковъ и справедливое назначеніе наградъ и взысканій. Въ выборѣ и въ самомъ свойствѣ различныхъ мѣръ къ поощренію достойныхъ и къ противодѣйствію невѣжеству и распущенности выражаются черты тогдашнихъ понятій о научномъ и воспитательномъ началѣ въ образованіи юношества.

Посъщение университетскихъ лекцій было строго обязательно для студентовъ. Слъдить за исправностію въ этомъ отношеніи долженъ былъ полагавшійся по уставу педель, но какъ въ дъйствительности его не имѣлось, то на одного изъ студентовъ возлагаемо было записывать приходъ и выходъ профессоровъ и «нътчиковъ изъ студентовъ». Въ замѣткахъ этихъ, веденныхъ изо дня въ день весьма обстоятельно и точно, находятся такого рода подробности:

Іюля 1-го дня г. профессоръ Тредіаковскій зачаль читать въ началѣ четвертаго; окончиль въ исходѣ пятаго часа пополудни. Сію лекцію не слушалъ студентъ Румовскій.

Іюля 29-го проф. Браунъ не читалъ для наблюденія луннаго затьмѣнія; проф. Крузіусъ, Фишеръ, Штрубе и Тредіаковскій читали. Студентъ Степанъ Румовскій, по просьбѣ его, отпу-

щенъ къ отцу своему для того, что отецъ его жестоко не можетъ.

Августа 2-го студентъ Румовскій, который отпущенъ быль къ отцу своему, явился и лекціи слушать зачаль же.

Августа 19-го на лекціяхъ проф. Фишера и Тредіаковскаго не было студента Румовскаго за болѣзнію, о которой объявлено академическому лѣкарю.

Августа 17-го проф. Браунъ и Тредіаковскій читали лекцій въ присутствій президента академій графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго и вицеканцлера графа Михаила Ларіоновича Воронцова <sup>30</sup>).

Требуя исправнаго посъщенія лекцій, академія предоставляла своимъ питомцамъ разумпую свободу въ выборѣ предметовъ, изложение которыхъ входило въ составъ университетскаго курса. Одни изъ студентовъ посвящали себя преимущественно математическимъ наукамъ, другіе словеснымъ, и т. д. Настаивая на неуклонномъ и добросовъстномъ изученіи существенно-важнаго въ области знаній, сознательно избранной самими студентами, академическое начальство смотрило снисходительно на такія унущенія, которыя не влекли за собою важнаго ущерба для студентовъ, не служили препятствіемъ для ихъ дальнійшаго научнаго образованія. Отъ студентовъ требовалось д'виствительнаго труда и запятія наукою, а не паружнаго только исполненія регламента, и имъ не ставилась въ большую вину неисправность въ носъщени лекцій въ томъ случаь, если оно могло обратиться въ одну только формальность. Самъ блюститель университетскихъ порядковъ, ректоръ гимназіи Фишеръ, надзору котораго преимущественно ввёрены были студенты, выражаеть такой взглядь на посъщение студентами лекцій: «Изъ шести студентовъ трое: Румовскій, Софроновъ и Братковскій часто на лекціи ко мит не хаживали. Причиною тому, что положились они на математическія науки, и, можеть быть, разсуждали, что словесныя науки къ ихъ намфренію ничего не способствують, и что они, по примфру многихъ ученыхъ, хотятъ знать столько токмо полатыни, сколько потребно къ читанію или къ предложенію мыслей въ ихъ должности. И правду сказать, понеже словесныя науки требуютъ неусыпнаго труда, а они избрали другую дорогу, то и не можно отъ нихъ столь много требовать» <sup>31</sup>).

Желая сосредоточить научныя занятія студентовъ и удалить все препятствующее достиженію главной цёли пребыванія ихъ въ университетъ, академическая канцелярія запретила студентамъ заниматься посторонними дълами и между прочимъ перепискою бумагъ. Вследствіе этого и для студентовъ имело обязательную силу распоряжение канцеляріи, въ которомъ говорится: «Понеже усмотрѣно, что нѣкоторые академическіе служители у профессоровъ переписываютъ некоторыя книги и прочее партикулярное, и тъмъ теряютъ время быть при ихъ должностяхъ и дълахъ. Того ради всъмъ умъющимъ писать запрещается, чтобъ никто никакихъ дёлъ академическихъ и которыя касаются до наукъ, также и партикулярныхъ писемъ, безъ особливаго отъ канцеляріи приказу, брать и переписывать не дерзали, а упражнялись бы всегда при порученныхъ имъ делахъ. Ежели же кто явится въ пренебреженіи сего, оный имбетъ тяжко быть штрафованъ» 32). Всѣ студенты росписались на указѣ, а въ числѣ ихъ и Румовскій: «вышеписанный указъ студентъ Стефанъ Румовскій слышаль и исполнять буду, въ чемъ и подписуюсь».

Студентамъ, добросовъстно исполняющимъ свои обязанности, присуждаемы были различныя награды. На публичныхъ экзаменахъ раздавались книги съ надписями въ духѣ того времени; оказавшимъ особенные успѣхи прибавлялось жалованья, давалось лучшее помѣщенье, и — вѣнецъ награды — дозволялось посѣщать ученое собраніе академиковъ и пользоваться ихъ мудрою бесѣдою.

Отличившемуся студенту торжественно вручалась книга съ надписью, гласившею, что по Ея Императорскаго Величества указу и по опредѣленію его графскаго сіятельства академіи наукъ президента, даруется студенту N книга казенная, именуемая N, причемъ его графское сіятельство желаетъ, уповаетъ в

ему, студенту, повелѣваетъ, дабы онъ сею книгою впредь пользовался со всякимъ прилежаніемъ, и отъ времени до времени болѣе хвалы и награжденія заслуживать старался. При выборѣ книгъ, раздаваемыхъ въ награду, канцелярія руководствовалась преимущественно экономическими соображеніями: для этой цѣли служили большею частью дублеты академической библіотеки. Такъ въ 1749 году Румовскій, какъ отличный студентъ, получиль на актѣ книгу изъ дублетовъ академіи, изданную еще въ семнадцатомъ столѣтіи, именно: Andr. Taquet Elementa geometriae. Amstel. 1683. И книги, и надписи на нихъ пѣнились весьма высоко; удостоенные наградъ студенты подносили президенту благодарственныя письма и стихи. Вотъ какою прозою и какими виршами студенты выражали свою благодарность за награды, полученныя на публичномъ экзаменѣ, на которомъ на долю Румовскаго достались элементы геометріи Таке: 83)

Сіятельнъйшій графъ! Ея Императорскаго Величества дъйствительный камергеръ, академіи наукъ президентъ, лейбгвардіи измайловскаго полку подполковникъ, разныхъ орденовъ кавалеръ!

#### Милостив в йшій Государь!

Какъ всѣмъ людемъ тѣ благополучные случаи обыкновенно пріятиѣе бываютъ, которыхъ они не надѣются, такъ и намъ благодѣяніе вашего высокографскаго сіятельства, показанное въ награжденіи насъ полезными книгами, тѣмъ болѣе чувствительно есть, чѣмъ меньше мы себя достойными онаго почитаемъ, ибо заслуги наши за такія вмѣняемъ, которыя ничего знатнаго въ пользу нашу принести не могутъ. Однакожъ, когда оныя вашему высокографскому сіятельству ко удовольствію могли служить, то мы не имѣемъ причины сожалѣть, какъ бы малы они ни были, хотя и признаёмъ, что удовольствіе ваше, сіятельнѣйшій графъ, одному вашего жъ высокографскаго сіятельства особливому великодушію приписать должно. Сіе жъ самое вели-

кодушіе ваше исходатайствовало намъ отъ вашего высокографскаго сіятельства оное честное свид'єтельство и оную высокую благосклонность, которая въ пріобщенныхъ къ даннымъ намъ книгамъ печатныхъ листахъ точно изображена, и которую мы по достоинству выше всего въ свътъ почитаемъ. Чрезъ сіе неизрѣченное благодъяніе или лучше чрезъ сіп благодъянія столько изволили насъ себъ, ваше высокографское сіятельство, обязать, что ко изъясненію нашей благодарности не только свой молодой умъ, но и высокоученыхъ людей искусство за недовольное мы признаваемъ. Того ради, напраснымъ продолжениемъ не утруждая, заключаемъ сіе не многословнымъ, но искреннимъ нашимъ усердіемъ, чтобъ оный всёхъ благъ источникъ Господь Богъ за помянутая къ намъ благодъянія достойною мърою учинилъ вашему высокографскому сіятельству награжденіе, продолжая свое на васъ благословеніе, высочайшую милость помазанницы своея непремѣнну къ вамъ содержа, здравіе ваше крѣпко сохраняя и льта жизни вашея многочисленны творя, чтобъ между тымь подъ разумнымъ управленіемъ вашего высокографскаго сіятельства санктпетербургская академія наукъ въ совершенство возрасла, а при оной и мы, нижайшіе, имфли бъ кому засвидфтельствовать наше прилежаніе, которое, по повел'єнію вашего высокографскаго сіятельства, въ ученіи нашемъ всевозможнымъ образомъ имъть върно объщаемся.

> Вашего высокографскаго сіятельства нашего милостивѣйшаго государя нижайшіе слуги студенты

въ Санктпетербургъ февраля 23 дня 1749 г. подлинное письмо за руками студентовъ: Алексъ́я Протасова, Семена Котельникова, Василья Петрова, Антона Барсова, Филиппа Яремскаго, Бориса Волкова, Григорья Повинскаго, Михайла Софронова, Стефана Румовскаго. Въ такомъ же духѣ написаны и благодарственные стихи, сочиненные, отъ имени всѣхъ питомцевъ академіи, студентомъ Яремскимъ:

Когда бы мой быль духъ съ желаніемъ согласный, То бъ скоро весь Парнасъ подвигнуль я прекрасный, Чтобъ пѣніе твоихъ украсить тѣмъ похваль, Не годенъ къ коимъ умъ, и силъ достатокъ малъ.... Твоими музы здѣсь щедротами цвѣтутъ, Твоею ободренъ ихъ ревностію трудъ, Довольство оныхъ ты всегда усугубляеть, И къ счастью дверь своимъ раченьемъ отверзаешь. Невѣжество теперь блѣднѣетъ предъ тобой, Откуду сладостный приходитъ намъ покой. Тебя прославятъ всѣ и будущіе роды, Что милость равно льешь на насъ какъ море воды....

Въ 1749 году Румовскій удостоенъ награды книгою, а въ 1751 году о немъ и о товарищахъ его, оказавшихъ наибольшіе успѣхи, состоялось слѣдующее опредѣленіе академической канцеляріи: «Студентамъ перваго класса быть по тому, какъ отъ гг. профессоровъ предложено. Степанъ Румовскій назначенъ въ высшей математикѣ; но между тѣмъ, пока сысканъ будетъ профессоръ высшей математики, то препоручить его г. профессору Рихману. Шести студентамъ (и въ числѣ ихъ Румовскому), имѣющихъ апробаціи отъ гг. профессоровъ въ ихъ понятіи и прилежаніи, отличить за то отъ другихъ: прибавить жалованья по одному рублю на мѣсяцъ; отвести имъ особливый покой или два; дозволить сидѣть въ конференціи позади гг. академиковъ и профессоровъ; студентамъ наукъ дозволить ходить въ академическое и историческое собраніе. Всѣмъ, въ наукахъ упражняться желающимъ, учиться пофранцузски и рисовать» в и т. д.

Профессорскія собранія должны были происходить по два раза въ недёлю, отъ десятаго часа отъ полудня, и «ежели не случится никакой диссертаціи для прочтенія, то бы господа профессоры имѣли между собою разсужденія и разговоры о уче-

ныхъ матеріяхъ, а студенты, которые имѣютъ позволеніе сидѣть за стульями, разговорами ихъ пользовалися» 35) и т. д.

Различіе между студентами двухъ отдѣленій состояло въ томъ, что студенты, избравшіе своею спеціальностію математическія науки, могли посѣщать оба ученыя собранія, а посвятившіе себя словеснымъ наукамъ—только одно; первые обязаны были представить диссертацію, вторые — диспутацію: «Имѣющіе охоту къ наукамъ должны написать диссертаціи въ своей наукѣ, на которыя господамъ академикамъ дать свои мнѣнія. А которые желають упражняться въ философіи и языкахъ, тѣмъ написать диспутацію и оную публично защищать. Студентамъ наукъ ходить въ академическое и историческое собранія, а упражняющимся въ словесныхъ наукахъ ходить токмо въ историческое собраніе» <sup>36</sup>).

Какъ дозволеніе являться въ ученое собраніе академиковъ признавалось высшею наградою, такъ, съ другой стороны, наиболье тяжкимъ наказаніемъ было преданіе виновнаго суду академической канцеляріи. Оно показывало, что вина въ высшей степени серьезна, и что ближайшее начальство истощило всъ средства, находящіяся въ его распоряженій для удержанія студентовъ въ предълахъ ихъ правъ и обязанностей. Въ наказаніяхъ допускались различные виды и степени, которые весьма подробно исчислены въ инструкціи ректору университета. Виновнымъ угрожали: карцеръ, отдача подъ караулъ, сърый кафтанъ и т. п. Последнее наказание было особенно чувствительно потому, что бросалось въ глаза, и служило наглядною уликою для виновнаго; притомъ же, по общему складу понятій и привычекъ того времени, одежда студентовъ не была для нихъ вещію вполнѣ безразличною: на нее смотрели какъ на одно изъ довольно крупныхъ условій общежитія. Предписано было одівать студентовъ такъ, какъ одъваются люди, имъющіе доступъ въ образованное общество: самое званіе студентовъ, по уб'єжденію университетскаго начальства, давало право на вниманіе къ нимъ и хорошій пріемъ въ обществъ. Обыкновенный костюмъ студентовъ составляли: зеленый кафтанъ и при немъ форменная шляпа и шпага, а головной уборъ состояль изъ кошелька на волосы, который былъ въ большой модѣ между тогдашними петиметрами. При поступленіи въ университеть Румовскаго и его товарищей опредѣлено было произвести слѣдующіе расходы на каждаго изъ нихъ: суконный зеленый мундиръ или кафтанъ и того же цвѣта камзоль и штаны: аршинъ сукна по 1 руб. 80 коп.; шпага съ портупеей 3 руб. 50 коп.; шляпа гамбургская 1 руб.; кошелекъ на волосы 1 руб.; кровать съ веревкою, деревянный стулъ и столъ, сапоги, башмаки, чулки англійскіе гарусные; всего на каждаго 57 руб. 72 коп. <sup>87</sup>).

Свойство и порядокъ наказаній опредѣлены были «учрежденіемъ о университетѣ и гимназіи», имѣвшимъ силу и значеніе университетскаго регламента. Для студентовъ установлены были такого рода взысканія:

- 1) Ежели кто ослушаніе главной командѣ академической сдѣлаетъ или какое-либо непочтеніе, о такихъ немедленно репортовать въ канцелярію, дабы не упущено было съ нимъ поступить по указомъ, а до резолюціи отдать подъ караулъ.
- 2) Ежели противъ ректора и его адъюнкта, то за ректора на двѣ недѣли въ карцеръ на хлѣбъ и на воду, а за адъюнкта на недѣлю.
- 3) Ежели противъ профессоровъ и учителей, то за профессоровъ на недѣлю въ карцеръ, а за учителей на три дня.
- 4) Ежели обидить товарищей или другаго кого словомъ, то въ карцеръ на день, а рукою, то въ канцелярію репортовать.
- 5) Ежели напьется пьянъ, то за первый разъ на недѣлю въ карцеръ, за другой на двѣ, за третій въ канцелярію репортовать.
- 6) Ежели безъ вѣдома ректорскаго или его адъюнкта съ двора кто сойдетъ, то за первый разъ, по разсужденію ректорскому, посадить въ карцеръ; за другой вдвое; за третій репортовать.

- 7) Ежели дома не ночуеть, то за первый разъ на недѣлю въ карцеръ; за второй вдвое; за третій репортовать.
- 8) Ежели не придетъ на лекціи, то за первый разъ— въ сѣрый кафтанъ на недѣлю, за другой— на двѣ, за третій— на три, и такъ далѣе.
- 9) Ежели заданнаго уроку не выучить, то за первый разъ въ сърый кафтанъ на день, за другой на два, за третій на три и т. д.
- 10) Ежели въ кражѣ приличится, то репортовать въ канцелярію, а до резолюціи подъ караулъ отдать.
- 11) Чего ради при университет им вть нарочно сд вланных в пять с врых в кафтанов и смотр вть, дабы штрафованные въ с врых в кафтанах такожде лекцій публичных в никаких не пропускали 38).

Въ ордерѣ ректору гимназіи сказано: «Никакихъ бы между студентами ссоръ и несогласій, также рѣзвости, крику и шуму не происходило. Вина горячаго и прочаго подобнаго въ квартирѣ не держать и табаку не курить. Въ карты и другія игры на деньги отпюдь никогда бъ играть не дерзали. Постороннихъ пришлыхъ мужеска полу ни на одну почь, а женска полу ни на одну минуту пущать крайне запрещается, а въ противномъ случаѣ таковыхъ брать чрезъ солдатъ и объявлять въ канцелярію. Посылать кустосовъ осматривать, нѣтъ ли у студентовъ постороннихъ людей, не происходитъ ли пьянства или какой зерни, дракъ, ссоръ и шуму, и т. д. <sup>30</sup>).

Предписанія и требованія были гораздо строже на бумагѣ, нежели въ дѣйствительности. Главная забота профессоровъ-ака-демиковъ направлена была къ тому, чтобы предупредить проступки и нарушеніе правилъ, дѣйствуя силою слова и убѣжденія, а не страхомъ наказанія. Академическія власти, отъ ближайшей къ студентамъ и до самой высшей, относились съ большимъ участіемъ къ питомцамъ университета, и не желали видѣть дурныхъ цѣлей и умысла въ легкомысленномъ увлеченіи молодежи. Президентъ академіи, графъ Разумовскій, писалъ въ академическую

канцелярію: «О студентахъ и ихъ наукахъ какъ возможно извольте прилагать тщаніе, понеже сіе учрежденіе есть наглучшій плодъ трудовъ академическихъ. Когда не будутъ профессоры изъ нихъ, то могуть быть изъ нихъ добрые и исправные переводчики или учители въ гимназію первыхъ классовъ латинскаго языка. Что же до ихъ шалостей касается въ житіи, въ томъ, разсуждая ихъ молодыя лѣта, не вовсе надлежитъ отчаяваться, и стараться сколько возможно о ихъ исправленіи, когда уже не малый коштъ и время на нихъ потеряно» 40).

При столкновеніи университетской молодежи съ лицами посторонними, позволявшими себъ произволъ и насиліе, академическое начальство принимало студентовъ подъ свою защиту, не отделяя ихъ интересовъ отъ своихъ собственныхъ, тесно связанныхъ съ достоинствомъ университета. Жалобы, возникавшія по поводу оскорбленій и ссоръ, рисують и нравы того времени и отношенія, существовавшія между студентами и ихъ непосредственными начальниками, которые избирались изъ среды академиковъ. Ректоръ гимназіи или—что тоже самое — инспекторъ студентовъ, академикъ Крашенинниковъ доносилъ канцеляріи: «Февраля 4 дня въ ночное время приходилъ лъкарь Елачичь въ студентскіе покой, и ругаль ихъ всякою непотребною бранью, называя между прочимъ каналіями, бестіями и попами за то, что они, играя на скрыпицъ, пьянымъ шумомъ его безпокоятъ, а по осмотру Барсова, который сеніоромъ въ университеть, тамъ пьяныхъ не было, а былъ въ томъ покой рисовальный ученикъ Рыковъ, который обучаетъ ихъ на скрыницѣ, у котораго оный лекарь выхватя скрыпицу, разбиль о его голову на мелкія части, а оная скрыпица была его, Барсова, и дана двинадцать рублей. Такія наглыя поступки г. лекаря не столько обиженнымъ студентамъ, сколько намъ, коимъ они поручены въ смотрѣніе, чувствительны и огорчительны. Самому бы его ученику или цирюльнику несносно было, если бы онъ, г. лекарь, отважился безпокоить его въ его квартир во время неуказное, а съ такими людьми, каковы студенты, по крайней мъръ для одного сего честнаго имени, поступать такимъ образомъ предосудительно. Не было бы бѣднѣе студентскаго состоянія, если бы всякому, каковъ г. лѣкарь, вольно было поступать съ ними объявленнымъ образомъ. Чего ради канцелярію покорнѣйше прошу о удовольствіи за учиненную намъ обиду и о возвращеніи двѣнадцати рублевъ за разбитую имъ скрыпицу студента Барсова, также и о запрещеніи и о удержаніи его, г. Елачича, впредь отъ такихъ недозволенныхъ поступокъ, особливо же, что оныя могутъ быть причиною худыхъ слѣдствій и безвинному нашему нарєканію въ слабости команды и несмотрѣніи» 41).

Ограждая студентовъ отъ грубыхъ выходокъ со стороны людей полуобразованныхъ, академическія власти желали искоренить грубость и жесткость, замічаемую подчась между самими студентами, и пріучить ихъ къ сдержанности и самообладанію, отличающимъ людей благовоспитанныхъ. Главною и существенною цёлью университетской науки и жизни было поднять уровень умственной образованности и нравственнаго развитія студентовъ. Но независимо отъ этой высокой цёли руководители академическаго юношества не упускали изъ виду и другихъ сторонъ воспитанія, необходимыхъ для общежитія и содействующихъ въ большей или меньшей степени смягченію нравовъ и привычекъ. Противод виствовать замкнутости и одичалости и пріучать къ людкости и общежитію не считалось задачею ничтожною и мелочною. Въ этомъ смыслѣ высказались многіе изъ академиковъ, и въ отзывахъ ихъ любопытенъ взглядъ на значеніе танцевъ, очевидно сложившійся подъ вліяніемъ того, что ділалось и говорилось въ тогдашнемъ обществъ. Въ приведенномъ нами свидътельствъ ученой корпораціи объ успѣхахъ студента Румовскаго въ философін, математикъ и гуманіорахъ отмъчено какъ обстоятельство заслуживающее вниманіе: «танцуетъ всѣхъ лучше; въ поступкахъ весьма хорошъ». Ломоносовъ находилъ нужнымъ одного изъ лучшихъ своихъ слушателей, студента Поповскаго, помъстить такимъ образомъ, чтобы онъ «съ хорошими людьми обращаясь. привыкъ къ пристойному обхожденію, ибо между студентами.

которые пристойнаго воспитанія не им'єли, и для своей давней фамиліарности не безъ грубостей поступають, учтивыхъ поступковъ научиться нельзя» 42). Чтобы усвоить себъ хорошія привычки, надо пріобръсти знакомство съ пріемами и условіями общежитія. а въ ряду средствъ, ведущихъ къ этой цъли, непослъднее мъсто отводилось тогда танцамъ. Въ росписаніи учебныхъ занятій неоднократно упоминается и «плясаніе», какъ предметь обязательный для всёхъ воспитанниковъ. Академикъ и профессоръ исторіи Фишеръ въ рапортъ своемъ о состояни акалемической гимназіи говорить: «Къ недостаточнымъ въ гимназіи вешамъ надлежить и танцмейстеръ. Тому спорить нельзя, что человъку, который внъшнихъ поведеній не знаетъ и наукою впрочемъ не послъдній будеть, смѣются. Сіе правда, что танцованіе есть такая вещь, которая къмодъ и къпристойности нынъшняго свъта надлежитъ. И сколь много учениковъ отъ гимназіи отстали съ того времени, какъ тандованіе во оной отмінили, а ежели и впредь то будеть, то наконецъ гимназические ученики отъ кадетовъ и другихъ добраго воспитанія дітей ничемь другимь, какь невіжествомь и угрюмствомъ отличаться будутъ. И о самыхъ ученыхъ людяхъ худо говорять, что они не по модъ поступають и никогда хорошенько поклона отдать не умѣютъ, буде когда къ какому знатному господину, къ какой госпожѣ или въ какое честное собраніе придутъ. Оттого презираютъ сперва ученыхъ, а потомъ и самыя науки, понеже наукамъ въ порокъ ставятъ угрюмство и немодное обращение ученыхъ. Хотя бы другой причины къпринятію танцмейстера въгимназію не было кром'є сей токмо, чтобъ онъ своихъ учениковъ училъ комплиментамъ и показывалъ бы имъ, какъ весело и непринужденно стать и свободно поворачиваться, однако сего довольно, что танцмейстера должно принять и содержать» 48).

Выдающеюся особенностію университетской жизни того времени были стремленіе сблизить питомцевъ академіи съ ихъ наставниками и руководителями и дать возможность открыто высказывать то, что касалось занятій, научныхъ потребностей и образа жизни учащейся молодежи. Студенты имѣли право обращаться

къ своему начальству съ ходатайствомъ о своихъ нуждахъ и подавать коллективныя письма, которыя были тогда въ обычать и принимались весьма благосклонпо. Встръчалась ли надобность въ книгахъ, журналахъ и учебныхъ пособіяхъ; возникала ли потребность въ отмънъ заведенныхъ порядковъ и т. п., - академическимъ властямъ представляемы были письма за общею подписью или за подписью нѣкоторыхъ студентовъ, уполномоченныхъ всеми своими товарищами. Иногда само начальство требовало отъ студентовъ ихъ общаго и откровеннаго мижнія, чтобы, зная ихъ образъ мыслей, темъ вернее разсчитывать на успехъ предпринимаемой мёры. При этомъ оно руководствовалось соображеніемъ, что изъ всёхъ предписаній особенно усердно и точно исполняются тѣ, въ справедливости которыхъ убѣждены исполнители, а съ другой стороны оно желало имёть самыя вёрныя данныя о состояніи, бытѣ и потребностяхъ студентовъ, не подвергая ихъ давленію какой бы то ни было посторонней силы. Какъ бы въдоказательство искренности и прямоты своего образа дъйствій ближайшіе руководители университетскаго юношества предоставляли всёмъ и каждому изъ своихъ питомцевъ письменно высказывать просьбы и желанія, возникавшія въ студентской средѣ. Такимъ образомъ не оставалось ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что если что-либо предоставлялось высшею властью обдуманному выбору студентовъ, то ближайшее начальство выслушивало ихъ голосъ со всевозможнымъ безпристрастіемъ, не стфеняя подчиненныхъ своимъ авторитетомъ и не отказывая въ участіп п вниманіп ни одному изъ младшихъ членовъ акалемической семьи.

Студенты: Котельниковъ, Протасовъ, Барсовъ и другіе подали Фишеру следующее письмо отъ имени всехъ академическихъ студентовъ:

Благородный господинъ профессоръ и гимназіи ректоръ!

Понеже мы усмотрѣли, что къ лучшему знанію политической

географін, которая намъ нын'т на русскомъ язык преподается. необходимо нужна и политическая исторія, а особливо нынѣшнихъ временъ, безъ которой въ помянутой географіи едва ли можно надлежащій успѣхъ получить, то мы за полезно разсудили, съ согласія всёхъ товарищей нашихъ, обще просить ваше благородіе объ отвращеній онаго нашего недостатка такимъ образомъ, чтобы у канцелярій академій наукъ вашимъ стараніемъ исхолатайствовать, дабы соблаговолено было впредь всегда для читанія выдавать намъ изъ книжной лавки русскія еженед фльныя в фломости, также и изъ конференціи, послѣ употребленія госполъ профессоровъ, латинскія лейпцигскія Nova Lipsiensia пазываемыя, дабы мы читаніемъ оныхъ могли съ большимъ понятіемъ оной географіп обучаться. Причемъ мы надвемся, что канцелярія академін наукъ въ семъ нашемъ желанін, которое слёдуетъ къ лучшему и большему совершенству нашему въ наукахъ, намъ не откажеть. Того ради мы теперь, именемъ всехъ студентовъ, ваше благородіе покорнѣйше просимъ вашимъ стараніемъ испросить желаемую резолюцію у канцелярій академій наукъ на сіе наше прошеніе. Вашего благородія покорижишіе слуги, студенты» п пр. 44).

Вслѣдствіе слуховъ о томъ, что иѣкоторые изъ студентовъ гуляютъ по ночамъ, ходятъ въ подозрительные дома, и оттого получаютъ опасныя болѣзни, академическая канцелярія велѣла запереть всѣ ходы кромѣ однихъ воротъ, и къ нимъ приставить часоваго, который бы не пропускалъ ни одного студента безъ дозволенія инспектора, особенно вечеромъ и ночью. Такое распоряженіе показалось студентамъ, какъ и слѣдовало ожидать, весьма стѣснительнымъ, и опи придумали весьма благовидный предлогъ, чтобы хотя нѣсколько ослабить довольно строгую мѣру. Видя въ ней препятствіе къ исполненію религіозныхъ обязанностей, студенты просили разъ навсегда дозволить имъ отлучаться по вечерамъ для посѣщенія всенощныхъ, которыя служатся обыкновенно каждую суботу и сверхъ того наканунѣ праздниковъ. Коллективное письмо вручено Фишеру; оно писано на латинскомъ языкѣ,

на которомъ большею частью Фишеръ говорилъ съ академическими студентами.

# Clarissime professor et gymnasii rector!

Ut iis vigiliis, quarum nos catalogum tibi exhibuimus, semper nobis interesse liceat, impense te obsecramus. Hoc si nobis concedetur semel, tum maxime nobis consultum iri putamus, quia unamquamque adituri vigiliam, molesti tibi esse non debebimus. Itaque, ut, quod rogamus, per te obtinere possimus, iterum atque iterum te, vir clarissime, oramus et obtestamur enixissime. Qui vero frequentare has vigilias cupiunt, quique hoc sibi concedi postulant, eorum hic nomina subjiciuntur: Stephanus Rumovskj, etc.

Всенощныя въ приходскихъ церквахъ совершались только втеченіе четырехъ мѣся̀цевъ, съ мая до августа, и на основаніи росписи, составленной студентами, имъ приходилось отлучаться по вечерамъ около сорока разъ въ періодъ совершенія всенощныхъ. Канцелярія разрѣшила это студентамъ, но съ тѣмъ, чтобы они не заходили ни въ какія другія мѣста 45).

Въ видахъ улучшенія матеріальнаго быта студентовъ, канцелярія академіи наукъ предположила содержать ихъ вполнѣ на казенномъ коштѣ: пищею, обувью и т. п., не выдавая имъ жалованья. Вслѣдствіе этого канцелярія предписала собрать всѣхъ студентовъ и отобрать у нихъ голоса, желаютъ ли они подобной перемѣны или нѣтъ. Фишеръ донесъ, что всѣ до единаго однимъ голосомъ объявили, что желаніе ихъ въ томъ состоитъ, чтобы «отъ онаго общаго трактира ихъ уволить». При донесеніи своемъ Фишеръ представилъ и письмо студентовъ, въ которомъ они весьма уклончиво оцѣниваютъ непріятную для нихъ мѣру, восхваляя предусмотрительность канцеляріи и вмѣстѣ съ тѣмъ доказывая рѣшительную безполезность предлагаемаго нововведенія. «Милостивое сіе и благоусмотрительное о насъ канцеляріи попеченіе — пишутъ студенты — не столько академіи и намъ будетъ

въ пользу, столько темъ, которые трактиръ оный намъ прелставлять и содержать будуть, понеже не столько намъ иногла приготовлено, сколько въ расходъ написано и канцеляріи представлено будеть, откуду кань академіи мало пользы воспослѣдовать должно, такъ и намъ иногда безъ обиды и безъ помѣшательства въ наукахъ нашихъ обойтиться не можеть. И такъ. предложивъ сін по мнѣнію нашему резоны, всепокорнѣйше просимъ, дабы канцелярія сего не полагала за препятствіе, что якобы должно намъ будетъ въ такомъ случат самимъ на рынокъ для покупокъ, которыя къ пропитанію надлежать, безвременно бродить, что весьма нечестно и званію нашему неприлично, а притомъ и для лекціи неспособно. Того ради мы, какъ и по сіе время чинить не дерзали, такъ и чтобъ впредь сего не чинить, подпискою себя обязать обдолжаемся; но для исправленія такихъ нуждъ истопники, намъ отъ канцеляріи опредёленные, будуть послушны, какъ и до сихъ поръ безъ всякихъ оговорокъ исправ-ЛЯЛИ» 46).

По заведенному обычаю студентамъ университета поручаемо было преподавание того или другаго предмета въ академической гимназій съ вознагражденіемъ за этотъ трудъ по два рубля въ мфсяцъ въ видф прибавки къ получаемому жалованью. Нфкоторые изъ профессоровъ находили, что преподавание въ гимназіи, болье или менъе невольное, служило студентамъ помъхою въ ихъ собственныхъ занятіяхъ. Вследствіе этого канцелярія предписала «выбрать къ тому делу охочихъ, которые бы письменно объявили, что такое дъло упражняться имъ въ наукахъ не мъщаетъ, и что такой трудъ добровольно принимаютъ на себя изъ награжденія, и о томъ въ канцелярію немедленно репортовать». Въ доказательство, что никто изъ студентовъ не приневоленъ, представлены ихъ собственноручныя письма къ академику Фишеру. Вотъ одно изъ нихъ: «Благородный г. профессоръ! Понеже по приказу вашего благородія вельно намъ, которые хотять въ гимназіи обучать, объявить всякому свое мнене, того ради я, нижеподписавшійся, объявляю вашему высокоблагородію, что радъ

обучать въ гимназіи, въ чемъ и подписуюсь. Стефанъ Румовскій»  $^{47}$ ).

Съ исходомъ 1753 года оканчивается пребываніе въ академическомъ университеть студента Румовскаго. Даровитый и много объщавшій студентъ удостоенъ званія адъюнкта, и въ следующемъ году девятнадцатильтній адъюнктъ академіи наукъ отправился въ Берлинъ для довершенія своего математическаго образованія подъ руководствомъ знаменитаго Ейлера.

#### III.

Дъло о возведении Румовскаго въ звание адъюнкта и о поъздкъ его заграницу длилось довольно долго. Еще въ конц 1752 года академики, производившіе испытанія студентамъ, единогласно признали Румовскаго заслуживающимъ повышенія. Въ сентябръ 1753 года профессоръ и ректоръ университета Крашенинниковъ представиль следующія соображенія, находя ихъ вполне согласными съ пользою академіи и самихъ студентовъ: «Когда его высокографскому сіятельству угодно было Николая Поповскаго изъ студентовъ повысить, а съ нимъ въ одномъ класст состоятъ еще пять челов'єкъ, а именно Степанъ Румовскій, Антонъ Барсовъ и др., то кажется справедливость требуетъ, чтобъ и они не лишены были милости въ разсуждении произведения. Румовский можетъ быть помощникомъ профессору физики и, до опредъленія профессора, младшимъ студентамъ показывать начала экспериментальной физики, къ чему онъ темъ способнее, что только онъ и Софроновъ за лучшихъ студентовъ въ физикѣ отъ покойнаго профессора Рихмана почитались» 48). Канцелярія академін наукъ, соглашаясь съ мижніемъ Крашенинникова о правахъ названныхъ имъ студентовъ на отличіе, полагала, чтобы тѣхъ изъ нихъ, которые занимаются философіею и словесными науками, произвести въ магистры, а оказавшихъ особенные успъхи въ математикъ и физикъ, именно Софронова и Румовскаго, удостоить зва-

нія адъюнкта. При этомъ поставлено непремізннымъ условіемъ представленіе научной работы (specimen) по избранной каждымъ изъ нихъ отрасли знаній. Румовскій представиль опыть решенія задачи, предложенной Кеплеромъ: по данному сектору найти полуординату — solutio problematis Kepleriani ex dato sectore invenire semiordinata. Такъ какъ въ тогдашнемъ составъ академіи наукъ не было спеціалиста по высшей математикъ, то конференція постановила отослать работы Софронова и Румовскаго въ Берлинъ на разсмотрѣніе Леопарду Эйлеру. Разсмотрѣвши эти юношескія работы, Эйлеръ отмътилъ на поляхъ замъченныя имъ погръшности, и вмфстф съ тфмъ призналъ, что сдфланныя выкладки стоили большаго труда и несомненно доказываютъ способность ихъ авторовъ къ математическимъ вычисленіямъ 49). Благопріятный отзывъ Ейлера ускорилъ ръшеніе дъла. 13 декабря 1753 года президентъ академін наукъ утвердилъ Румовскаго въ званін адъюнкта.

Принятіе Румовскаго и его товарищей по місту воснитанія въ число членовъ нетербургской академіи наукъ было до нѣкоторой степени знаменіемъ времени. По зам'вчанію академика Пекарскаго, вліятельн'єйшіе изъ иностранныхъ членовъ весьма недружелюбно смотрѣли на природныхъ русскихъ, отчасти напуганные примеромъ Ломоносова, всего мене способнаго быть орудіемъ въ чужихъ рукахъ, и только воля и образъ мыслей дочери Петра Великаго облегчили русскимъ людямъ доступъ въ учрежденіе, созданное по мысли ея геніальнаго отца. «Время презилентства графа К. Разумовскаго — говоритъ Пекарскій — замічательно для нашей академій въ томъ отпошеній, что тогда начали впервые появляться академики изъ русскихъ. Такимъ образомъ, кром'в Ломоносова п Тредіаковскаго, встрічаемъ тамъ академиками и адъюнктами: Крашенинникова, Попова, Котельникова, Румовскаго, Софронова, Красильникова, Козицкаго, Мотониса. Будетъ ошибочно думать, чтобы эти лица возведениемъ ихъ въ ученыя званія были обязаны особливой заботливости тогдашняго академическаго начальства. Напротивъ того, оба распорядителя

академіею, Шумахеръ и Таубертъ, неблагосклонно смотрѣли на проникновеніе русскаго элемента въ ученое общество. Первый изъ нихъ говаривалъ: я де великую прошибку въ политикъ своей сдѣлалъ, что допустилъ Ломоносова въ профессоры. А Таубертъ сознавался: развѣ де намъ десять Ломоносовыхъ надобно? и одинъ де намъ въ тягость. Однако Шумахеръ и Таубертъ знали очень твердо, что императрица Елизавета при всякомъ удобномъ случаѣ высказывала особенное расположеніе ко всему родному, и что ея національному самолюбію было пріятно, когда ей говорили, что въ царствованіе ея умножалось просвѣщеніе въ Россіи, что русскіе дѣлаютъ успѣхи въ наукахъ и литературѣ. Только такимъ направленіемъ самой императрицы и слѣдуетъ объяснять, что въ академіи наукъ при жизни этой государыни допускалось отъ времени до времени возведеніе въ ученыя званія лицъ, подобныхъ вышеназваннымъ» 50).

Вмѣстѣ съ назначеніемъ Румовскаго адъюнктомъ академіи рѣшено было отправить его съ ученою цѣлію въ Берлинъ къ Леонарду Эйлеру. Первая мысль объ этомъ принадлежитъ ближайшему руководителю Румовскаго втеченіе университетскаго курса, академику Рихману. Въ отзывъ своемъ, поданномъ въ академическую канцелярію 6 февраля 1753 года, Рихманъ говорить о Софроновъ и Румовскомъ: «Не преминулъ я показать имъ первыя основанія алгебры; подали оба специмены, которые похвалы отъ экзаменаторовъ удостоены. Но понеже математика въ нын вы в в в столь великое совершенство, и оба къ сей наукъ оказываютъ особливую склонность, и въ оной, какъ кажется, превзойти желають, то не худо бы было, когда бы они другому, который въ сей наукѣ имѣетъ надлежащую твердость и оная главное его дёло, какъ каковъ Эйлеръ, норучены были въ дальнейшее руководство, понеже они собственнымъ своимъ прилежаніемъ съ трудомъ доступить могуть до требуемаго совершенства, хотя бы промыслить имъ всё книги, какія о сей наукъ вышли» <sup>в1</sup>). Академическая канцелярія и президенть академіи наукъ одобрили митніе Рихмана, и самъ Эйлеръ выразиль полную готовность принять молодых вадъюнктовъ подъ свое руководство. Если они—писалъ Эйлеръ—«собственнымъ своимъ прилежаніемъ въ краткое время тожь много успѣли, то можно бъ было надѣяться отъ нихъ пользы, ежели бъ подъ добрымъ наставленіемъ они находились. А буде они еще на долгое время безъ предводительства оставятся, то всемѣрно сіе безплодно быть имѣетъ. И ежели оные специмены сочиненія тѣхъ студентовъ, которыхъ его высокографское сіятельство въ дальнее наставленіе мнѣ поручить намѣреніе имѣть изволитъ, то надѣялся бы я ихъ подъ своимъ руководствомъ произвесть къ чести академіи» <sup>52</sup>). Академія тѣмъ охотнѣе отправляла ихъ заграницу, что Эйлеръ обѣщалъ привести ихъ въ короткое время въ такое состояніе, что они съ большой похвалою займутъ мѣста Рихмана и Краценштейна, а по высшей геометріи и самого Эйлера <sup>53</sup>).

Весною 1754 года, съ открытіемъ навигаціи, состоялось окончательное опредѣленіе канцеляріи о заграничномъ путешествіи Румовскаго. Ему и Софронову предписано было отплыть на кораблѣ, а по пріѣздѣ заграницу и водвореніи въ Берлинѣ доносить академіи по третямъ, какимъ образомъ «поступаютъ они тамъ въ наукахъ» и на что тратятъ отпускаемыя имъ деньги <sup>54</sup>). 28 іюня 1754 года Румовскій и его спутникъ Софроновъ были уже въ Берлинѣ <sup>55</sup>).

Въ Берлинѣ Румовскій съ своимъ товарищемъ поселился въ домѣ Эйлера, гдѣ заранѣе было приготовлено для нихъ помѣщеніе, и гдѣ жилъ посланный прежде нихъ заграницу адъюнктъ Котельниковъ. Не вдаваясь въ подробности научныхъ работъ и занятій Румовскаго заграницею, замѣтимъ, что онъ предался своему дѣлу со всѣмъ жаромъ молодости и любви къ наукѣ. Лучшимъ доказательствомъ того, что пребываніе заграницею принесло ожидаемые плоды, служитъ какъ отзывъ главнаго судьи въ этомъ дѣлѣ — Эйлера, такъ и вся послѣдующая дѣятельность нашего академика. Эйлеръ считалъ долгомъ совѣсти рекомендовать своихъ русскихъ учениковъ, Котельникова и Румовскаго, съ самой лучшей стороны, и нельзя придумать оцѣнки болѣе

искренней и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе лестной какъ та, которая заключается въ слѣдующихъ, немногихъ словахъ геніальнаго математика: «Во все продолженіе своего пребыванія здѣсь, они такъ себя вели, что я ихъ всегда ставилъ въ примѣръ моимъ дѣтямъ; въ изученіи же наукъ они постоянно выказывали такое усердіе, что навѣрно принесутъ честь и пользу академіи» <sup>56</sup>).

Независимо отъ богатства свёдёній, пріобрётенныхъ подъ непосредственнымъ руководствомъ перваго математика своего времени, пребывание въ Берлинъ имъло и другую привлекательную сторону для молодаго русскаго ученаго. Оно оставило глубокій слідъ и дорогое воспоминаніе не только для ума, но и для сердца. Проведя самую раннюю пору своей молодости въ стѣнахъ академическаго университета, възамкнутомъ кругу своихъ товарищей, Румовскій ночувствоваль себя въ иной средѣ, будучи окруженъ новымъ для него вниманіемъ и участіемъ въ семейств в своего наставника. Самъ Эйлеръ не всегда былъ ласковъ и привътливъ, но живя у него Румовскій сблизился съ его сыномъ, внослёдствій непремённымъ секретаремъ академій наукъ, и по возвращени въ отечество велъ постоянную переписку съ своимъ берлинскимъ другомъ 57). Первыя его письма проникнуты самымъ искреннимъ чувствомъ грусти и сожалѣнія о томъ, что счастье было послано ему не надолго. Я живу одинъ-одинешенекъ писаль Румовскій — и провожу долгіе петербургскіе вечера въ совершенномъ уединеніи, бестуля только съ книгою, и когда случайно возьму ту, которую читаль въ Берлинъ, мысль и мечта моя улетають далеко, книга падаеть изъ рукъ, и вспоминаются мнѣ другіе, чудные вечера, которые я проводиль въ вашемъ обществъ, въ вашемъ семейномъ кругу. Мать молодаго Эйлера Румовскій называль и своею матерью — votre et ma mère. Въ юношескихъ воспоминаніяхъ и перепискъ друзей не разъ встръчаются имена Caterinchen и Lotchen, не мало содействовавшихъ пріятностямъ берлинской жизни. Ейлеръ-сынъ въ свою очередь поваряль Румовскому свои сердечныя тайны. Въ одномъ изъ отвътныхъ писемъ Румовскій сообщаеть рышеніе задачи, предложенной отцемъ, и старается утѣшить разочарованнаго сына, приводя въ примѣръ себя, свои постоянныя неудачи, и скрѣпя сердце дѣлаетъ такое заключеніе, вытекающее изъ собственнаго опыта:

sie sollen beschliessen gar lieben nicht mehr, und geben der Venus kein ferner gehör.

Письма Румовскаго къ Эйлеру писаны большею частью по французски, и въ ихъ слогъ и тонъ, въ употреблени словъ и оборотовъ замътенъ навыкъ выражаться языкомъ людей, знакомыхъ съ условіями общежитія. Такое умънье сохранить должную мъру, такое приличіе ръчи тъмъ болье бросается въ глаза, что оно было далеко не общею принадлежностью всъхъ товарищей и сослуживцевъ Румовскаго. Мнъніе одного изъ нихъ по спорному юридическому вопросу, переданному на обсужденіе академіи наукъ, не могло быть представлено императрицъ по той причинъ, что его нельзя читать при дамахъ, и т. п. 58).

Непріятною стороною пребыванія въ Берлинъ были для русскихъ адъюнктовъ денежные разсчеты. Сумма, отпущенная для платы за помъщение и на другие расходы, не соотвътствовала ожиданіямъ Эйлера, и это обстоятельство ставило присланныхъ къ нему питомцевъ академіи въ весьма неловкое положеніе. Годовое содержаніе, назначенное адъюнктамъ канцелярією академіи наукъ, составляло всего 360 рублей, а Эйлеръ писалъ, что за каждаго изъ нихъ не можетъ взять дешевле 240 рублей въ годъ. Онъ отдаетъ имъ справедливость въ умѣны распоряжаться самыми скудными средствами: жалованье свое — говорить онъ употребляють съ пользою, содержать учителей французскаго и нъмецкаго языковъ; но заготовленье платья и бълья, прачки, парикмахеры и бритовщики требують въ годъ не малаго числа денегъ, да и все вообще въ Берлинъ гораздо дороже, нежели въ Петербургъ. Эйлеръ заявлялъ, что содержание русскихъ адъюнктовъ для него крайне убыточно, и что этотъ убытокъ не можетъ быть покрыть даже и подаркомъ, который ожидается въ будущемъ,

и потому просиль взять ихъ обратно, прибавляя, что у него всегда найдутся болѣе выгодные пансіонеры 59). Котельниковъ и Румовскій писали изъ Берлина сов'єтнику академіи Теплову: «Пансіонеры, которые живуть у г. профессора и вмѣстѣ съ нами обучаются, платять ему больше, нежели мы, а именно всякій свыше трежь соть талеровъ на годъ, которой суммы денегъ, какъ вашему высокородію изв'єстно, изъ получаемаго нами жалованья платить мы не въ состояніи, отчего г. профессоръ во всёхъ своихъ обхожденіяхъ крайнее неудовольствіе показываетъ. Многажды онъ писалъ о награжденіи за свои труды къ г. сов'єтнику Шумахеру и на сіе напоследокъ въ ответъ получиль, чтобы мы сами больше платили. Чего отъ насъ можно ли требовать, разсуждая небольшое наше жалованье и чистоту, которую мы какъ въ платьъ, такъ и во всъхъ вещахъ наблюдать должны, то вашему высокородію предаемъ на разсужденіе. Теперь, милостивый государь, сами извольте разсудить, сколь наши велики могуть быть успёхи и сколь намъ охотно обучаться, имёя учителя, который на насъ негодуеть и будто съ принужденія обучаеть» 60).

Денежные разсчеты были одною изъ главнѣйшихъ причинъ отозванія русскихъ адъюнктовъ изъ-заграницы. Въ протоколѣ академической канцеляріи записано, что вслѣдствіе заявленія академика Миллера о томъ, что адъюнктовъ Котельникова и Румовскаго профессоръ Эйлеръ болѣе у себя держать на прежнихъ условіяхъ не хочетъ, постановлено: названныхъ адъюнктовъ возвратить въ Петербургъ <sup>61</sup>). За обученіе ихъ Эйлеръ требовалъ особаго вознагражденія по сту талеровъ въ годъ за каждаго: за Котельникова, за четыре года, 400 талеровъ; за Румовскаво, за два года, 200 талеровъ, и за Софронова, за одинъ годъ, 100 талеровъ: всего 700 талеровъ, а на русскія деньги, считая талеръ по 70 копѣекъ, 500 рублей. Президентъ назначилъ всего 300 рублей <sup>62</sup>).

Изъ Берлина Румовскій и Котельниковъ отправились въ Любекъ, гдѣ имъ пришлось пробыть нѣсколько времени потому, что тамошніе жители не любятъ выѣзжать въ понедѣльникъ, считая

его тяжелымъ днемъ. Заплативши невольную дань суевърному обычаю, и дождавшись благопріятнаго вътра, наши путешественники съли на корабль въ Травемюнде, и въ семь дней доплыли до Кронштадта. Въ концъ августа 1756 года Румовскій и Котельниковъ возвратились въ Петербургъ <sup>63</sup>).

#### IV.

По возвращеній изъ-заграницы Румовскій снова вступиль въ ученую семью воспитавшей его академіи. Лентельность его какъ члена академіи наукъ представляеть высшую степень разнообразія. какая возможна была для труженика науки, отзывавшагося на вст вопросы академической жизни. Онъ принималъ постоянное и плодотворное участіе въ трудахъ, предпріятіяхъ, сов'єщаніяхъ и преніяхъ ученаго общества. Втеченіе своего долгольтняго поприща онъ внесъ цёлый рядъ мемуаровъ, отдавая на судъ своихъ сочленовъ результаты своихъ изслъдованій и наблюденій, и въ свою очередь принимая на себя, по вызову академіи, критическую одънку трудовъ русскихъ и иностранныхъ ученыхъ. Работая для науки, онъ вмёстё съ темъ содействоваль распространению знаній въ русскомъ обществъ и въ молодомъ, учащемся покольніи: съ этою цёлью издано имъ и руководство но математическимъ наукамъ, которыя онъ преподавалъ въ академическомъ университеть. Одно изъ важивищихъ учрежденій при академіи наукъ, такъ называемый географическій департаменть находился долгое время въ завъдываніи Румовскаго. На него же возлагаемо было и составление календарей, изъ которыхъ въ каждомъ есть болѣе или менте видная доля его личнаго труда. Неотъемлемую заслугу Румовскаго составляють его ученыя путешествія, совершенныя съ цѣлью, непотерявшею до сихъ поръ своего значенія, несмотря на всѣ успѣхи астрономіи и геодезіи. Наконецъ и внѣ научной области Румовскій принесъ академіи не мало добра и пользы, дъйствуя въ качествъ члена коммиссіи, которой ввърено было управленіе академіею наукъ, а впоследствін-въ званіи вицепрезилента академіи.

Румовскій представиль въ конференцію болье пятидесяти мемуаровъ; почти вст они писаны на латинскомъ языкт и помтщены въ ученыхъ изданіяхъ академіи. Рядъ мемуаровъ начинается статьею о летучемъ змѣѣ и его пригодности для наблюденій надъ электричествомъ — de dracone volante, которую авторъ читалъ въ январскомъ засъданіи 1757 года 64). Большинство мемуаровъ, по содержанію своему, относится къ области астрономін, каоедру которой Румовскій занималь въ академіи наукъ. Въ нихъ замѣчаются: наблюденія надъ прохожденіемъ венеры п меркурія по диску солнца; изследованія о паралаксе солнца; наблюденія надъ солнечными и лунными затмініями, причемъ сравииваются наблюденія надъ затмѣніемъ луны, произведенныя въ Харьковъ, съ наблюденіями въ Петербургъ и въ Парижъ; наблюденія надъ спутниками юпитера, и много статей подъ заглавіемъ: наблюденія произведенныя на петербургской обсерваторіи. По собственнымъ словамъ Румовскаго, онъ ежегодно «трудился въ наблюденіяхъ знатныхъ небесныхъ явленій». Весьма важный отдёль трудовъ Румовскаго составляють тё изъ нихъ, которые относятся къ опредъленію долготы и широты различныхъ мѣстностей европейской и азіатской Россіи. Къ области чистой математики относятся мемуары: о наибольшихъ и наименьшихъ величинахъ; объ интегрированіи различныхъ формуль, и другіе. Къ области физики — способъ болве точнаго наблюденія надъ магнитною стрѣлкою; къ области метеорологіи-разборъ наблюденій, произведенныхъ Исленьевымъ въ Якутскъ, и т. д. 65).

Вскорѣ по возвращеніи Румовскаго изъ-заграницы ему поручено было преподаваніе математики питомцамъ академіи, и онъ читалъ математическія лекціи на русскомъ языкѣ съ тою цѣлью, чтобы ими могли пользоваться и тѣ изъ студентовъ, которые не знали латинскаго языка <sup>66</sup>). Сверхъ того Румовскій читалъ теоретическую и практическую астрономію студентамъ, ввѣреннымъ его спеціальному руководству при изученіи избраннаго ими предмета <sup>67</sup>). Впервые являясь на университетской каоедрѣ, Румовскій одушевленъ былъ желаніемъ принести посильную пользу своимъ слушателямъ и дать имъ дельное пособіе, въ которомъ научныя истины излагались бы ясно, точно и последовательно. Съ этою цёлью онъ составиль и издаль свой курсъ на русскомъ языкъ-первый въ русской математической литературъ. Ло него издаваемы были исключительно переводные учебники и пособія по математикъ. Старъйшій изъ нихъ, почтенный трудъ Магницкаго, появившійся въ самомъ началь восьмнадцатаго стольтія, переведенъ, по словамъ автора, съ разныхъ діалектовъ на славянскій языкъ 68). Позднѣе появились върусскомъ переводѣ математическія руководства: Эйлера, изданное въ 1740 году, и Крафта. вышедшее въ 1748 году 69). Книгу Эйлера перевелъ адъюнктъ академін Ададуровъ, а книгу Крафта-Иванъ Голубцовъ. Переводъ Голубцова разсматривалъ и исправлялъ Ломоносовъ. Опытъ учебника математики, изданный въ 1752 году, составленный инженеромъ Муравьевымъ и исправленный академикомъ Поповымъ, ограничивается алгеброю и едва ли можетъ быть признанъ трудомъ самостоятельнымъ 70).

Книга Румовскаго вышла въ 1760 году подъ заглавіемъ: «Сокращенія математики часть первая» 71). Она состоить изъ четырехъ отдёловъ, заключающихъ въ себе начальныя основанія: ариометики, теоретической геометріи, плоской тригонометріи и практической геометріи. «Недостатокъ на россійскомъ языкѣ по наукъ касающихся книгъ -- говоритъ Румовскій -- должно почитать за великое препятствіе распространенію оныхъ въ Россіи. Вмѣсто того, чтобъ съ молодыхъ лѣтъ упражняться въ наукахъ и острить разумъ, напередъ принуждены бываемъ самое лучшее время употребить на изучение какого-нибудь языка, къ чему ничего кром' памяти не требуется, а силы разума косн' ть, и въ полномъ возрастѣ къ наукамъ и важнымъ употребленіямъ, гдѣ долговременное требуется разсужденіе, бывають неспособными. Когда ми за и тсколько назадъ времени повел то было читать на россійскомъ языкѣ математическій курсъ, то я, пользуясь симъ случаемъ, принялъ намфреніе наградить нфкоторымъ сей недостатокъ въ разсужденіи математики, и сочиниль первую часть сокращенія математическаго. При сочиненій сей части следоваль я больше порядку, который г. Сегнеръ наблюдалъ въ основаніяхъ ариометики и геометріи, и вопервыхъ старался, чтобъ книга сія не была ни коротка, ни пространна, дабы начинающему учиться юношеству, между прочими полезными упражненіями, можно было наставленія преподавать и въ математическихъ наукахъ на природномъ языкѣ.... Строгость математическая, которая состоитъ въ томъ, чтобъ ничего кромъ извъстнаго и ясно доказаннаго за основание не принимать, нечувствительно пріучаетъ разсуждать о вещахъ твердо и основательно. Древніе философы незнающимъ началь математическихъ, то есть ариометики и геометріи, не дозволяли пользоваться своими наставленіями, вѣдая, сколько науки математическія острять и пріўготовляють разумъ къ познанію высокихъ вещей. Изъ сего заключить можно, что начинающимъ учиться полезнъе предлагать математическія науки по такой книгь, гдь строгость и порядокъ математическій наблюдаются..... Хотя математика предъ всеми науками въ точности преимущество имбетъ, и знаніе первыхъ ея частей всякому почти необходимо нужно, однакожъ сіе въ ней почитать должно за нѣкоторую неспособность, что начала ея по большой части суть такого свойства, что не видно употребленія оныхъ, и въ начинающихъ учиться при самомъ вступленіи отвращеніе производятъ. Посему могъбы кто винить математиковъ, что они не стараются о изобрътении другаго способа къ познанию математическихъ истинъ; но въ разсуждени сего оправдать ихъ можетъ Эвклидовъ отвъть, который онъ даль своему государю. Когда Птоломей у Эвклида спросиль, нъть ли другаго пути къ познанію математики, который бы не такъ былъ труденъ какъ обыкновенный, тогда отвътствоваль Эвклидь: нъть и для государей особливаго и способнъйшаго пути къ познанію математики. Впрочемъ, почитая за излишнее дъло пространно доказывать пользу математики, тъмъ сіе заключу, что въ общемъ житій ничего безъ познанія величины и количества въпользу нашу употребить не можемъ, которое отъ одной математики заимствовать должно».

Курсъ Румовскаго сравнительно съ предшествующими трудами представляетъ нѣсколько любопытныхъ данныхъ для исторіи языка, именно для научной терминологіи, общепринятой въ нашемъ языкѣ восьмнадцатаго столѣтія.

Въ ариометикъ Магницкаго употребляются такіе термины: нумераціо или счисленіе; аддиціо или сложеніе; субтракціо или вычитаніе; продуктъ или произведеніе; мултипликаціо еже есть умноженіе; діаметръ; семидіаметръ и пр. Треугольникъ называется тріуголіе; кругъ — колесо; полукругъ — полуколесо; сумма — перечень; нуль — ничто: О еже цыфрою или ничьмъ именуется; дробь — число ломаное или съ долями; множимое — еличество; дълимое — множество или дълимый; частное — частный или квотусъ; поверхность — суперфиція; корень — радиксъ, и т. д.

Въ ариометикъ, переведенной Ададуровымъ, встръчаются уже термины: сумма, множимое, дълимое, число частное; произведеніе называется продукта или произведеніе; дробь — ломаное число или дробь; нуль означаетъ ничто, и т. д. Нъкоторыя мъста въ руководствъ Румовскаго дословно сходны съ соотвътствующими мъстами въ книгъ Эйлера, переведенной Ададуровымъ.

# Руководство Эйлера.

Ариеметика есть такая наука, которая показываеть свойство чисель, и притомъ подаеть нъкоторыя правила, способныя къ исчисленію или ръшенію наибольшихъ въ общемъ житіи случающихся задачъ.

## Руководство Румовскаго.

Ариометика есть наука, которая показываеть свойства чисель, и подаеть правила къ ръшенію случающихся въ общемъжитій задачь.

Въ другихъ случаяхъ вовсе не замѣчается сходства между этими учебниками, какъ напримѣръ въ слѣдующемъ опредѣленіи:

## Руководство Эйлера.

Въ вычитании предлагаются правила, чрезъ которыя можно изъ одного даннаго числа вычесть другое число и притомъ показать, какое число послѣ онаго вычета останется.

## Руководство Румовскаго.

Вычитаніе есть способъ находить число, которымъ одно изъ двухъ данныхъ чиселъ другое превышаетъ.

Въ геометріи Крафта: поверхность, круг, геометрическое тьло, линеи или черты, пункты или точки, поперешника или діаметръ круга, радиксъ квадратный, треугольникъ, и т. д.

Въ «начальномъ основаніи-математики» Муравьева употребляются иностранные термины: радикся, кубуся, корпуся, дефиниція, глаголь дефинировать, и т. п.: «Когда порабола кругомъ своей оси обращается, сдълаетъ корпуст, нараболоидъ называемый... Иногда случается, что для лучшей ясности предложенія выбираются изъ следствіевъ теоремъ или проблемь, и ставятся особливо: такія предложенія называются королларіи... Когда дефинируешь: квадрать есть фигура о четырехъ сторонахъ, то сіе не къ одному квадрату приличествуетъ... О извлеченіи радиксовт... При двухъ кубусахт», и т. д. Но есть и термины русскіе: дробь, сложеніе, умноженіе, вычитаніе, дпленіе и пр.

Въ руководствъ Румовскаго при русскихъ терминахъ обыкновенно находятся и латинскіе, послужившіе имъ образцами, будучи или переведены на русскій языкъ или удерживая свою иностранную форму, какъ наприм'єръ: число — numerus; единица unitas; ломаное число или дробь — numerus fractus или fractio; разность или остатокъ — differentia или residuum; частное число — quotus; касательная — tangens; треугольник — triangulum; равнобокій или равнобедренный — aequicrurum; правило тройное — regula trium, которое для великаго въ общемъ житіи употребленія называется и золотое — aurea; корень квадратный — radix quadrata; знакъ 0 называется нуль; экспонентъ

или указатель степени — exponens; кубъ — cubus; сумма — summa, н т. д.

Не ограничиваясь предёлами академической аудиторіи, Румовскій дійствоваль и на боліве общирный кругь слушателей и читателей, излагая научныя истины въ общедоступной формъ рѣчей, которыя произносились и выходили въ свѣтъ на русскомъ язык и предназначались для русскаго общества. Произнесение ръчей въ торжественныхъ собраніяхъ академіи наукъ было строго обязательнымъ, и академическое начальство настаивало на точномъ исполненіи этого требованія. По регламенту, составленному во времена императрицы Елисаветы Петровны, предписывалось академін наукъ ежегодно им три публичныя ассамблеп, въ которыхъ бы одинъ изъ академиковъ читалъ диссергацію на русскомъ языкъ, а другой на латинскомъ; но латинская ръчь должна быть предварительно переведена на русскій языкъ, напечатана и роздана посттителямъ, приглашеннымъ въ собраніе академіи. Первое такое собраніе должно было происходить въ память Петра Великаго, въ началѣ января; второе — въ память основательницы академіи, Екатерины І, въ пачалѣ мая; третьепослѣ дня пророка Захаріи и Елисаветы, въ честь царствующей императрицы 72). Выборъ предмета для рѣчей предоставлялся самимъ академикамъ; тѣмъ не менѣе требовалось имѣть въ виду слѣдующія три условія: избранныя «матеріи должны быть вопервыхъ вразумительны слушателямъ; второе — нъчто хотя не совсѣмъ новое, однако и не старое и уже всѣмъ извѣстное содержать; третіе — заключать въ себѣ нѣкоторую пользу, либо къ приращенію наукъ вообще, либо для отечества особливо» 73).

Съ большою торжественностію происходило собраніе, въ которомъ присутствовала императрица Екатерина II. Но послѣ этого торжества прошло цѣлыхъ два года, а въ академіи не было ни одного публичнаго собранія. Тогда управлявшая учепымъ учрежденіемъ канцелярія предписала, чтобы академики собрались въ экстренное засѣданіе и, «не выходя, ниже далѣе откладывая», назначили день для публичнаго собранія и лица для про-

изнесенія рѣчей, по общему согласію или по очереди. Въ отвѣтъ на такое требованіе Румовскій заявиль, что онъ два раза сряду читаль рѣчи на русскомъ языкѣ, и потому теперь слѣдуетъ поручить это кому-либо другому изъ русскихъ академиковъ. Въ публичномъ собраніи 23 сентября 1762 года Румовскій читаль о наблюденіяхъ по случаю явленія венеры въ солнцѣ, произведенныхъ въ Селенгинскѣ <sup>74</sup>), а въ торжественномъ собраніи 2 іюля 1763 года, въ присутствіи императрицы Екатерины ІІ, онъ читалъ рѣчь о началѣ и развитіи оптики <sup>75</sup>).

Румовскій пользовался между астрономами большою изв'єстностью какъ искусный наблюдатель. Въ ряду его многочисленныхъ наблюденій особенно видное місто занимають ті, которыя произведены имъ во время ученыхъ экспедицій, снаряжаемыхъ академією наукъ. Важнымъ событіемъ для астрономовъ было прохождение венеры по диску солнца, происходившее въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столетія. Оно послужило поводомъ къ вычисленіямъ и изследованіямъ, обогатившимъ науку новыми и существенными данными. Астрономическое учение о планетахъ находится въ непосредственной связи съ опредълениемъ разстоянія земли, какъ м'єста наблюденія, отъ солнца, какъ средоточія планетной системы. В фрн в йшимъ средствомъ опред в лить это разстояніе астрономы считали наблюденіе надъ венерою, соприкасающеюся съ солнцемъ въ различные и большею частью весьма долгіе періоды. «Изъ всёхъ почти извёстныхъ астрономамъ способовъ опредълять разстояние земли отъ солнца — говоритъ Румовскій надежньйшій и вырныйшій есть тоть, который подаеть наблюдение венеры въ солнцъ, и основание всей астрономии есть познаніе разстоянія земли отъ солнца. Ибо по разстоянію земли отъ онаго опредъляется взаимное всъхъ другихъ планетъ разстояніе; по разстоянію и видимой планеть величинь — истинная ихъ величина; а истинная величина и разстояніе служить основаніемъ къ вычисленію взаимнаго планеть между собою действія и въ движении перемънъ: откуда таблицы астрономическия, по которымъ каждой планеты на каждое время мъсто вычисляется,

начало свое и совершенство получили. Толь важно есть въ астрономіи познаніе точнаго разстоянія земли отъ солнца» <sup>76</sup>). Ученыя экспедиціи, снаряженныя въ наше время, въ различныхъ странахъ Европы по поводу прохожденія венеры по солнцу въ 1874 году, служатъ лучшимъ доказательствомъ несомнѣнной важности того явленія, которое такъ отчетливо было наблюдаемо замѣчательнымъ русскимъ астрономомъ восьмнадцатаго столѣтія.

Чемъ важнее быль предметь наблюденій, чемъ богаче ожидаемые отъ нихъ результаты, тъмъ съ большею энергіею принимались за дёло ученые, обрекавшіе себя на борьбу со многими препятствіями и затрудненіями. Справедливость требуеть сказать, что въ этомъ отношеніи Румовскій не уступаль ни одному изъ наблюдателей, между которыми были и светила тогдашней науки. На его несчастье, для наблюденій избраны м'єста самыя отдаленныя, почти необитаемыя. Чтобы достигнуть ихъ, надо было пробиваться по лёснымъ чащамъ, плыть по водё подъ напоромъ льдинъ, совершать перевзды по степямъ и тундрамъ, не всегда находя надежную защиту отъ вътра, холода и голода. Самое построеніе импровизованных обсерваторій въ м'єстахъ безлюдныхъ сопряжено было съ большими трудностями, не говоря уже о перевозка и установка всахъ инструментовъ, необходимыхъ для производства наблюденій. Многія изъ невзгодъ были устранены заботливостью Екатерины II, обнаружившей большое участіе къ этому ученому предпріятію; но тъмъ не менѣе существовали преграды, побъдить которыя не было человъческой возможности. И когда наконецъ Румовскому удалось достигнуть обътованной земли, его мучило тревожное ожидание и мысль о томъ, что все было напрасно. Принеся такія жертвы ради явленія, продолжительность котораго изм'єрялась н'єсколькими часами и даже минутами, наблюдатель рисковалъ вовсе не увидъть его по причинамъ, которыя зависъли не отъ воли людей, а отъ неодолимой силы природы. Чёмъ ближе было ожидаемое явленіе, темъ неприветливе глядело небо; ветеръ бушеваль съ необычайною яростью, и густыя массы облаковъ закрывали отъ глаза то, что надо было разсмотрѣть со всевозможною точностью, съ самыми мелкими подробностями. Особенно неблагопріятны были условія, которыя пришлось выстрадать Румовскому во время первой экспедиціи. Письмо его проникнуто такою задушевною скорбью, съ какою говорять о личномъ горѣ, и его разсказъ, вылившійся изъ-подъ пера подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ постигшей неудачи, всего лучше можеть ознакомить какъ съ самымъ событіемъ, такъ и съ тѣмъ дѣйствіемъ, которое произвело оно на труженика науки, усердно преданнаго своему дѣлу.

Румовскій два раза наблюдаль явленіе венеры: одинь разъ въ Селенгинскъ въ 1761 году, другой—въ Коль въ 1769 году.

Въ первую экспедицію Румовскій, тогда еще молодой человъкъ, назначенъ былъ по указанію астронома петербургской академій наукъ. Въ октябрѣ 1760 года президентъ академій сообщилъ академической канцеляріи, что онъ усмотрёлъ изъ записокъ французской королевской академіи, что тамошніе астрономы готовятся къ наблюденію «знатнаго на небѣ явленія, то есть прохожденія планеты венеры мимо солнца, которое прежде ста двадцати лътъ, какъ астрономы увъряютъ, въ Англіи впервые и случайно было усмотрено», и что аббать Шаппъ отправляется съ этою целью въ Сибирь. Последнее обстоятельство, по мненію президента, предосудительно для петербургской академіи, честь и слава которой «требуетъ того, чтобъ сіе произвести д'вломъ самимъ безъ помочи французскихъ астрономовъ». Президентъ находиль необходимымъ отправить во что бы то ни стало двъ экспедиціи и въ одну изъ нихъ назначить адъюнкта Румовскаго. о которомъ слышатся многія похвалы отъ профессора астрономіи Эпинуса. «Что же принадлежить до вспоможенія къ сему предпріятію, — прибавляєть графъ Разумовскій, — то послать немедленно о томъ доношение въ правительствующий сенатъ, а между тёмъ господа члены канцеляріи и партикулярно имёютъ просить господъ сенаторовъ моимъ именемъ, чтобъ сіе полезное предпріятіе втунѣ оставлено не было» 77).

До какой степени Румовскому не посчастливилось при его наблюденіяхъ въ Сибири, видно изъ слѣдующаго рапорта его изъ Селенгинска отъ 7 іюня 1761 года.

«Хотя грегоріанская труба и испортилась, какъ я въ прежде посланномъ репортъ доносилъ, однакожъ къ 26 мая готова у меня была труба въ пятнадцать футовъ и параллактическая машина, въ которой тотъ одинъ былъ недостатокъ, что она была деревянная. Часы, о которыхъ я прежде писалъ, что идутъ неравномфрно, когда вычистиль, то къ немалому моему удовольствію нашель, что они такъ же идуть равном рно, какъ шли въ Санктпетербургъ. И такъ, надобенъ мнъ былъ только 26 числа мая ясный день. 22, 23, 24 чиселъ мая взяты были мною корреспондентныя высоты и примъчены прохожденія звъзды чрезъ неподвижную трубу. Чтобъ приготовиться еще къ 26 мая, хотълось мет и 25 взять корреспондентныя высоты, но мрачность неба и худая погода не дозволили. Зная ходъ моихъ часовъ, удалось мит 23 мая усмотреть конець затменія солнечнаго такъ аккуратно, что большаго желать не можно, и я бъ желалъ, чтобъ столь аккуратно примѣчаніе и надъ венерою учинить могъ. Но я такого счастія не имѣлъ. Въ оправданіе мое посылаю при семъ свидетельство г. бригадира Якоби, какова была въ тотъ день погода. Но притомъ и я за должность мою почитаю описать обстоятельнее, каковъ быль тогда день.

«Ожидая съ нетерпѣливостію сего несчастливаго для меня дня, всталь я поутру около четвертаго часу, и къ великой моей печали увидѣль исполнившееся предзнаменованіе барометра. Все небо совсѣмъ закрыто было такими густыми облаками, что солнца совсѣмъ не видно было. Но притомъ было тихо. Мрачность неба при тихой погодѣ продолжалась до осьмаго часу. Потомъ поднялся съ сѣверной стороны такой жестокій вѣтръ, какого мнѣ здѣсь никогда видѣть не случалось, несмотря на то, что рѣдкій день проходить безъ жестокаго вѣтру. Потомъ часу около девятаго или десятаго пошелъ дождь. Чего болѣе недоставало къ препятствованію наблюдать Венеру? Въ исходѣ десятаго часу,

когда дождь прошелъ, солнце начало временемъ появляться; но свъть его отъ облаковъ такъ былъ слабъ, что безъ малъйшаго препятствія смотр'єть простымъ глазомъ на оное можно было. Между темъ выходило иногда изъ облаковъ, которыя ветромъ несло съ великою скоростію, и венера видна была уже въ солнцѣ и отстояла отъ краю солнечнаго на свой діаметръ. Сія перемѣнная ясность не продолжалась болье четверти часа, потомъ небо паки облаками такъ закрыло, что солнца совсемъ не видно стало. Въ толь краткое время мнѣ не можно было ничего предпріять, ибо я не успѣвалъ такъ скоро приготовить машины и микрометра, какъ солнце облаками заносило. И такъ я принужденъ дожидаться выходу. Часу около втораго опять пошолъ дождь; вътръ изъ съвернаго перемънился въ съверовосточный безъ умаленія свирѣпости, и солнце около исходу втораго или начала третьяго попрежнему стало иногда выходить изъ облаковъ и небо нъсколько прочищаться. Тогда я увидълъ, что венера была еще въ солнит и находилась близъ выходу. Сте побудило меня, перемънивъ надлежащее положение параллактической машины, поставить оную такъ, чтобъ хотя конецъ видъть могъ и вмъсто трубы осьмифутовой положить на оную трубу иятнадцатифутовую. Между тъмъ безпрестанно облаками, влажностію наносимыми, солнце заносимо было, изъ которыхъ хотя иныя и не были столь густы, чтобъ солнце совсёмъ закрывали, однакожъ край солнечный какъ отъ тъхъ, такъ и другихъ казался зыблющимся. Чтобъ хотя выходъ примътить, слъдоваль я трубою безпрестанно и тогда, когда совствить не видимо было, отчего глазъ мой притупился. Я бы миновать могъ сего безполезнаго труда, ежели бы солнце безпрестанно хотя сквозь облака видимо было и машина была въ надлежащемъ положении. Но я столь былъ несчастливъ, что ни того, ни другаго имъть не могъ, и вътромъ трубу, которую изъ окна надлежало выставить, безпрестанно качало. И такъ мнь одно прикосновение западнаго краю венерина съ западнымъ краемъ солнца сквозь густыя облака притупившимся глазомъ и при колебаніи солнечнаго краю прим'єтить удалось. Павинскій стояль у часовь; я, считая секунды самъ, сказаль ему секунду, когда мит показалось, что прикосновение последовало, а онъ мит по тому сказаль минуту. Я спѣшиль только записать время, а о минуть, будучи въ такомъ замышательствь, удостовыриться позабылъ. Совершеннаго ея выходу совсемъ почти видеть не можно было. Изъ сего канцелярія академій наукъ усмотрѣть изволить, сколь мое наблюдение могло быть верно, и если тому быль причиною. Астрономы требують при семъ наблюдении точности, до одной секунды, но сіе требованіе мит кажется невозможнымъ. Между наблюденіями самыхъ искусныхъ астрономовъ, каковы суть: де ла Калье, Монніе, Бугеръ и Кондаминъ, въ ясную погоду надъ меркуріемъ учиненными, разность простирается до 15". То какой должно произойти, ежели бы при такихъ обстоятельствахъ примъчать случилось. И потому и я не могу не только за секунду или двѣ, но за двадцать отвѣтствовать. Я берегу то стекло, которое при наблюденіи венеры употребляль, чтобъ любопытному показать, сколько небо было ясно.

«Какъ мое наблюдение ни казалось мит несовершеннымъ и невфрымъ, мнф хотфлось по выходф венеры взять нфсколько солнечныхъ высотъ, но я не успълъ машины параллактической сдвинуть съ мъста и квадрантъ уставить, какъ небо совсъмъ опять покрылось. На другой день 27 и 28 числа бралъ я поутру солнечныя высоты, но по полудни корреспондентныхъ мрачность неба не дозволяла брать даже до 29 числа, что также нъсколько невфриымъ сделать можетъ мое наблюдение. Я не знаю, долженъ я забсь дожидаться случаевъ къ опредбленію точное длины Селенгинска, и стоитъ ли того мое наблюдение. З іюня небо не дозволяло мит видать закрытія звазды отъ луны. Я намфренъ дожидаться до конца сего мёсяца юпитера, чтобъ надъ спутниками его взять несколько наблюденій, и, имен притомъ конецъ затмінія солнечнаго, отправиться изъ Селенгинска съ тімъ, чтобъ на пути моемъ я могъ останавливаться и больше имъть способности для астрономическихъ наблюденій, то есть широты и долготы масть, чтобъ хотя, тамъ наградить употребленное на отправленіе мое иждивеніе. На сихъ дняхъ здѣсь получено извѣстіе, что городъ Нерчинскъ почти весь выгорѣлъ. Тѣмъ меньше канцелярія академіи наукъ винить можетъ, что я туда не поѣхалъ. Изъ данныхъ мнѣ отъ академіи наукъ ста рублей денегъ осталось только у меня пятнадцать рублей, и для того я не знаю, что мнѣ дѣлать при возвратномъ пути, не имѣя довольнаго числа денегъ: съ позволеніемъ канцеляріи академіи наукъ, какъ скоро у меня остальныя деньги изойдутъ, то я на счетъ академіи возьму гдѣ нибудь рублей двадцать или тридцать» 78).

Въ удостовъреніе того, что погода крайне не благопріятствовала наблюденіямъ, Румовскій приложилъ свидътельство мъстнаго коменданта. Бригадиръ и селенгинскій комендантъ Якобій свидътельствовалъ, что 26 мая съ самаго утра до половины десятаго было совсъмъ морошно, а съ половины десятаго прояснивало, и въ исходъ десятаго солнце видно было, «въ которое время — прибавляетъ комендантъ — и я въ имъющуюся у меня такъ называемую григоріанскую трубу въ солнце смотрълъ, и видъль планету венеру уже всю вшедшую въ солнце. Потомъ въ скоромъ времени опять солнце по большей части темными облаками закрывалось: только одно минетъ, то другое наступитъ», и т. д. 79).

Несравненно удачные, а потому и богаче результатами, были наблюденія, произведенныя въ Колы въ 1769 году. Прохожденіе венеры черезъ дискъ солнца въ 1769 году Румовскій, какъ и астрономы вообще, признаваль особенно важнымъ для науки, говоря, что другаго равносильнаго ему явленія той же планеты придется дожидаться слишкомъ долго, именно двысти сорокъ три года: послы 1769 года первое прохожденіе венеры по солнцу будеть въ 1874 году, второе въ 1882, третіе въ 2004, но всы эти явленія немного принесуть для науки; всего полезные для астрономіи, подобно настоящему, будеть то, которое послыдуєть въ 2012 году во).

За нѣсколько лѣтъ до вторичнаго прохожденія венеры Румовскій обратился въ академическое собраніе съ предложеніемъ,

въкоторомъ говорилъ о научной важности предстоящихъ наблюденій и о необходимости послать по обсерватору главнымъ образомъ въ три пункта: въ Колу, въ Кандалаксъ и въ Кемь. Эти мъста и ихъ окрестности представляли то преимущество, что въ нихъ видимо было вступленіе венеры въ солнце при его захожденіи и выходъ венеры при восхожденіи солнца, а потому сравненіе полученныхъ здісь данныхъ съ тіми, поторыя получатся въ Мексикъ, должно было привести къ наиболъе точному опредѣленію параллакса солнца. Румовскій просилъ академію наукъ поручить кому либо записывать въ названныхъ мъстахъ, начиная съ 1765 года, состояніе неба въ маї и въ іюні, особенно при восходѣ и закатѣ солнца, и опредѣлить для обученія астрономическимъ наблюденіямъ двухъ или трехъ трезвыхъ студентовъ, знающихъ геометрію, изъ которыхъ одного можно бы отправить за годъ впередъ для опредъленія широты и долготы избранныхъ мѣстностей. 81). Въ подлинномъ представленіи рукою Румовскаго написано слово: «трезвыхъ», потомъ къмъ-то зачеркнутое и замѣненное словомъ «постоянныхъ»: вѣроятно онъ желалъ оградить себя отъ тъхъ непріятностей, которыя испытываль въ первое путешествіе отчасти вследствіе того, что находившійся при немъ студентъ вовсе не отличался трезвостью и будучи еще въ университетъ неоднократно подвергался взысканію за пьян-CTBO.

Избирая наблюдательные пункты на сѣверѣ Россіи, Румовскій указываль ихъ и на югѣ, преимущественно у Каспійскаго моря, но рѣшительно отклоняль мысль Мортона объ экспедиціи въ Камчатку.

«Предложеніе г. Мортона, секретаря лондонскаго соцієтета, объ отправленіи наблюдателя въ Камчатку — говоритъ Румовскій — достойно осторожнаго разсмотрѣнія прежде нежели сіе отправленіе учинено будетъ. Причины, которыя онъ приводитъ, чтобъ для наблюденія венеры на Камчатку учредить экспедицію, мнѣ были не безъизвѣстны, когда отъ меня академіи предложено, чтобъ въ сѣверныя мѣста россійской имперіи и къ Каспійскому

морю отправить наблюдателей, но о Камчаткъ я умолчалъ для слъдующихъ причинъ:

«Камчатка въ разсуждени сего явленія такое им'єть положеніе, что медленіе венеры въ солнцѣ долѣе будетъ около четырехъ минутъ медленія истиннаго и короче 7 почти минутами въ Коль и около лежащихъ мъстахъ видимаго, и потому отъ камчатскаго наблюденія весьма мало или почти никакой пользы надъяться не можно, ежели одинъ только входъ или выходъ венеры ясность неба прим'єтить дозволить. А ежели и ц'єлое медленіе примътить удастся, то сравнивая оное съ наблюденіемъ около Колы учиненнымъ, не надежнъе параллаксисъ солнечный опредълить будетъ можно, какъ по входу или выходу въ Мексико примізченному. Ибо ежели одинъ входъ въ Америкіз примізтить удастся, то помощію его и по входу въ Европѣ примѣченному параллаксисъ солнечный столько же върно опредъленъ будетъ, какъ по цёлому медленію, въ Камчаткі и въ Европі приміченному. А ежели въ Америкъ одинъ выходъ примътить удастся, то сіе наблюденіе, сравнивая съ наблюденіемъ, около Каспійскаго моря учиненнымъ, вдвое почти надежнѣе, нежели по медленію, въ Камчаткъ и Европъ примъченному, опредълится. Острова, по Южному морю разстянные, еще выгоднте положеніе им'єють, нежели берега американскіе; но я ихъ въ счеть не принимаю для того, что еще неизвъстно, отправлены ли будутъ на нихъ астрономы.

«Я уже выше сказаль, что камчатское наблюденіе будеть почти безполезно, ежели одинь только входь или выходь примічень будеть. Теперь спрашивается, чего можно віроятніе надівяться, чтобь въ Камчаткі цілое венеры медленіе примічено было, пли въ Америкі одинь только входь или выходь? Въ Америку и Франція и Англія, а можеть быть не по одному астроному отправить. Посему, ежели цілаго медленія имъ примітить не удастся, то віроятно можно надівяться, что они входь или выходь примітять. На Камчаткі же, по словамь господина Красильникова, ясное небо бываеть только тогда, когда дуеть

сѣверный вѣтръ, и во все лѣто больше двадцати дней ясныхъ не случается. Такъ не отъ слѣпаго ли счастія зависѣть будетъ успѣхъ камчатскаго наблюденія?

«По сіе время говориль я какъ астрономъ; теперь буду говорить, можно ли обсерватору поспѣть на Камчатку. Я о семъ пространно говориль съ господиномъ Красильниковымъ, который, кромѣ другихъ затрудненій, въ пути послѣдовать могущихъ, слѣдующее сказывалъ:

«Когда бы обсерваторъ, на Камчатку назначенный, въ путь ни отправился, прівхавши въ Иркутскъ, а потомъ въ Киренгскій острогъ, долженъ дожидаться вскрытія рѣки Лены, которая не прежде, какъ въ началѣ мая, отъ льду очищается; оттуда плыть въ Якутскъ и темъ же летомъ добхать до Охотскаго острогу. Какъ бы обсерваторъ путь свой поспъшно ни продолжалъ, и хотя бы никакихъ, кромф обыкновенныхъ, въ пути затрудненій не имълъ, однако не можетъ онъ въ Охотскъ ранъе поспъть, какъ въ исходъ сентября, а понеже изъ Охотска два раза только суда вздять на Камчатку-весною и въ исход августа мъсяца, то обсерваторъ, принужденъ будучи прозимовать въ Охотскъ, уже на Камчатку къ надлежащему времени не поспеть. И такъ, ежели наступающею зимою за благо разсуждено будеть въ Сибирь отправить обсерватора, то далее Охотска добхать не можеть, и развѣ тамъ дѣлать будеть наблюденіе, отъ котораго еще меньше выгодъ, нежели отъ камчатскаго, надъяться должно, потому что медленіе, въ Охотскѣ примѣченное, долѣе будеть около двухъ минутъ камчатскаго и короче 53/4 только минутами кольскаго.

«И такъ, хотя причины, выше сего мною предложенныя не будутъ уважены, и академія приметъ намѣреніе слѣдовать предложенію г. Мортона, однако обсерватору далѣе Охотска доѣхать не можно. А польза, которую отъ охотскаго наблюденія астрономія пріобрѣсть можетъ, стоитъ ли иждивенія, — академіи отдаю на разсужденіе» 82).

Мнѣніе Румовскаго имѣло рѣшительное вліяніе на выборъ

мѣстностей для производства наблюденій; нѣкоторыя перемѣны допущены только вслѣдствіе крайней необходимости. Окончательный выборъ наблюдательныхъ пунктовъ послѣдовалъ на основаніи свѣдѣній, собранныхъ или провѣренныхъ на мѣстѣ и полученныхъ отъ ближайшихъ знатокъ края. Въ предѣлахъ Россіи наблюденія были произведены въ слѣдующихъ мѣстахъ: въ Петербургѣ, въ Колѣ, въ Поноѣ, въ Умбѣ, въ городкѣ Гурьевѣ, въ Оренбургѣ, въ Орскѣ и въ Якутскѣ.

Осуществленію зав'єтной мысли Румовскаго всего бол'є со д'єйствовала воля Екатерины II и то особенное участіє, которое принимала она въ снаряженіи и судьб'є русской астрономической экспедиціи. Екатерина настаивала, чтобы ученые снабжены были вс'єми научными пособіями, вел'єла заказать инструменты у лучшихъ иностранныхъ мастеровъ и принимала м'єры, чтобы ученые путешественники поставлены были въ самыя благопріятныя условія въ отношеніи матеріальныхъ средствъ. Она не жал'єла денегъ, назначала вдвое и втрое бол'є просимой суммы, лишь бы д'єло ведено было такъ, какъ требовала польза науки и важность предпринятаго труда. Екатерина до того интересовалась прохожденіемъ венеры, что сама наблюдала его близъ Ораніенбаума, дожидалась восхожденія солнца и вид'єла выходъ венеры изъ солнечнаго диска.

Подробное и обстоятельное изложение замѣчательнаго астрономическаго события находится въ книгѣ Румовскаго, изданной подъ заглавіемъ: «наблюдения явления венеры въ солнцѣ» и посвященной императрицѣ Екатеринѣ II <sup>83</sup>). Существенное достоинство книги заключается въ ея точности и достовѣрности. «Академія наукъ, — говоритъ Румовскій, — за должность почитая издать въ свѣтъ описаніе сего достопамятнаго произшествія, сочиненіе онаго мнѣ препоручить за благо разсудила. Довѣренность, которой академія меня удостоивала, служила мнѣ ободреніемъ; но внутреннее признаніе въ недостаткѣ дара краснорѣчія, сему описанію приличнаго, меня устрашало, и долго я колебался, какимъ образомъ приступить къ дѣлу, силы мои превосходящему.

Наконецъ, разсудя, что при описаніи дѣлъ славныхъ не столько нужно велерѣчіе, сколько вѣрность; что посторонними украшеніями природная красота больше помрачается, нежели возвышается, почелъ лучше въ краснорѣчіи показать недостатокъ, нежели тщетною сдѣлать довѣренность ко мнѣ академіи. Она, стараясь облегчить трудъ мой, сообщила мнѣ всѣ принадлежащія къ сему извѣстія; изъ сего источника почерпнуто сіе описаніе, и оно не что иное есть, какъ собраніе произшествій по порядку расположенныхъ, которыхъ академія и я очевидными были свидѣтелями». Историческое введеніе, весьма пространное, занимаеть около трети всей книги. Остальное содержаніе книги состоптъ изъ ряда наблюденій, въ числѣ которыхъ помѣщено и наблюденіе Румовскаго падъ прохожденіемъ венеры и солнечнымъ затмѣніемъ <sup>84</sup>).

Тяжолое чувство неудачи, испытанной въ первое путешествіе, долго не покидало Румовскаго. Тревожное состояніе духа, раздумье и сомнѣніе обнаруживаются, болѣе или менѣе ясно, въ письмахъ Румовскаго по поводу ожидаемаго событія. Онъ готовъ былъ вёрить даже народнымъ примётамъ лишь бы отдёлаться отъ непріятнаго воспоминанія. Въ письм'є изъ Колы, отъ 4 апръля 1769 года, онъ говоритъ: «Обсерваторія совсъмъ почти готова; осталось только полъ устлать въ ней кирпичами, и въ караульнъ для солдать сдълать печь. Ежели бы жестокіе и сильные вътры не препятствовали, то бы еще скоряе могла быть построена. Оставшаяся работа непременно дни черезъ четыре будетъ окончена. Тогда, ежели дни будутъ ясные, коихъ по сю пору очень было мало, можно будеть начать дёлать наблюденія. Римляне о успъхъ начинаемыхъ дълъ предвозвъщали себъ по полету птицъ. Хотя я и не римлянинъ, и върить сему смъшно; однако, желая и для своей и для общей пользы успѣху въ порученномъ мнѣ дѣлѣ, несмотря на вѣтреную и по большей части пасмурную продолжающуюся здёсь погоду, ласкаю себя нёсколько надеждою, что буду имъть счастіе въ наблюденіи. Не мит одному сродно легко втрить тому, чего желаемъ. Работ-5 \*

ники, строившіе обсерваторію, сказывають, что лишь только они поставили главные четыре столба для обсерваторіи, то, спустясь съ верху, орель сѣль на одинь изъ нихъ. Я въ томъ только сомиѣваюсь, не почли ли они ворона за орла» <sup>85</sup>).

Астрономическая экспедиція для наблюденія венеры послужила поводомъ къ другимъ научнымъ путешествіямъ по Россіи. Академія наукъ признала полезнымъ, чтобы вмѣстѣ съ астрономами посылаемы были и натуралисты, которые бы занимались изследованіемъ и описаніемъ произведеній природы. Положено было, чтобы ученые, отправляемые академіею наукъ, прежде всего осмотрѣли и описали, что найдутъ достопримѣчательнаго въ губерніяхъ: астраханской, оренбургской и казанской и въ мъстахъ по объ стороны Волги. Въ этихъ экспедиціяхъ приняли участіе: Палласъ, Лепехинъ, Гмелинъ, Гильденштедтъ и Фалькъ. Членамъ астрономической экспедиціи вмѣнено было въ обязанность опредёлять долготу и широту различныхъ мёстъ, дотолё означаемыхъ на географическихъ картахъ только по предположеніямъ, болье или менье неосновательнымъ. Таблицы географическаго положенія многихъ мість европейской и азіатской Россін составлены Румовскимъ и помѣщены имъ въ Берлинскихъ эфемеридахъ. Данныя, находящіяся въ Connaissance des temps и сообщенныя также Румовскимъ, опредълены имъ. большею частью на основанів его собственных в наблюденій 86).

Достоинство ученыхъ трудовъ Румовскаго и заслуги его какъ астронома-наблюдателя, пріобрѣвшаго европейскую извѣстность, признаны и оцѣнены астрономами и математиками восьмнадцатаго и девятнадцатаго столѣтія какъ русскими, такъ и иностранными. Эйлеръ, Варгентинъ, Эшинусъ и многіе другіе ученые выражали свое уваженіе къ дѣятельности замѣчательнаго русскаго астронома; стокгольмская академія наукъ избрала его своимъ членомъ. Извѣстный астрономъ Цахъ помѣстилъ въ своемъ періодическомъ изданіи, имѣвшемъ большой успѣхъ въ ученомъ мірѣ, біографію Румовскаго, какъ человѣка, составляющаго въ своей странѣ рѣдкое и замѣчательное явленіе, и про

славившагося въ той области знаній, въ которой у него не было предшественниковъ въ его отечествъ.

Въ сочиненіяхъ европейскихъ ученыхъ и въ періодическихъ изданіяхъ Германіи, Франціи, Швеціи, встрѣчаются сочувственные отзывы о трудахъ и наблюденіяхъ нашего ученаго. По поводу мемуара Румовскаго, относящагося къ такъ называемымъ въ математикѣ наибольшимъ и наименьшимъ величинамъ, иностранный рецензентъ говоритъ, что трудъ Румовскаго «отличается изяществомъ, и авторъ его преодолѣлъ величайшія трудности, которыя только могутъ встрѣтиться при анализѣ. Вопросъ состоитъ въ томъ, чтобы при данной высотѣ конуса опредѣлить основаніе, которое при одинаковомъ объемѣ давало бы наименьшую поверхность, или — другими словами — какой изъ конусовъ одинаковой высоты и одинаковой поверхности заключаетъ въ себѣ наибольшій объемъ. Рѣшеніе подобныхъ вопросовъ заслуживаетъ особеннаго вниманія и проливаетъ свѣтъ на другіе, въ высшей степени любопытные предметы» 87).

Вопросъ о наибольшихъ и наименьшимъ величинахъ занимаеть первостепенныхъ магематиковъ нашего времени, и тъсно связанъ съ насущными потребностями не только науки, но п жизни. «Сближеніе теоріи съ практикою — говоритъ академикъ П. Л. Чебышевъ — дастъ самые благотворные результаты, и не одна только практика отъ этого выигрываетъ; сами науки развиваются подъ вліяніемъ ея: она открываеть имъ новые предметы для изслёдованія или новыя стороны въ предметахъ давно извъстныхъ. Практическая дъятельность человъка представляетъ чрезвычайное разнообразіе, и для удовлетворенія всёхъ ея требованій, разум'єтся, не достаеть наук'є многихъ и различныхъ методъ. Но изъ нихъ особенную важность имфють тф, которыя необходимы для рёшенія различныхъ видоизмёненій одной и той же задачи, общей для всей практической діятельности человіка: какъ располагать средствами своими для достиженія по возможности большей выгоды? Решеніе задачь этого рода составляеть предметь такъ называемой теоріп наибольшихъ и наименьшихъ величинъ. До изобрѣтенія анализа безконечно-малыхъ извѣстны были только частные примѣры рѣшенія такихъ задачъ; но въ этихъ рѣшеніяхъ уже было начало новой, важнѣйшей отрасли математическихъ наукъ, извѣстной подъ именемъ дифференціальнаго исчисленія. Общій способъ рѣшенія задачъ этого рода, особенно важныхъ для теоретической механики, привелъ къ открытію еще новаго исчисленія — вараціоннаго... Примѣръ вопросовъ этого рода, и особенно замѣчательный, представляетъ черченіе географическихъ картъ. Какъ величина измѣненій масштаба на пространствѣ той же части поверхности бываеть болѣе или менѣе, смотря по способу проэкціи карты, то, естественно, рождается такой вопросъ: при какой же проэкціи эти измѣненія масштаба будутъ наименьшими» 88).

По зам'вчанію изв'єстнаго астронома, академика В. Я. Струве, таблицы географическихъ положеній, составленныя Румовскимъ и изданныя въ 1786 году, должны быть признаны «окончательнымъ результатомъ астрономическихъ и географическихъ работъ въ Россіи прошедшаго стольтія. Они отличаются точностью, замѣчательною для того времени; вѣроятная погрѣшность найденныхъ тогда долготъ, которая выводится изъ сравненія этихъ последнихъ съ известными теперь точными положеніями, не превосходить болже 32" во времени, или 8 минуть въ дугъ, что соотвътствуетъ 8 верстамъ на параллели 55-го градуса. Старинные выводы широты даже удивительно върны, а особенно ть изъ нихъ, которые основаны на наблюденіяхъ, сдъланныхъ Исленьевымъ послѣ 1769 года; ихъ ошибки не достигаютъ и 5 секундъ. Небольшое число мъстъ, которыхъ положение было тогда изследовано, объясняется, вопервыхъ, трудностью перевозить колоссальные и тяжелые инструменты того времени, вовторыхъ необходимостью строить на каждомъ мъстъ временныя обсерваторіи достаточной величины для пом'єщенія въ нихъ инструментовъ, и наконецъ неизбъжнымъ пребываніемъ на одномъ и томъ же мъстъ втеченіе нъсколькихъ мъсяцевъ для наблюденій надъ затмѣніями спутниковъ юпитера, посредствомъ которыхъ

опредъляется долгота мъста. Эти труды весьма замъчательны и приносять тъмъ болъе чести нашему отечеству, что во времена изданія таблицы Румовскаго ни въ Германіи, ни въ Англіи, ни во Франціи, ни въ Италіи не было такого значительнаго количества мъстъ, опредъленныхъ астрономическими наблюденіями. Такимъ образомъ въ восьмнадцатомъ стольтіи русскимъ ученымъ, преимущественно передъ всъми другими, принадлежитъ заслуга успъшнаго примъненія астрономіи къ географіи» 89).

Академикъ А. Н. Савичъ признаетъ несомнънными заслуги Румовскаго, какъ искуснаго наблюдателя, и говоритъ: «Несмотря на худыя качества инструментовъ, которыми пользовался Румовскій, онъ определиль географическія положенія нёсколькихъ въ Россій городовъ съ зам'вчательною точностію. Въ 1761 году онъ отправился въ Сибирь для наблюденія прохожденія венеры черезъ солнце, и наблюдалъ это явленіе въ Селенгинскъ; ненастная погода препятствовала наблюденіямъ, и Румовскому удалось замѣтить только послѣднее внутреннее прикосновеніе края венеры къ краю солнца, и то чрезъ облака. Поэтому наблюденіе вышло болѣе или менѣе сомнительное. Соединяя свои наблюденія съ наблюденіями астрономовъ, находившихся въ другихъ, отдаленныхъ отъ Селенгинска, мъстахъ на земной поверхности, Румовскій находиль средній горизонтальный параллаксь солнца равнымъ 8,33. Въ этомъ опредълении заключается погръшность до полусекунды; впрочемъ труды всехъ астрономовъ, наблюдавшихъ прохождение венеры черезъ солнце въ 1761 году, не привели къ удовлетворительному опредъленію параллакса солнца. Гораздо удачнъе было наблюдение прохождения венеры черезъ солнце въ 1769 году. Румовскій наблюдаль это явленіе въ Колъ. Ему не случилось зам'єтить только посл'єдней фазы — посл'єдняго наружнаго прикосновенія края венеры къ краю солнца; онъ наблюдаль остальныя три фазы, т. е. первое и послёднее прикосновеніе внутреннія, а также первое наружное прикосновеніе краевъ венеры и солнца. Изъ сочетанія этихъ наблюденій съ наблюденіями другихъ астрономовъ Деламбръ выводилъ средній горизон-5\*

тальный параллаксъ солнца 8,47. Для чествованія памяти Румовскаго важно то, что въ новѣйшее время, въ 1868 и 1869 годахъ, знаменитый англійскій астрономъ Стоонъ (Stone), перечисляя вновь наблюденія надъ прохожденіемъ венеры въ 1769 году, помѣстилъ наблюденія Румовскаго въ чпслѣ самыхъ полныхъ и самыхъ надежныхъ. Румовскій пзвѣстенъ также наблюденіями надъ затмѣніемъ солнца, покрытіемъ звѣздъ луною, затмѣніемъ юпитеровыхъ спутниковъ, и многими другими. Онъ опредѣлялъ въ разныхъ мѣстахъ Россіи длину секунднаго маятника; наблюденія его, для своего времени, должны быть признаны очень хорошими» 90).

Въ честь Румовскаго названа его именемъ гора на островъ Іессо, одномъ изъ важнейшихъ острововъ северо-восточной Азіи. Это название дано Крузенштерномъ во время его кругосвътнаго путешествія. Близъ мыса Така-Сима на островѣ Іессо — говоритъ Крузенштернъ — «на долинѣ, покрытой густымъ кустарникомъ, видъли мы во многихъ мъстахъ дымъ, также п огни во время ночи; но следовъ земленашества нигде не приметили... Вътръ продолжалъ дуть отъ юго-востока, почему мы и должны были лавировать, чтобы зайти далее въ заливъ, въ коемъ ласкался я открыть проходъ. Мы часто бросали лотъ; но 150 саженями дна достать было не можно. Въ сіе время показалась намъ на юго-юго-востокъ гора, превосходящая всъ окружающія ее своею высотою, съ плосковатою вершиною. Сля гора, названная мною гора Румовскаго въ честь извъстнаго астронома сего имени, лежить въ широтѣ 42°, 50′, 15″ и въ долготѣ 218°. 48', 30". На той же сторон залива къ югу дал ве во внутренность берега видели мы конусообразную гору, а на севере отъ сей другую, извергавшую дымъ и пламя; но жерла сего волкана мы не могли примѣтить» 91).

Труды Румовскаго, въ которыхъ видна тъсная связь между астрономіею и географіею, послужили причиною тому, что на него возложено было завъдываніе географическимъ департаментомъ. Около сорока лътъ, съ 1766 по 1803 годъ, Румовскій

управляль географическимъ департаментомъ академіи наукъ <sup>92</sup>). Составленіе, повѣрка и изданіе географическихъ картъ со всѣми подробностями этой сложной и утомительной работы, стоившей Эйлеру потери зрѣнія, лежали весьма долго на Румовскомъ <sup>93</sup>).

Сверхъ того, ему же поручено было изданіе академическихъ календарей. Они выходили ежегодно подъ различными названіями: мѣсяцословъ, историческій мѣсяцословъ, географическій мѣсяцословъ, мѣсяцословъ историческій и географическій. Между всѣми этими изданіями много общаго, но есть и отличія, болье или менѣе крупныя. Такъ называемый «мѣсяцословъ, сочиненный на знатнъйшія мъста россійской имперіи» состоить главнымъ образомъ изъ трехъ отделовъ: въ первомъ отделе помещенъ подробный астрономическій календарь съ указаніемъ долготы дней и ночей; восхожденія и захожденія солнца въ Петербургь и въ другихъ городахъ Россіи: Кіевѣ, Астрахани, Тобольскѣ, Ригѣ п т. д.; явленія планеть; прохожденія луны чрезъ меридіань; метеорологическихъ наблюденій при академіи наукъ и т. п. Во второмъ отделе находится росписание городовъ съ определениемъ разстоянія губернскихъ городовъ отъ столицъ и убздныхъ городовъ отъ губернскихъ и столичныхъ. Третій отдёлъ составляютъ статьи, относящіяся къ предметамъ астрономін, статистики и другихъ наукъ, какъ напримъръ статья подъ названіемъ: Собраніе разныхъ астрономическихъ знаній, въ которой говорится о системахъ планетъ, о разстояніи земли отъ солнца, опредѣляемомъ въ 143<sup>1</sup>/<sub>2</sub> милліона версть, и т. п.; статья подъ названіемъ «Собраніе разныхъ знаній о законахъ рожденія и смертности въ родѣ человѣческомъ» и т. п.

Исторические мѣсяцесловы, весьма незначительные по объему, заключаютъ въ себѣ сокращенный календарь и статьи такого рода: исторія о взятіи города Казани и о разореніи казанскаго царства; начертаніе общей исторіи купечества и мореплаванія, и т. п. Въ каждой книжкѣ мѣсяцеслова историческаго и географическаго помѣщалось по нѣсколько статей, относящихся преимущественно, хотя и не исключительно, къ исторіи и географіи

Россіи. Таковы статьи: о рѣкахъ россійской имперіи, впадающихъ въ Черное море; историческое и географическое описаніе города Твери и его уѣзда; географо-физическое извѣстіе объ Ишимской линіи; описаніе саратовскаго намѣстничества, и т. п. Къ мѣсяцесловамъ прилагались географическія карты различныхъ мѣстностей и портреты историческихъ лицъ, какъ напримѣръ Рюрика и царя Ивана Васильевича 94).

Румовскій заявиль конференцій, что онъ принимаеть на себя изданіе календарей съ 1775 года, а въ 1801 году онъ, по свидетельству академика Шуберта, отказался отъ этой обязанности. Личный трудъ Румовскаго при изданіи календарей заключался преимущественно въ составлении астрономическаго отдёла и въ группировкъ матеріала, доставляемаго въ академію наукъ изъ различныхъ источниковъ. Сведенія доставлялись не всегда верныя и притомъ запаздывали: вмёсто сорока двухъ губерній получались извъстія только изъ двадцати одной, и т. п. Румовскаго особенно затрудняло то обстоятельство, что разстояніе между одними и тѣми же мѣстами россійской имперіи въ разные года показывалось различно, и опредълялось не на основаніи дъйствительно существующихъ путей сообщенія, а такимъ образомъ, какъ будто бы ни въ одинъ убздный городъ нельзя было про-стояніе между Петербургомъ и Колою показано 2186 верстъ потому, что Кола городъ архангельской губерніи и воображаемый путь изъ Петербурга въ Колу идетъ черезъ Архангельскъ; действительный же путь лежаль тогда черезъ Олонецъ и составлялъ всего 900 верстъ 95). За появленіемъ и содержаніемъ календарей следили зорко и вне академической среды. Императоръ Павелъ Петровичъ обращалъ на нихъ большое внимание и приказывалъ исправлять ихъ и перепечатывать. Разсмотръвши календарь, изданный академіею на 1800 годъ, императоръ Павелъ приказалъ сдёлать въ немъ слёдующія перемёны: общее объясненіе о мѣсяцословахъ вовсе исключить; польскій календарь замѣнить другимъ — на латинскомъ діалектѣ; въ числахъ 24 іюня и 29 августа пом'єстить кавалерскій праздникъ ордена св. Іоанна іерусалимскаго, и т. д. <sup>96</sup>).

Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія предпринято было академіею наукъ подробное и обстоятельное описаніе россійской имперіи. Оно раздѣлялось на нѣсколько отдѣловъ, обнимающихъ собою: общее географическое описаніе Россій; общее историческое описаніе; общее статистическое описаніе; особенную географію россійскаго государства и физическое его описаніе. Румовскій принялъ на себя описаніе «положенія государства на земномъ шарѣ» и «климатовъ россійскихъ, судя по наблюденіямъ погоды» 97).

Учено-литературная дѣятельность Румовскаго не ограничивалась избранною имъ спеціальностью; на него неоднократно возлагаемы были работы, для которыхъ требовалась общая образсванность, выходящая изъ предёловъ наукъ математическихъ. Онъ принималь участіе въ трудахъ, относящихся къ исторіп, словесности, законодательству и т. н. Между прочимъ Румовскій доставиль статью о русскихь законахь для энциклопедіи Робине. Французскій писатель Robinet (1735 — 1820) пользовался въ свое время извѣстностью и участвовалъ во многихъ литературныхъ предпріятіяхъ, какъ напримітръ въ изданіи Affaires de l'Angleterre et de l'Amérique, при чемъ сотрудникомъ его быль знаменитый Франклинь. Робине задумаль продолжать трудъ, прославившій парижскихъ энциклопедистовъ. Свое многотомное издание онъ назвалъ всеобщимъ словаремъ наукъ нравственныхъ, экономическихъ и политическихъ или библіотекою государственнаго человѣка и гражданина. Программа его чрезвычайно обширна и разнообразна; сюда должны были войти всв стороны общественной жизни-все, что касается быта народовъ, формы правленія, государственнаго устройства, просв'ященія, законовъ гражданскихъ и уголовныхъ, финансовъ, промышленности, торговли, и т. д. У Робине были сотрудники во всехъ странахъ Европы; более пятнадцати летъ продолжалось собираніе матеріаловъ, и при этомъ приходилось дёлать извлеченія и

переводы изъ несколькихъ тысячъ книгъ на различныхъ европейскихъ языкахъ. Сверхъ того множество статей написано вновь, и не только людьми науки, но и членами правительственныхъ учрежденій, близко знакомыхъ съ администраціею и съ практическою стороною жизни: этому обстоятельству издатель придавалъ особенное значеніе. Существеннымъ условіемъ онъ поставляль безпристрастіе, посвящая свой трудъ времени и пстинъ — au temps et à la vérité. Редакторы — говорить онъ не принадлежатъ одному какому-либо народу или какой-либо секть; они — не французы и не англичане, ни виги и не тори, ни энтузіасты и ни фрондеры; они любять все челов'ячество и ненавидять вст пороки, сохраняя впрочемъ состраданіе къ слабостямъ человъческимъ и имъя въ виду только возможныя, достижимыя блага 98). Желая получить самыя точныя свъдънія о Россіи, о ел современномъ состояніи и исторической судьбѣ, Робине обратился къ видеканцлеру князю Голицыну, прося его содъйствія и прямо указывая на ученыхъ петербургской академіи наукъ, какъ на лица, отъ которыхъ общество всего болъе можетъ ожидать подобнаго рода сведеній. Онъ даже наметиль планъ, по которому академики могли бы распредълить свою работу: одни изъ нихъ изложили бы въ верномъ и смеломъ очерке исторію Россіи въ ея главнѣйшихъ эпохахъ; другіе представили бы обозрѣніе политической жизни, законодательства, международныхъ сношеній и военныхъ силъ; третьи обратили бы вниманіе на исторію наукъ и искусствъ, и т. д. Россіи въ настоящее время — замѣчаетъ Робине — нечего скрываться отъ взоровъ иностранцевъ; она смѣло можетъ явиться передъ ними такою. какова она есть на самомъ деле, и съ какой бы стороны ни взглянули на нее, никто не откажеть ей не только въ почеть, но и въ удивленіи. Основываясь на подобныхъ соображеніяхъ, издатель энциклопедіи надівялся, что и члены петербургской академіи наукъ отнесутся къ его предпріятію съ такимъ же участіемъ, какое встретиль онь въ кругу берлинскихъ и парижскихъ академиковъ и между профессорами многихъ европейскихъ университетовъ. Письмо Робине къ вицеканцлеру было передано, по волъ государыни, въ академію наукъ, и въ собраніи, созванномъ именно по этому поводу, постановлено распредълить предстоящія занятія такимъ образомъ: отдъль исторіи и географіи поручить академику Миллеру; отдёлъ наукъ и искусствъ — академику Штелину; отдёлъ законовъ — академику Штрубе-де-Пирмону и профессору московскаго университета Дилтею; отдёль о торговлё объщаль обработать Тепловь; о доставленіи свъдьній о госполствующей перкви и другихъ исповеданіяхъ, терпимыхъ въ Россій, положено просить тверскаго архіепископа Платона, и т. д. 99). Штрубе-де-Пирмонъ, академикъ по каоедрѣ юриспруденціи и политики, отклониль отъ себя это поручение, сославшись на то, что свёдёнія о русских законах изложены имъ въ рёчи, произнесенной имъ въ торжественномъ собраніи академіи въ 1756 году: Discours sur l'origine et les changemens des loix russiennes, въ русскомъ переводъ: слово о началъ и перемънахъ россійскихъ законовъ. Составить извлечение изъ ръчи Штрубе для энциклопедіи Робине поручено было Румовскому 100). Штрубе говорить о русской правдь, которую сравниваеть съ германскими и скандинавскими законами, о судебникъ, стоглавъ, уложении царя Алексъя Михайловича и сводномъ уложеніи, составленномъ при Петръ Великомъ. Въ энциклопедіи Робине весьма много заимствованій изъ річи Штрубе, но они изложены въ нісколько иномъ порядкъ; у Робине весьма подробно говорится о законодательныхъ мфрахъ Петра Великаго и о наказф Екатерины II, данномъ ею коммиссіи для составленія проекта новаго уложенія <sup>101</sup>).

Энциклопедія Робине пользовалась изв'єстностію въ русскомъ литературномъ мір'є и изъ нея переводились статьи для періодическихъ изданій. Членъ россійской академіи Карабановъ перевель изъ энциклопедіи Робине разсужденіе о происхожденіи поэзіи и качествахъ поэта или стихотворца, и академія постановила напечатать этотъ переводъ въ предпринятомъ ею изданіи — ежемьсячныхъ сочиненіяхъ 102).

Горячо преданный своему д'язу, Румовскій принималь живое и постоянное участіе не только въ ученой діятельности академіи, но и въ академической жизни вообще. Онъ следилъ съ напряженнымъ вниманіемъ за всёми событіями этой жизни и подавалъ свой голосъ по всёмъ более или мене важнымъ вопросамъ, занимавшимъ ученое общество. Онъ считалъ своею нравственною обязанностью оберегать академію отъ несправедливостей и нареканій, откуда бы они ни исходили, и не скрывать своего мивнія о предметахъ и лицахъ, имвющихъ вліяніе на судьбу академів. Во взглядѣ Румовскаго на окружающую его среду, въ его сочувстви и ненависти, замътно иногда увлечение и раздражительность, но вмъстъ съ тъмъ видънъ человъкъ живой и недюжинный, одаренный свётлымъ умомъ и нежертвовавшій своими убъжденіями въ угоду авторитетамъ. Съ ранней поры его академической деятельности обнаружился его самостоятельный образъ мыслей и дъйствій. За вражду ему платили враждою, а за добросовъстные труды на пользу академіи Румовскій видълъ много знаковъ сочувствія и расположенія, выражавшихся особенно ярко при избраніи его въ различныя акалемическія званія и должности.

Первое и рѣшительное столкновеніе Румовскій имѣлъ съ свѣтиломъ тогдашней академіи Ломоносовымъ. Румовскій относился иронически къ открытіямъ Ломоносова въ области физики, а Ломоносовъ обвинялъ Румовскаго въ близкихъ сношеніяхъ съ людьми недостойными и пронырливыми, и называлъ его комнатной собачкой Тауберта 103). Въ письмахъ Румовскаго встрѣчаются подобнаго рода отзывы о его противникахъ: «Путешествіе въ Сибирь — говорить онъ — до такой степени ослабило мое здоровье, что необходимы всевозможныя предосторожности, чтобы не разрушить его окончательно. Несмотря на это Ломоносовъ хочетъ принудить меня отправиться въ путь болѣе далекій и болѣе тягостный — въ географическую экспедицію. Я порѣшилъ съ собою такимъ образомъ: если Ломоносовъ доведетъ дѣло до того, что мнѣ дадутъ формальное предписаніе, я сейчасъ же

выйду въ отставку; я вышель бы и теперь, но надежда лучшей будущности удерживаеть меня. Съ минуты на минуту ожидають преобразованія: академія приметь совершенно новый видь; члены ея будуть ограждены отъ всякихъ происковъ, и деспотическая власть, къ которой стремится Ломоносовъ, обратится въ ничто.... Котельниковъ, неизбѣжный спутникъ Ломоносова, трудится болѣе для размноженія рода человѣческаго, нежели для развитія наукъ. Если бы онъ жилъ во время Цезаря, то безъ всякаго сомнѣнія получиль бы награду соразмѣрную съ своимъ трудолюбіемъ. Но нашъ неблагодарный вѣкъ не умѣетъ цѣнить подобныхъ подвиговъ, быть можетъ потому, что всякій можетъ совершать ихъ съ большимъ успѣхомъ. Я же, ненавидимый Ломоносовымъ, до сихъ поръ не женатъ: слѣдовательно, вопросъ о моемъ потомствѣ уничтожается самъ собою», и т. д. 104).

При выборахъ въ академики Румовскій постоянно напоминалъ конференціи, что преимущественное право на званіе академика, на точномъ основаніи академическаго устава, принадлежитъ не иностраннымъ, а русскимъ ученымъ. Когда математикъ Фуссъ предложенъ былъ въ адъюнкты, Румовскій возразилъ, что Фуссъ - иностранецъ, а регламентъ требуетъ природнаго русскаго; тоже утверждали: Лепехинъ, Протасовъ, Котельниковъ. При выборѣ аптекаря Георги на канедру химіи Румовскій сдѣлаль такое же заявленіе въ пользу природныхъ русскихъ, поддерживая его тымь съ большею настойчивостью, что академія послала многихъ питомцевъ, своихъ заграницу для изученія естественной исторіи и химіи, и что Георги, если бы даже онъ былъ и русскимъ, долженъ былъ бы предварительно представить какой-либо ученый трудъ изъ круга его науки. Лица, возражавшія Румовскому, не видели препятствія въ томъ обстоятельстве, что Георги не быль въ университетъ, и мнъніе свое доказывали тъмъ, что величайшіе химики восьмнадцатаго стольтія не получили университетскаго образованія и также были аптекарями 105).

Замѣтивши въ одной изъ статей академической газеты выходку противъ академіи наукъ, Румовскій сравнилъ эту статью съ ея иностраннымъ подлинникомъ, и указалъ неточность и прибавки въ русскомъ переводѣ. Извѣстіе изъ Парижа, относящееся ко временамъ революціи, заимствовано петербургскими вѣдомостями изъ гамбургской газеты въ такомъ видѣ:

In der sitzung vom sonnabend ward unter andern viel über die kosten der gelehrten gesprochen. Herr Martineau eiferte sehr gegen alle diese kosten. Wir brauchen keine poeten, sagte er, sondern ackerleute, familienväter und patrioten. Die academien müssen nicht von der nation bezahlt werden. In England sind die besten academien, und die regierung giebt ihnen keinen schilling von den geldern der nation 106).

Народное собраніе въ прошедшую субботу имѣло также разсужденіе о государственныхъ издержкахъ на ученыя общества. Г. Мартино, почитая всѣ таковые расходы излишними, говорилъ, что намъ ни надобны ни стихотворцы, ни академики, а нужны только земледѣльцы и защитники вольности. Академіи, продолжаль онъ, должны содержать себя не иждивеніемъ народа, но собственнымъ своимъ трудолюбіемъ. Англія имфетъ самыя лучшія академіи, но на содержаніе оныхъ не употребляетъ изъ государственныхъ доходовъ ни одного шиллинга. Какія будуть следствія оть сей, воздвигаемой въ народномъ собраніи противъ ученыхъ бури, увидимъ современемъ 107).

Конференція постановила просить директора академіи наукъ, княгиню Дашкову, предложить редакціи не пом'єщать подобныхъ статей, которыя не им'єютъ для русскаго общества ровно никакого интереса 108).

Постоянное участіе Румовскаго въ академическихъ ділахъ, его ученые труды и его заботливость о пользі и чести академіи

давали ему право и почетъ со стороны членовъ ученаго общества и лицъ, стоявшихъ во главѣ академіи.

Въ 1763 году президентъ академіи, графъ Разумовскій, прислаль изъ Москвы следующій ордеръ касательно нашего ученаго, тогда еще молодаго: «Обрѣтающійся при академіи адъюнктъ г. Румовскій, который о знаній своемъ въ наукахъ, а особливо въ вышней математикъ и астрономіи, представиль ученому свъту довольные опыты, и какъ оказанными понынъ прилежными трудами, такъ и добропорядочными своими поступками. подаеть о себъ и впредь наилучшую надежду, симъ опредъляется профессоромъ экстраординарнымъ при академіи и астрономомъ обсерваторомъ, на мѣсто умершаго профессора и астронома Гришова. А инструменты купно съ главною обсерваторіею на прежнемъ основанім и подъ дирекцією г. коллежскаго совътника и профессора Эпинуса препоручаются ему, г. профессору Румовскому, для единственнаго его употребленія, и безъ въдома и допущенія его никому до нихъ не касаться, дабы впредь о чинимыхъ обсерваціяхъ никакого сумнѣнія или спора произойти не могло. Кого жъ изъ находящихся при академіи, а особливо при географическомъ департаментъ, студентовъ онъ потребустъ къ себѣ въ помощь и для обученія практическимъ дѣйствіямъ астрономій, оныхъ придать ему для настоящей ихъ пользы» 109).

По словамъ самого Румовскаго, онъ былъ бы экстраординарнымъ профессоромъ гораздо ранѣе, если бы не номѣшали этому переговоры объ его отъѣздѣ заграницу на весьма продолжительное время. Разумовскій, братъ президента, хотѣлъ отправить заграницу трехъ своихъ родственниковъ, для довершенія образованія, и искалъ для юношей надежнаго спутника и руководителя. Около двухъ лѣтъ они должны были пробыть въ Италіи, потомъ посѣтить Францію, Англію, Германію, Голландію. Тепловъ рекомендовалъ Румовскаго, принявшаго это предложеніе съ самыми свѣтлыми надеждами; но Тепловъ уѣхалъ къ президенту въ Украйну, и дѣло о заграничномъ путешествіи Румовскаго по разнымъ причинамъ не состоялось 110. Въ 1767 году Румовскій быль удостоень званія ординарнаго профессора астрономіи по предложенію президента и по единогласному избранію членовь ученой конференціи. Въ протокол'є ея записано: Auf den vorschlag sr. hochgräflichen erlaucht des herrn chef und einstimmigen beifall der glieder war der herr professor extraordinarius Rumoffsky zum professor ordinarius der astronomie erkläret <sup>111</sup>).

Въ 1803 году Румовскій избранъ почетнымъ членомъ академіи наукъ <sup>113</sup>).

Втеченіе наскольких в десятков в лать Румовскій принималь ближайшее участіе въ управленіи академіею наукъ, будучи членомъ коммиссіи, учрежденной въ 1766 году. Поводомъ къ ея учрежденію послужила необходимость преобразованія академій, сознанная самимъ правительствомъ. Въ указъ правительствующаго сената говорится, что «ея императорское величество, видя съ крайнимъ сожалъніемъ академію наукъ въ великомъ нестроеніи и почти въ совершенномъ упадкѣ, восхотѣли для скорѣйшаго поправленія ея и приведенія въ прежнее цв тущее состояніе взять оную въ собственное свое в'Едомство для учиненія въ ней реформы къ лучшему и полезнъйшему ел поправленію. А какъ нынъ исполнение онаго дъйствительно начаться имъетъ, то за нужно почли опредёлить такую повёренную отъ ея императорскаго величества персону, чрезъ которую бы ея величество даваемыя свои повельнія оной академіи объявлять, такъ и нужды ея въдать могли. И для сего избрали впредь до указа ея императорскаго величества камеръ-юнкера графа Владимира Орлова, коего довольное въ наукахъ свъдъніе и охота его и склонность къ онымъ ея величеству весьма извъстны, повелъвая притомъ ему имѣть дирекцію канцеляріи и исполнять во всемъ по тѣмъ, отъ ея императорскаго величества ему, графу Орлову, даваемымъ повелѣніямъ, которыя, яко словесныя, онъ въ академіи записывать будеть» 113). Указъ сената присланъ въ академію 6 октября 1766 года, а 30 октября того же года последоваль новый указъ на имя графа Орлова: «повелеваемъ учредить при академіи наукъ коммиссію, которой состоять изъ членовъ академіи: статскаго совѣтника Штелина, профессора Эйлера съ сыномъ его, профессоромъ физики; профессоровъ: Лемана, Котельникова и Румовскаго. Должность всѣхъ ихъ разбирать всѣ департаменты, дабы привесть въ лучшее состояніе. Повелѣваемъ вамъ со всѣми означенными не только разсматривать всѣ дѣла, но и управлять оными» 114).

Въ 1800 году Румовскій назначенъ вицепрезидентомъ академін наукъ. Въ засёданін конференцін 3 ноября 1800 года прочитано было офиціальное письмо, въ которомъ президенть академін, баронъ Николан, сообщая о последовавшемъ назначенін. поздравляль академиковъ съ выборомъ вицепрезидента изъ ихъ ученой среды. Изв'єстіе это произвело, какъ и сл'єдовало ожидать, самое благопріятное впечатлівніе: члены конференціи единодушно и вполнъ искренно привътствовали маститаго академика le digne doven du corps des académiciens, стяжавшаго неоспоримое право на сочувствіе и уваженіе и по своимъ глубокимъ познаніямъ и по своей долговременной опытности 115). Въ выборѣ Румовскаго выражалась не только справедливая дань его уму и заслугамъ, но и то жизненное начало, которое необходимо для внутренней силы и значенія ученаго общества. Съ этой точки зрѣнія современные намъ ученые смотрять на событіе, имѣющее свой смыслъ въ исторіи нашей академіи. Въ стать вакадемика Куника полъ названіемъ: историческій взглядъ на академическое управленіе съ 1726 по 1803 годъ, пом'єщенной въ ученыхъ запискахъ академіи, читаемъ следующее: «Избранный въ президенты академін императоромъ Павломъ Петровичемъ, баронъ Николаи, можетъ быть, самъ не сознавая ясно, обратился къ мысли Петра Великаго: онъ чувствоваль, что для оживленія и возрожденія академін надобно дать ученой конференцій право участвовать въ управленіи ея д'влами. Онъ избралъ въ вицепрезиленты академіи изъ числа членовъ конференціи человѣка, равно уважаемаго и за ученыя и за педагогическія и за общечеловіческія достоинства. Академикъ Румовскій быль воспитань въ академіи и какъ нельзя лучше зналъ по своему опыту ея потребности, именно потребности конференціи, и своими мёрами тотчасъ пріобрёль всеобщее дов'єріе. Вскор'є по вступленіи его въ должность президента, составлена была, по повел'єнію императора Александра Павловича, коммиссія для изсл'єдованія состоянія академіи и для изысканія средствъ къ ея возвышенію, не ст'єсняясь никакими опасеніями. Наилучшимъ свид'єтельствомъ достоинствъ Румовскаго служитъ то, что въ 1803 году, по преобразованіи академіи, онъ снова утвержденъ былъ въ званіи вицепрезидента» <sup>116</sup>).

## $\mathbf{v}$ .

Разносторонняя образованность Румовскаго, его умъ и дарованія открывали ему обширное поприще для общественной дѣятельности. Ученыя общества и учебныя заведенія обращались къ его содѣйствію, признавая его указанія важными и полезными какъ въ научномъ, такъ и въ педагогическомъ отношеніи.

Румовскому обязаны своимъ окончательнымъ образованіемъ по астрономіи нѣсколько учителей навигаціи, присланныхъ адмиралтейскою коллегіею въ академію наукъ для изученія практической астрономіи. Блестящіе успѣхи, оказанные ими въ занятіяхъ избраннымъ ими предметомъ, коллегія приписывала главнымъ образомъ просвѣщенному руководству Румовскаго. За труды свои по образованію моряковъ-астрономовъ Румовскій награжденъ, по представленію морскаго вѣдомства, чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника — отличіемъ весьма рѣдкимъ въ тѣ времена, когда и чинъ коллежскаго ассессора считался весьма видною наградою, а орденъ св. Владиміра получали изъ рукъ самой императрицы, пріѣзжая для этого въ столицу изъ отдаленныхъ краевъ Россіи 117).

На Румовскаго возложено было, съ званіемъ инспектора, устройство учебной части въ замѣчательномъ училищѣ, основанномъ въ Петербургѣ въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія и называвшемся греческою гимназіею или гимназіею для чуже-

странныхъ одновърцевъ. Училище это заслуживаетъ вниманія какъ по своему составу, такъ и по цели учреждения. Основание его относится къ той эпохѣ нашей исторической жизни, когда умы людей, заправлявшихъ русскою политикою, находились подъ впечатл вніем в поб в дъ надъ поработителями Грековъ; турецкая война, по убѣжденію Шлецера и другихъ тогдашнихъ ученыхъ, была однимъ изъ великихъ событій не только русской, но и европейской исторіи. Екатерина II и ея литературные сотрудники, опровергая въ антидотъ напраслины, взводимыя на русскій народъ иностраннымъ путешественникомъ, указываютъ на то обстоятельство, что наши моряки, плывя въ Средиземное море и огибая Финистерскій мысъ, слагали п'єсни, въ которыхъ предсказывали себѣ взятіе Константинополя: 118)

> Не бушуйте вы, вътры буйные, Вы, буйные вътры, осенніе! Успокойся ты, море синее, Не волнуй ты море средиземное! Ты постой, постой, льто тенлое, Не теки, постой, солице врасное: Не я самъ велю, вамъ указъ велитъ, -Со страны указъ пришель, съ страны съверной. Хоть давно течеть солнце красное, Что давно въють вътры буйные, Не видали вы такого дива: По указу ли царя бълаго, Наказать врага вфроломнаго, На восточную дальну сторону Снаряжался флоть со былой Руси, Со бреговь Невы рѣки славныя; Снарядившись, протекаль моря, Вст препятства ни во что витняль. Приближанся ко Царю граду, Адмираль вскричаль громкимъ голосомъ: Ой ты гой еси, невфрими царь! Прогнѣвилъ ты своею гордостью Нашу мудрую государыню, 6

Прогивыяеть ты самого Творца: Я за то прислань наказать тебя; Посивши унасть ко стопамь ея, Ты усивй просить прощенія; Не усивешь ты просить прощенія, Опровергну тропь невіврнаго 119).

Лавнее преданіе о томъ, что влад телемъ Константинополя будеть пришедшій съ ствера царь Константинъ, получило новую жизнь, и действовало темъ сильнее на чувство и воображение, что рядъ блестящихъ побъдъ, одержанныхъ русскими, открываль имъ нуть въ столицу турецкой имперіи. И въ Россіи и въ западной Европѣ многіе вѣрили тому, что дни мусульманскаго владычества въ европейскихъ предблахъ сочтены, и что на развалинахъ его утвердится могущественная, одновърная съ Греціей, христіанская держава. Греки и другіе христіанскіе народы, порабощенные турками, ожидали избавителя, который, по общему върованью, долженъ былъ прійти съ съвера и называться священнымъ для византійцевъ именемъ Константина. Въ русскомъ обществъ мысль о взятіи Константинополя не оставалась одною только праздною мечтою, а готова была, повидимому, перейти въ действительность. Екатерина II, Потемкинъ и другіе государственные умы Россіи восьмнадцатаго стольтія видели въ осуществленіи этой мысли историческое призваніе Россіи. Держа. винъ въ одѣ своей на взятіе Измапла говоритъ, что Русскіе предназначены судьбою

> Отметить крестовые походы, Очистить іордански воды, Священный гробъ освободить, Анинамъ возвратить Анину, Градъ Константиновъ Константину.

Послѣдніе два стиха самъ Державинъ объясняетъ такимъ образомъ: «городъ Аоины возвратить богинѣ Минервѣ, подъ которою разумѣется Екатерина; Константинополь подвергнуть

цержав великаго князя Константина Павловича, къ чему покойная государыня всѣ мысли свои устремляла» 120). Самое воспитаніе Константина Павловича и вся его обстановка направлены были къ тому, чтобы образовать достойнаго правителя державы византійскихъ императоровъ. Съ первыхъ дней жизни великаго князя (род. въ 1779 г.) и во время его детства все окружающія лица: кормилицы, няньки, гувернантки, учителя и т. д. были гречанки и греки, постоянно говорившіе съ своимъ питомцемъ погречески; греческій языкъ сдёлался для него роднымъ съ самой колыбели. Убранство детской комнаты, въкоторой великій князь Константинъ жилъ съ братомъ своимъ Александромъ Павловичемъ, вело къ той же цёли, напоминая о будущемъ призваніи царственныхъ юношей. Противъ изголовья ихъ, прямо передъ ихъ глазами висѣли портреты, на которыхъ изображены: Александръ Павловичъ, будущій царь Россіи, — въ роскошной шубъ, съ царскимъ скипетромъ въ рукт и съ царскою короною на головь, а Константинъ Павловичъ, будущій владыка Византіи, въ греческомъ нарядъ и держащимъ въ рукахъ знамя (labarum) Константина Великаго и ключи отъ св. Софіи 121).

По случаю рожденія Константина Павловича Потемкинъ устронлъ великолѣпное празднество, въ которомъ пѣлись гимны на греческомъ языкѣ: 122)

Ός ἐὖπνον δάλλει Λειμῷν' ἀνδηρὸν κρίνον, Ἐίκελος κάλλει στίλβει Σπαργάνοις Κωνσταντίνος....

Какъ благовонный израстаеть На поль цвътоносномъ кринъ, Подобной красотой блистаеть Во колыбели Коистантинъ....

мркимъ выраженіемъ сочувствія къ судьбѣ грековъ и другихъ христіанъ, бывшихъ подъ турецкимъ владычествомъ, служитъ открытіе въ Петербургѣ училища съ тою цѣлью, чтобы

греки, которые намъ «доброхотствовали» во время турецкой войны, и вст одновтрцы наши, лишенные способовъ къ воспитанію д'втей, могли постоянно пользоваться защитою и покровительствомъ Россіп. Въ греческой гимназіп научное образованіе должно было идти рука объ руку съ развитіемъ національнаго чувства, и наставники обязаны были не терять изъ виду политической судьбы грековъ и напоминать своимъ питомцамъ, что они — потомки древнихъ грековъ, и что слава ихъ отечества въ лучшую пору его исторической жизни основывалась преимущественно на процвътаніи въ немъ наукъ и искусствъ. Въ учредительномъ актъ находятся черты, знакомящія съ тогдашними понятіями о научномъ и нравственномъ образованіи. Тамъ говорится: «Языкамъ обучать въ сей гимназін: россійскому, нѣмецкому, французскому, италіанскому, турецкому и греческому; но не всёмъ вдругъ, а распредёляя такимъ образомъ, чтобъ учащіеся не болье двухъ языковъ въ одно время были обучаемы, дабы множествомъ чужестранныхъ словъ не затьмить понятія и тъмъ не отнять способности къ обученію другихъ полезныхъ наукъ. Ариометика, алгебра простая и геометрія — науки, изощряющія разумъ, ежели не всему ученію, то по крайней мъръ многимъ языкамъ должны предшествовать. Знаніе исторіи и географіи политической нужно также всякому, въ какую бъ кто службу себя ни приготовляль, изъ коихъ первая откроетъ имъ великихъ мужей, отмѣнившихъ 123) себя ученіемъ и важными дѣлами, служащими въпользу ихъ государей и отечества, а вторая подастъ знаніе о качествахъ и свойствѣ всякаго народа, о состояній ихъ земель, и въ чемъ они имѣютъ изобиліе или недостатокъ. Техъ, которые будуть иметь дарованія и охоту къ словеснымъ наукамъ и высшей математикъ, обучать при семъ училищъ, трактуя логику, мораль, красный слогъ, физику и прочія нужна россійском и франфилософія, на россійском и франфилософія, цузскомъ языкахъ, а высшую математику до интеграла и диференціала; для обученія же оныхъ и прочихъ математическихъ высшихъ наукъ им вющихъ особливую склонность и природную остроту отсылать въ академію наукъ.... Учителей въ сію гимназію безъ строгаго экзамена отнюдь принимать не должно, хотя бъ они отъ прежнихъ мѣстъ и аттестаты себѣ имѣли. Свирѣпость, вспыльчивость и досадительныя учительскія слова затьмѣваютъ въ дѣтяхъ понятіе, смущаютъ вниманіе и наконецъ приводятъ къ тому, что ученіе кажется имъ несносною работою. Надлежитъ почасту имъ внушать, чего отъ прилежанія къ ученію и отъ небреженія объ ономъ ожидать должно; представлять достохвальные примѣры изъ исторіи о предкахъ ихъ, грекахъ, доказывая, что бывшею ихъ великостію одолжены они были наукамъ и художествамъ, а презрѣніе оныхъ подало причину къ паденію» <sup>124</sup>).

При учрежденіи греческой гимназіи начальникомъ артиллерійскаго и инженернаго корпуса, при которомъ открывалась гимназія, былъ Мордвиновъ, генералъ-инженеръ и директоръ строенія государственных дорогь, пріобревшій большую опытность на педагогическомъ поприщѣ 125). По убѣжденію Мордвинова, существенный вопросъ для училища заключается въ счастливомъ выборѣ инспектора, которому должно предоставить самую полную свободу п независимость при устройствъ учебной части. Но для этого должно быть избрано лицо, вполнъ заслуживающее довърія по своему уму, по общирности и глубинъ своихъ познаній и по нравственному достоинстру. Въ докладъ, представленномъ Мордвиновымъ, сказано: «Ничто такъ не приноситъ пользы при обученій юношества, какъ порядочное расположеніе времени ученія и всеглашнее надъ онымъ надзираніе, для чего необходимо должно имъть такого инспектора, который бы не только что въ наукахъ и разныхъ языкахъ имълъ довольное знаніе, но и служилъ бы всегда примъромъ въ поведении своимъ подчиненнымъ. Всъ учители им воть состоять подъ точнымъ его управлениемъ, и никакихъ въ ученія перем'єнъ безъ повел'єнія инспектора д'єлать не должны. Учители по классамъ зависять во всемъ отъ инспектора, и никому, кром'в его, ни въ чемъ отв'тствовать не должны», и т. д. При такой требовательности въ отношеніи къ инспектору, избраніе въ эту должность нашего академика служить очевиднымъ доказательствомъ того уваженія, которымъ онъ пользовался въ образованномъ кругу тогдашняго общества.

Румовскій быль инспекторомь классовь греческой гимназія съ 1776 по 1783 годъ; въ этомъ году послѣдоваль указь о переводѣ гимназіи въ Херсонъ подъ главное начальство Потемкина, но распоряженіе это было отмѣнено по разнымъ причинамъ, и училище осталось попрежнему въ Петербургѣ. Директоромъ назначенъ въ 1789 году Алексѣй Ивановичъ Мусинъ-Пушкинъ, сочленъ Румовскаго по россійской академіи. Благодаря Мордвинову, Румовскому и ихъ достойнымъ преемникамъ, гимназія для чужестранныхъ одновѣрцевъ была въ свое время однимъ изъ лучшихъ учебныхъ заведеній въ Петербургѣ, и пользовалась большимъ довѣріемъ въ обществѣ; многіе изъ дворянъ отдавали туда дѣтей своихъ пансіонерами 126).

При первомъ торжественномъ собраніи, происходившемъ въ греческой гимназіи, произнесена была різчь, имінощая непосредственное отношение къ событию, вызвавшему учреждение училища. Всего скоръе можно бы предполагать, что авторомъ ея былъ Румовскій; но она издана безъ имени автора. Во всякомъ случать она заслуживаетъ вниманія по выраженнымъ въ ней мыслямъ. «Ежели войны — говорить авторъ — числить пріобрѣтаемыми отъ нихъ выгодами, то Россія, сколько ни прославилась побъдами, отъ начала сего стольтія до временъ нашихъ двъ только считать можетъ». Эти двѣ войны — шведская, веденная при Петрѣ Великомъ и возвратившая Россіи нѣкогда отторгнутыя отъ нея области, и турецкая, прославившая царствованіе Екатерины II. «Вела Россія — продолжаеть авторъ — и прежде сего съ темъ же непріятелемъ кровавыя войны; но о таковыхъ ополченіяхъ, каковыхъ мы были свидътелями, и помышлять не дерзала. Одушевленный взоромъ монархиии своей флотъ россійскій исходить изъ балтійскихъ водъ, ему послушныхъ, обтекаетъ Европу, и смёлостію предпріятія удивляя всё народы, достигаеть до бреговъ непріятельскихъ. Враги имени христіанскаго и наши содрагаются, видя внезапное возвъяние россійскаго флага у бре-

говъ своихъ; многія тысящи уступають мальйшему числу россійскихъ воиновъ, и предаютъ укрѣпленные свои грады въ руки наши. Славно было начало сего предпріятія; но несравненно славнъе окончание. Изумленный Архипелагъ преклонился самодержицѣ всероссійской; сокровища, соперникамъ везомыя, обратилися россіанамъ въ орудіе къ новымъ завосваніямъ, и вліяніе побъдъ ихъ и владычества надъ Архипелагомъ распростерлися до бреговъ сирскихъ и египетскихъ.... Истребитель чесменскій турецкаго флота, когда ищеть побёдь надъ непріятелемь, ополчается мужествомъ; когда взираетъ на славный въ древности народъ, стенящій подъ игомъ варваровъ, исполняется великодушіемъ, и ходатайствуетъ о немъ предъ престоломъ россійскимъ. Народъ, едину въру съ нами исповъдующій, пріемлется въ покровительство, и разсѣянныя его чада преселиются въ тѣ мѣста, въ которыя науки отъ предковъ ихъ преселилися. Свободное исповъдание въры и безпрепятственное отправление истиннаго богослуженія ему утверждается; желающимъ оставить отечество грекамъ дозволяется населять брега Чернаго моря, а сирыя ихъ чада побъдоноснымъ россійскимъ флотомъ, въ Россію возвращающимся изъ Италіи, преселяются въ градъ сей, и, питаемые шедротою монархини нашея, наставляются здёсь мудрости и благонравію. Поб'єды, пріобр'єтеніе новыхъ земель и портовъ, есть и будеть предметь, привлекающій на себя вниманіе историка и политика; но учреждение училища сего будетъ упражненіемъ любомудрца и человіка. Основатель россійскаго флота, когда первый корабль приближался къ сошествію на невскія струи, желая предъ вельможами своими наукамъ отдать достойную справедливость и показать, сколь они къ благосостоянію общества нужны, уподобляль ихъ обращенію крови въ тыт челов вческомъ, и пророческимъ духомъ предвъщалъ, что науки со временемъ изъ Россіи придутъ въ Грецію, древнее ихъ обиталище. Се нын'т полагается зд'тсь начало къ исполненію сего пророчества. Велико дёло есть избавленіе оть ига единаго человъка; но сколь несравненно большее - избавляя знатную часть народа, открыть ему путь къ возвращенію древняго своего достояція» <sup>127</sup>).

## VI.

Вънцомъ общественной дъятельности Румовскаго были труды его по устройству казанскаго университета и учебнаго округа. Румовскій призвань быль къ этому дёлу въ зам'єчательную эпоху нашей исторической жизни. Начало девятнадцатаго стольтія ознаменовано было для Россіи учрежденіемъ университетовъ, въ которомъ лучшіе умы того времени видёли прочный залогъ и наиболье върное средство для распространенія знаній среди русскаго общества, на благо русскаго народа. Соединяя въ себъ умственныя силы людей науки, содействующихъ ея движенію и развитію, давая нитомцамъ своимъ общечелов вческое образованіе, необходимое для разумнаго исполненія общественныхъ обязанностей, университеты вмёстё съ тёмъ готовили для среднихъ учебныхъ заведеній достойныхъ преподавателей, которые въ свою очередь приготовляли учителей для низшихъ школъ или, какъ обыкновенно говорять, для народа. Для достиженія высокой цёли, съ которою учреждались университеты, требовалось особенной внимательности и умёнья въ выборё лицъ, которымъ можно было вверить дело народнаго образованія. Выборъ этотъ возложенъ былъ на попечителей. При первомъ образовании учебныхъ округовъ въ попечители ихъ преимущественно назначаемы были лица, пользовавшіяся большимъ дов ріємъ у государя и извъстныя своей любовью къ литературъ п наукъ. Попечителемъ московскаго учебнаго округа назначенъ одинъ изъ просвъщеннъйшихъ людей своего времени, писатель М. Н. Муравьевъ; попечителемъ харьковскаго округа назначенъ графъ Северинъ Потоцкій и т. д. Румовскій избранъ попечителемъ какъ знаменитый русскій ученый, и поставляя его во главъ обширнаго округа. правительство выражало надежду, что маститый академикъ не перестанетъ трудиться и для науки. Въ указъ о его назначени говорится: «по отсутствію, и надолго, тайнаго сов'єтника графа

Мантейфеля, опредѣляемъ въ попечителя казанскому университету вицепрезидента академіи наукъ Румовскаго. Мы уповаемъ, что и въ настоящемъ званіи, колико возможетъ, продолжитъ онъ быть полезнымъ академіи, содѣйствуя трудомъ и своими знаніями къ успѣху наукъ»<sup>128</sup>).

Важивищею задачею, предстоявшею Румовскому какъ попечителю, было основание университета, который долженъ быль служить просвётительнымъ центромъ для восточнаго края Россіи. Прежде всего необходимо было найти ученыхъ, обладавшихъ тѣми качествами, безъ которыхъ немыслима университетская наука и преподаваніе. Два существенныя условія заключались въ знанія предмета п въ знаніи языка и быта той среды, въ которой должны будуть находиться учащіе и учащіеся. Для удовлетворенія перваго условія не доставало силь въ русскомъ обществь; единственный до того времени университеть въ Россіи. московскій, не въ состояніи быль надёлить своихъ новыхъ собратовъ, нуждавшихся въ большомъ количествъ ученыхъ преподавателей: онъ самъ прибѣгалъ къ иностранной помощи. Оставался одинъ выходъ изъ крайне затруднительнаго положенія — обращаться къ иностраннымъ ученымъ во всёхъ тёхъ случаяхъ. когда не представлилось возможности зам'єстить т'є или другія канедры природными русскими профессорами.

Постоянно слѣдя за движеніемъ науки и образованія въ Россіи, живя въ кругу русскихъ ученыхъ и писателей, Румовскій зналъ, кого изъ своихъ соотечественниковъ избрать въ члены созидаемаго имъ ученаго общества. Находись же въ сношеніяхъ и перепискѣ со многими иностранными учеными, Румовскій могъ обратиться къ ихъ содѣйствію, а обладая замѣчательною ученостью, могъ судить о достоинствѣ и недостаткахъ лицъ, указываемыхъ пностранными корреспоидентами. Онъ дѣятельно старался о замѣщеніи кафедръ, разумно и добросовѣстно оцѣнивалъ права каждаго изъ кандидатовъ, читалъ ихъ сочпненія, печатныя и рукописныя, собиралъ свѣдѣнія отъ лицъ вполнѣ компетентныхъ, подвергалъ предварительному испытанію, и т. п. Лучшимъ дока-

зательствомъ того, что Румовскій стоялъ на высотѣ своего призванія, служатъ самыя имена выбранныхъ имъ профессоровъ, между которыми находплись лица, занимавшія почетное мѣсто въ европейскомъ ученомъ мірѣ. Довольно вспомнить Бартельса, котораго Ланласъ признавалъ первымъ математикомъ Германіи.

О Бартельсѣ Румовскій писалъ: «Членъ главнаго правленія Фусъ за нѣсколько предъ симъ сообщиль мнѣ рукописныя сочиненія, до высшей мавематики касающіяся, доктора Бартельса, профессора въ центральномъ училищѣ въ Арау въ Швейцаріи, и притомъ увѣдомилъ меня, что творецъ оныхъ желаетъ вступить въ россійскую службу и что онъ — ученикъ славныхъ нѣмецкихъ мавематиковъ Пффафа и Кестнера. Разсматривая его сочиненія, съ удовольствіемъ увидѣлъ я, что г. Бартельсъ толь глубокія и превосходныя имѣетъ въ высшей мавематикѣ свѣдѣнія, что безъ всякаго прекословія можетъ онъ занять мѣсто въ числѣ искуснѣйшихъ мавематиковъ въ нѣмецкой землѣ.... Почитаю пріобрѣтеніе толь искуснаго мавематика драгоцѣннымъ, которому вся Германія имѣетъ мало подобныхъ» 129).

Прочитавши нѣсколько астрономическихъ сочиненій, на латинскомъ языкѣ, краковскаго профессора Литрова, присланныхъ княземъ Голицынымъ изъ главной квартиры, города Тарнова, министру Завадовскому, Румовскій сообщилъ министру: «судя по сочиненіямъ, представленнымъ князю Голицыну, Литровъ равно искусенъ какъ въ высшей математикѣ, такъ и въ астрономіи, и во всей нѣмецкой землѣ мало сыщется такихъ людей, коимъ предъ Литровымъ должно отдать преимущество, и пріобрѣтеніе его для всякаго въ Россіи университета почитаю я драгоцѣннымъ» <sup>130</sup>).

Не на одни только математическія каоедры Румовскій выбираль съ горячимъ усердіемъ и полнымъ знаніемъ дѣла. Какъ бы отклоняя отъ себя упрекъ въ пристрастіи и односторонности, Румовскій неоднократно упоминаетъ о томъ, что онъ съ особенною заботливостью старается пріискать достойныхъ преподавателей для факультета словесныхъ наукъ. Съ этою цѣлью онъ

предлагалъ каоедру греческаго языка и словесности магистру словесныхъ наукъ, Винценту Сторлю, жившему тогда въ Дрезденъ. «Къ предложенію сему — поясняетъ Румовскій — побужденъ я былъ присланными къ князю Чарторыскому переводомъ съ греческаго на латинскій, французскій и италіянскій языкъ Васния еt рігатае, и пзящнымъ сочиненіемъ его на нѣмецкомъ языкъ подъ названіемъ: Начертаніе нравственнаго воспитанія по образу Эпиктета» и т. д. 131.

Избирая Германа профессоромъ древностей и классическихъ языковъ, Румовскій писаль: «Долгомъ почитаю стараться о наолненіи университета достойными профессорами преимущественно такихъ наукъ, коимъ предварительно должны учиться всѣ, желающіе быть полезными себѣ и отечеству или, короче сказать, мужами, кои бы составили отделение словесныхъ наукъ: И для этого честь имбю представить доктора Мартына Готфрида Германа въ званіе профессора древностей и языковъ греческаго и латинскаго. Изданныя имъ сочиненія: вътрехъ томахъ состоящія — о миоологій древнихъ народовъ, и въ двухъ — о празднованіяхъ особливо грековъ, доказывають его раченіе и обширное свълъніе древностей и греческаго языка. Первому сочиненію, въ 1790 году изданному, гетингскія и іенскія ученыя вѣдомости отдають похвалу, и готайскія въ 1790 г. № 82 отозвались объ немъ слъдующимъ образомъ: Начальныя основанія минологіи М. Г. Германа есть сочинение весьма драгоцънное; въ изъясненій притчей творецъ оказываетъ сколько учености, столько и остроумія; догадки его суть отважны, но онъ ихъ предлагаетъ только вфроятными, а не выдаетъ ихъ за несумнънныя истины, и проч. Равнымъ образомъ судилъ о семъ сочинении и искуснѣйшій въ семъ род'є ученія челов'єкъ — геттинскій профессоръ Гейне, въ предисловіи, предъ сочиненіемъ его напечатанномъ, присовокупя въ оправдание его, что изследования сего рода ни на чемъ иномъ, какъ на догадкахъ, основаны быть могутъ. О другомъ его сочинении, въ 1803 только году изданномъ и мало еще извъстномъ, въ ученыхъ въдомостяхъ сужденія замътить еще не случилось. Поелику сочиненія его писаны на нѣмецкомъ языкѣ, то для удостовѣренія его о знаніи латинскаго языка препоручиль я ему сдѣлать краткое описаніе жизни Катона утикскаго — М. Р. Catonis uticensis ingenium. Сіе небольшое сочиненіе, сколько я судить могу, чистымъ латинскимъ языкомъ написанное, честь имѣю представить», и т. д. 188).

Въ другомъ письмъ къ министру народнаго просвъщенія Румовскій говорить по поводу лица, предлагаемаго на канедру политической экономіи, гражданскаго права и уголовнаго судопроизводства въ Россіи: «Неоднократно беседоваль я съ юрисконсультомъ Нейманомъ, находящимся при коммиссіи для составленія законовъ. Въ немъ нашелъ я все, что писаль ко мнъ Фуссъ о его способностяхъ и знаніяхъ, и особливо увѣряютъ объ оныхъ сочиненія его, мить доставленныя: 1) Plan pour l'enseignement de la science du droit russe concernant le cours des leçons et les autres travaux littéraires qu'on y doit suivre; 2) Plan pour l'enseignement de l'économie politique. Опыты сій знаній Неймана показывають, что онъ имфеть обширное сведение о писателяхъ, особливо политической экономіи, и планы сій толь основательно, кажется мив, начертаны, что искуснвиший правоввдецъ и политикъ отдастъ имъ достойную похвалу. Онъ препроводилъ въ Россіи съ лишкомъ два года, и, служа при коммиссіи о составленіи законовъ, пріобрѣлъ не только достаточное свѣдѣніе о законахъ россійскихъ, но и способность писать и изъяснять себя на россійскомъ языкѣ» 183).

На каеедру русской исторіи Румовскій пригласиль Яковкина, въ которомъ Шлецеръ признаваль обширныя свѣдѣнія и замѣчательный тактъ, обнаруживающійся въ томъ, что въ своемъ учебникѣ по русской исторіи Яковкинъ обращаль вниманіе не только на политическую судьбу государства, но и на внутреннюю жизнь народа <sup>134</sup>).

Выбирая Протасова профессоромъ патологіи, терапіи и клиники, Румовскій основывался на его трудахъ, заслужившихъ одобреніе медицинской коллегіи, каковы: исторія врачебнаго

искусства; о переломѣ челюстной кости; о пользѣ и злоупотребленіи ртути; о сохраненіи здоровья солдать; о причинахъ чесотки у евреевъ; de perfecta ulcerum venereorum curatione ope myrrha et gummi arabica, и др. 185).

Румовскій, какъ и другіе попечители учебныхъ округовъ. жиль въ Петербургѣ, участвуя въ занятіяхъ главнаго правленія училищъ, въ которомъ сосредоточивалась дъятельность министерства народнаго просвъщенія по устройству учебныхъ заведеній на всемъ пространствѣ имперіи. Спустя около полутора года послѣ своего назначенія казанскимъ попечителемъ Румовскій посѣтилъ Казань для открытія университета и перваго выбора студентовъ. При тогдашнихъ условіяхъ путешествія перефэдъ изъ Петербурга въ Казань былъ для семидесятил втияго старика своего рода подвигомъ. Румовскому пришлось быть въ дорогѣ около двухъ недѣль. Онъ такъ описываетъ свои дорожныя невзгоды: «Отправясь изъ С. Петербурга генваря 29 дня и продолжая путь днемъ и ночью, не могъ прівхать въ Казань прежде февраля 11 дня. Дважды отъ академіи отправляемъ я быль въ путеществие для наблюдения всцеры въ солнит: въ первый разъ въ 1761 году въ Селенгинскъ, а другой разъ въ 1769 году въ Колу. Въ первое путешествіе следоваль я точно темъ путемъ, которымъ нынѣ слѣдовалъ, но по причинѣ избитой дороги и перемѣны мыслей народа испыталъ я нынѣ несравненно большія въ пути затрудненія, нежели въ 1761 году. Впродолженіе пути за мальйшую кибитокъ починку долженъ быль платить неимов фрную ц ну, а за одинъ только входъ въ крестьянскую избу во время перемѣны лошадей должно было хозяину за тепло дёлать плату, чего въ прежнія мои путешествія и слышать мнѣ не случалось. Столь великая въ страннопріимствѣ народа последовала перемена» 186).

Живя вдали отъ университета и его округа, Румовскій тѣмъ не менѣе принималъ живое и зоркое участіе въ университетской жизни. Онъ уважалъ права совѣта, не стѣсняя свободы его дѣйствій, и только въ исключительныхъ случаяхъ отступалъ отъ на-

чала невмѣшательства, которое такъ согласно съ достоинствомъ ученой корпораціи и съ духомъ перваго устава русскихъ университетовъ — прекраснаго памятника александровскаго времени. Враждебныя столкновенія въ средѣ профессоровъ казанскаго университета, пререканія между ними, ссоры и взаимныя рѣзкія обвиненія и жалобы, доходившія до Румовскаго, заставляли его взяться за перо, и въ его словахъ слышится такая же иронія, какъ и въ отзывахъ его о нѣкоторыхъ членахъ академіи наукъ.

Три иностранные профессора настаивали на опредѣленіи своего кліента надзирателемъ надъ воспитанниками, и въ доказательство его правъ на это звание ссылались на его формуляръ, въ которомъ, по ихъ словамъ, заключаются точныя и лестныя свъдънія о службъ и заслугахъ предлагаемаго кандидата. Въ отвѣтъ на это домогательство Румовскій пишетъ: «Разсматривая столбецъ, въ которомъ показывается, когда вступилъ въ службу и какими чинами происходилъ, между прочимъ нашелъ, что въ 1801 году перем'ыщенъ онъ въ в'єдомство государственной экспедицін конскихъ заводовъ, броницкаго конскаго завода въсмотрители. Я думаю, что весь сов'єть согласится со мною, что должность надзирателя надъ воспитанниками отъ должности частнаго пристава и смотрителя конскаго завода разнствуетъ какъ небо отъ земли. Если бы не предостерегъ меня г. директоръ доставленіемъ аттестатовъ (другаго претендента), то, къ неизгладимому стыду моему, человъкъ, оказавшій способность быть надзпрателемъ конскаго завода, принятъбы былъ къ надзиранію надъ воспитываемымъ юношествомъ. Сей странный случай принуждаетъ меня просить директора, чтобы онъ и впредь по долгу своему доставляль мит полезныя для меня и всего общества свтатнія» ит. д. 137).

Члены совѣта потребовали разсмотрѣнія одной жалобы, не подлежащей ихъ обсужденію; спорный вопросъ пересланъ былъ Румовскому п рѣшенъ имъ въ такомъ смыслѣ: «совѣтъ вопрошаеть меня, какимъ образомъ въ подобныхъ случаяхъ поступать

онъ долженъ: на сіе предлагаю, чтобы совѣтъ права, которое ему не дано, самовольно себѣ не присвоялъ, и не занимался бы дѣлами, до него не принадлежащими».

Совѣтъ вступалъ въ свои права постепенно, по мѣрѣ образованія университета. Въ первый годъ своего существованія совѣтъ не пользовался еще своими правами во всемъ ихъ объемѣ, и по этому поводу одинъ изъ адъюнктовъ заявилъ, что кругъ дѣятельности совѣта черезчуръ ограниченъ. Румовскій поручилъ сообщить адъюнкту, что если онъ находитъ кругъ совѣта для себя ограниченнымъ и тѣснымъ, то въ его волѣ состоитъ искать себѣ другаго, обширнѣйшаго 133).

Претендентъ на каоедру вссобщей исторіи въ письмѣ къ Румовскому говорить о себѣ между прочимъ слѣдующее: comme j'ai mis l'étude de ma vie à vivre en bonne harmonie avec tout le monde et à eviter soigneusement tout ce qui pourrait blesser ou offenser les autres, j'espère qu'avec des sentiments si paisibles je ne manquerai pas de gagner la confience et l'amitié de messieurs mes collègues futurs. Румовскій замѣчаетъ по этому поводу: «Въ короткое время попечительства моего я испыталъ, колико нужно таковое качество для спокойствія всего ученаго сословія и, смѣю сказать, для моего» 139).

Румовскій быль однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ главнаго правленія училищъ, участвуя въ разработкѣ всѣхъ существенныхъ вопросовъ, обсуждавшихся въ министерствѣ народнаго просвѣщенія. На Румовскаго и двухъ другихъ академиковъ и сочленовъ его по главному правленію училищъ, Озерецковскаго и Фусса, возложено было разсмотрѣніе учебныхъ книгъ и руководствъ для среднихъ, низшихъ и народныхъ училищъ. Румовскій и его сотрудники держались того миѣнія, что слѣдуетъ сохранить все, что есть хорошаго въ русской учебной литературѣ, и замѣнять старое лишь въ такомъ случаѣ, когда новое будетъ не только новымъ, но и лучшимъ. Они полагали, что надо удержать въ употребленіи книги, изданныя бывшею коммиссіею о народныхъ училищахъ, а если между ними не окажется соотвѣт-

ствующихъ намѣренію главнаго правленія училищъ, то составить новыя или же перевести съ иностранныхъ языковъ <sup>140</sup>).

Та же строгая обдуманность и последовательность, нетерпящая насилія и скачковъ, то же стремленіе постепенно улучшать существующее, не уничтожая его ради одной погони за новизной, обнаруживается во всёхъ дёйствіяхъ Румовскаго по управленію ввіреннымъ ему учебнымъ округомъ. Румовскій предлагалъ открывать училища постепенно, сперва въ тъхъ мъстахъ, которыя многолюдите, каковы: Казапь, Астрахань, Тобольскъ, Симбирскъ, Нижній Новгородъ, Тамбовъ и Пенза; гимназіи открывать одна за другою по мірт того, какъ университеть будеть приготовлять учителей. Поэтому онъ считалъ необходимымъ продолжить существование казанской гимназін, и въ ней содержать сорокъ воспитанниковъ на казенномъ иждивеніи, которые бы, по окончаніи университетскаго курса, заняли міста учителей гимназін; на своекоштныхъ же воспитанниковъ гимназін разсчитывать нельзя, ибо -- говорить онъ -- «рѣдко кто, развѣ по особливой къ наукамъ склонности, окончивъ гимназическое ученіе, въ университетъ вступить пожелаетъ». Самыя цыфры, приводимыя Румовскимъ, довольно красноръчивы. По его исчисленію, для училищъ казанскаго округа требуется болье 290 учителей языковъ и наукъ и 159 учителей рисованья, не считая настоящихъ 94 учителей и выключая томскую губернію 141).

Со времени назначенія своего членомъ главнаго правленія училищъ и до смерти своей Румовскій усердно посѣщаль засѣданія правленія, и весьма часто бываль въ нихъ только втроемъ—съ сочленами своими Озерецковскимъ й Фуссомъ. Въ первый разъ Румовскій былъ въ главномъ правленіи училищъ 27 іюня 1803 года, а послѣдній разъ — 27 же іюня 1812 года. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, 7 іюля 1812 года, старшій письмоводитель канцеляріи попечителя казанскаго учебнаго округа донесъ исправляющему должность министра народнаго просвѣщенія, князю Александру Николаевичу Голицыну, что попечитель С. Я. Румовскій «по кратковременному припадку отъ паралича въ ночи

въ 12-мъ часу на 7-е число сего іюля волею Божіею скончался»  $^{142}$ ).

## VII.

Въ ряду общественныхъ дѣятелей, служившихъ дѣлу народнаго образованія, какъ и въ ряду добросовѣстныхъ и даровитыхъ тружениковъ науки, Румовскій занимаетъ почетное мѣсто. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ трудился для русскаго языка и для русской словесности, доказательствомъ чего служитъ значительное количество произведеній оригинальныхъ и переводныхъ. Оригинальныя его произведеній состоятъ изъ рѣчей, которыя онъ произносилъ въ академическихъ собраніяхъ, и изъ научно-литературныхъ статей, помѣщавшихся въ лучшихъ повременныхъ изданіяхъ, какъ напримѣръ въ новыхъ ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ и другихъ. И рѣчи и статьи его показываютъ въ авторѣ человѣка, стоящаго на высотѣ тогдашней науки и владѣющаго умѣньемъ говорить съ читателями общедоступнымъ языкомъ, давая вѣрное и ясное понятіе о научныхъ истинахъ, открытіяхъ и стремленіяхъ.

Въ рѣчи о началѣ и приращеніи оптики авторъ излагаетъ судьбу этой науки отъ первыхъ ея зародышей до настоящаго времени, говоритъ болѣе или менѣе подробно объ Эвклидѣ, Архимедѣ, Кеплерѣ, Ньютонѣ и многихъ другихъ ученыхъ, содѣйствовавшихъ развитію науки и усовершенствованію орудій, необходимыхъ для наблюдателя. При обозрѣніи періода относительно новаго требовалось изслѣдованіе данныхъ въ отношеніи ихъ внутренней состоятельности, а не фактической достовѣрности; въ извѣстіяхъ же о временахъ древнихъ приходилось имѣтъ дѣло съ вещами болѣе или менѣе сомпительными. Къ числу такихъ загадочныхъ событій принадлежитъ и сожженіе римскаго флота зеркалами Архимеда «быстротою и проницаніемъ разума подобнаго Невтону»,— выражаясь словами Румовскаго, напоминающими эпитетъ, употребленный Ломоносовымъ: «и быстрыхъ разумовъ Невтоновъ». Извѣстіе о подвигѣ Архимеда кажется

Румовскому сомнительнымъ уже потому, что оно встръчается у поздибищихъ, византійскихъ писателей, между тімъ какъ древніе, Титъ Ливій и особенно Полибій, искусный инженеръ и математикъ, пространно описывая осаду Сиракузъ и подвиги Архимеда на защиту отечества, ничего не говорять о сожжении римскаго флота. Но такъ какъ у византійцевъ сохранилось описаніе не только произшествія, но и самого зеркала, то одинъ изъ ученыхъ семнадцатаго столътія отправился въ Спракузы, устроиль такое же точно зеркало, и производилъ посредствомъ него опыты,. оказавшіеся впрочемъ безполезными. Только Бюффону удалось наконецъ составить сложное зеркало, изъ четырехъ сотъ плоскихъ зеркалъ, которое отражало солнечный лучъ съ такою силою, что на значительномъ разстояніи растоплялись свипецъ и олово, а дерево обращалось въпспелъ. Въ рѣчи своей Румовскій касается самыхъ живыхъ вопросовъ тогдашней науки и между прочимъ вопроса о происхожденіп свѣта. Ровно за семь лѣтъ до Румовскаго въ торжественномъ собраніи академін Ломоносовъ говориль рычь о происхождении свыта, заключающую въ себы новую теорію о цвѣтахъ. Объ этомъ произведеніи современные намъ ученые отзываются такимъ образомъ: «объяснивъ двѣ извъстныя уже тогда теоріи — истеченія, которой держался Ньютонъ, и волненія, которую развиль Гюйгенсь, Ломоносовъ становится на сторонѣ послѣдней, несмотря на то, что большая часть современныхъ ему ученыхъ отвергали эту теорію, и держались теоріи особенной св'єтовой матеріи. Съ необыкновеннымъ остроуміемъ и основательностію опровергаеть онъ мижніе знаменитаго Ньютона, и доказываетъ необходимость держаться теоріи волненія, принятой въ настоящее время почти всёми физиками» 143). Но доводы Ломоносова не представлялись вполнъ убъдительными для Румовскаго, какъ видно изъ следующаго места его речи: «Одни говорять, что свъть солнечный простирается отъ солнца на подобіе колокольнаго звука, а другіе утверждають, что изъ солнца, такъ какъ изъ пахучихъ тѣлъ, частицы истекаютъ. Первое мижніе начало получило отъ Картезія, и съ ижкоторою отмж-

ною новъйшими философами, особливо г. Эйлеромъ, на высочайшемъ степени в фроятности поставлено. Втораго Невтонъ былъ начальникъ, и ежели не большее, то по крайней мара равное число ученыхъ ему последуютъ. Много есть явленій, которыя помощію перваго только изъяснены быть могуть, и много такихъ, къ истолкованію которыхъ последнее путь показываетъ. такъ что трудно или совстмъ невозможно еще ртшить, которое изъ нихъ за истинное признавать должно» 144). Слова эти, повидимому вовсе безобидныя, показались Ломоносову вызовомъ со стороны Румовскаго: Ломоносовъ находилъ, что они приплетены некстати, безъ всякой связи съпредъидущимъ, и видълъ вънихъ злобный умысель. Но совершенно такимъ же образомъ связаны между собою и другія міста въ річи Румовскаго. Авторъ желаль въ бегломъ очерке дать понятіе о различныхъ предметахъ, входящихъ въ кругъ онтики: о зрительныхъ трубахъ, о зажигательныхъ стеклахъ, о происхожденій цвѣтовъ, о радугѣ, и т. п.; переходы отъ одного предмета къ другому въ такомъ родъ: «до оптики принадлежать зажигательныя стекла и зеркала, и для того о изобрѣтеніи оныхъ здѣсь не меньше упомянуть должно» и т. п. Если Ломоносовъ принялъ къ сердцу заключительныя слова Румовскаго, то единственно вследствіе уверенности въ томъ, что намекъ, для того времени весьма прозрачный, выхолиль изъ враждебнаго лагери. Это очевидно изъ следующаго мѣста въ любопытной запискѣ о поведеніи академической канцелярін: «Румовскій об'ьщаніями и ласканіями Таубертовыми склонился кътому, чтобы помогать опому противъ Ломоносова и другихъ своихъ одноземцовъ... Что жъ Румовскій наущенъ на Ломоносова, то явствуеть заключение его оптическихъ извѣстій, читанное въ публичномъ собраній, гдф не кстати прилѣплена теорія о світі; по Румовскаго въ сей матеріи одобреніе не важно и охудение не опасно, какъ отъ человъка въ физикъ незнающаго» 145).

Въ статъв о предсказаніи погодъ авторъ перебираетъ различныя приметы, существующія у парода и въ обществв, какъ

напримъръ: ясность неба при захожденіи солнца, пъніе пътуховъ, ломъ въ костяхъ, и т. п., и говоритъ о способахъ и теоріяхъ, прилуманных наукою, объ устройств барометра и объ открытім постояннаго круга погодъ, дающемъ поводъ ко многимъ и основательнымъ возраженіямъ. Для того, чтобы достигнуть истины или по крайней мірі сколько возможно боліє приблизиться къ ней въ решени этого любопытнаго и важнаго вопроса въ области метеорологіи, необходимы, по мнѣнію Румовскаго, два существенныя условія. Вопервыхъ — во многихъ м'єстахъ и втечение весьма долгаго времени записывать воздушныя перемѣны, потому что состояніе атмосферы каждаго мѣста зависить отъ состоянія воздуха въ окрестностяхъ. Вовторыхъ — чтобы орудія, посредствомъ которыхъ наблюдаются перемѣны, происходящія въ воздухѣ, были сколько возможно совершенны и одинаковы, ибо по многимъ примфрамъ извфстно, что небольшія невърности въ наблюдении приводятъ къ ложнымъ заключеніямъ, ит. д. 146).

Длинный рядъ наблюденій, произведенныхъ шведскими учеными, показаль, что воды, омывающія берега Швеціи, ежегодно уменьшаются. По этому поводу Румовскій ставить такой вопрось: совершается ли подобная убыль воды на всемъ земномъ шарѣ или же замѣченное явленіе есть только отливъ, и вода беретъ свое въ другихъ мъстахъ. По мненію Румовскаго, только одно лицо въ Европѣ можетъ рѣшить этотъ важный вопросъ съ очевидною, фактическою доказательностью: лицо это — русская пмператрица, имъщая въ рукахъ своихъ всъ средства для того, чтобы, по волѣ ея, произведены были наблюденія во всѣхъ прибрежьяхъ обширнаго русскаго государства. Въ статът своей, посвященной вопросу о томъ, сохраняется ли на земномъ шаръ одно и тоже количество воды или же она постоянно убываетъ, Румовскій ссылается на наблюденія натуралистовъ, а также и на свидътельства историческихъ памятниковъ и на соображенія Филологическія, указывая на то, что мѣста, далеко отстоящія теперь отъ озера или моря, называются однакоже Гольмъ, Винъ,

Зундъ, Насъ, Форсъ, Стромъ и пр., что значитъ: островъ, заливъ, проливъ, полуостровъ, ръка, озеро, болото 147).

Подъ нѣкоторыми статьями Румовскаго поставлены С. Р. первыя буквы его имени и фамиліи; но другія статьи его напечатаны безъ подписи, и потому нельзя сказать положительно, изъ многихъ неподписанныхъ статей, помъщенныхъ въ журналахъ, въ которыхъ участвовалъ Румовскій, какія принадлежать именно ему, а не кому-либо другому изъ академиковъ, занимавшихся науками естественными и математическими. Весьма возможно, что статья о систем в міра, пом вщенная въ Собес вдник в, принадлежитъ Румовскому или по крайней мере составлена при его близкомъ участій, на основаній сообщенныхъ имъ свідіній 148). На такую мысль наводить какъ содержание статьи, посвященной пренмущественно изложенію и доказательству истины коперниковой системы, такъ и то обстоятельство, что Румовскій въ письмахъ къ Миллеру говоритъ о своемъ сочинении о системъ міра, предпринятомъ по вызову Соймонова. Румовскій пишетъ, что у него вполнт готовы четыре главы: въ первой дается общее понятіе о систем'є міра; во второй доказывается истина коперниковой системы; въ третьей сообщаются подробности о разстояніи и фигуръ земли; въ четвертой объясняются основные законы движенія тёль, чтобы ознакомить читателей съ системою Ньютона 149).

Во всёхъ своихъ статьяхъ Румовскій обнаруживаетъ самое полное безпристрастіе; излагая мнёнія ученыхъ о различныхъ научныхъ вопросахъ, онъ отдаетъ каждому свое и одинаково чуждъ и восторженныхъ похвалъ и рёзкихъ порицаній. Съ откровенностію, достойною истиннаго ученаго, онъ сознаетъ невёрность и своихъ собственныхъ выводовъ, если находитъ болёе убёдительными доказательства, приводимыя другими изслёдователями. Не отваживаясь создавать новыя теоріи, Румовскій не беретъ на себя и окончательнаго рёшенія того или другаго вопроса и ограничивается замёчаніемъ, что въ каждомъ изъ разнообразныхъ мнёній есть своя доля истины, а для раскрытія

истины во всей ел полнот в требуется настойчивая пытливость и неутомимые труды многихъ и многихъ поколеній. Мысль о несовершенств в знаній, доступных в современному челов ку, развившаяся, быть можеть, отчасти вследствие крайней неудовлетворительности тогдашнихъ средствъ для производства наблюденій, проникаєть всі сочиненія Румовскаго. Съ грустью говоритъ опъ, что результаты видибются гдб-то тамъ, въ недосягаемой дали, и что человъчеству суждено тяжелымъ и долгимъ опытомъ добывать пстину по самымъ крохотнымъ долямъ. Но это грустное чувство умфристся мыслію, что долгій путь не долженъ смущать тружениковъ науки: деятельность ихъ, рано или поздно, принесетъ обильны плоды, и никакая сила не остановитъ движенія самой науки къ большему и большему совершенству. Вотъ собственныя слова его: «Трудно натура съ тайностями своими разлучается. Самые великіе люди, бывшіе ея любимцы. для коихъ она ничего сокровеннаго не имъла, наконецъ принуждены были, остановясь, молчать со удивленіемъ.... Надобны цёлые вёки или множество оныхъ, чтобы удостовёриться о дёйствіяхъ природы и познать законы, по которымъ она действія свои ускоряеть или продолжаеть. Весь родъ человъческій надобно себ'є представлять какъ одного челов'єка, который въ разныя времена покушался проникнуть въ ел тайны, но въ короткое время утомившись медленностію своихъ опытовъ, и желая поспѣшить въ познаніи природы, приб'єгь къ догадкамъ; отъ скорости дълаемыя ошибки понудили его возвратиться на старыя стези. паки вопрошать природу, описать оную въ такомъ виде, въ какомъ ему представлялась, и въ какомъ теперь представляется. Сицевымъ образомъ челов'якъ пріуготовляетъ и располагаетъ принасы, чтобы наблюдатели въбудущіе віки могли воздвигнуть зданіе, которому бы опыты и наблюденія какъ въ прошедшія. такъ и вънастоящія времена учиненныя, служили основаніемъ.... Положимъ, что по прошествін нікоторыхъ віковъ покушенія наши останутся тщетны. При настоящемъ вещей положеніи не видно еще сл'єдовъ къ сему откровенію, потому что мало еще дѣлано наблюденій, а тѣмъ меньше сравненій ихъ между собою; но польза, которую откровеніе сіе потомству принесть можетъ, сугубое въ ученыхъ возбуждаетъ нынѣ раченіе. Людей, о совершенствѣ наукъ старающихся, участь такова, что трудами ихъ больше пользуются потомки, нежели современники: и сія есть истинная причина, для которой труды ученыхъ современниками бываютъ не уважаемы, а иногда презираемы.... Что нынѣшнему вѣку отказано, то можетъ быть предоставлено нашимъ потомкамъ. Науки безспорно, какъ до нашихъ временъ, такъ и въ послѣдующія, всегда на большую степень совершенства восходить будутъ» <sup>150</sup>).

Знаніе иностранных взыков послужило Румовскому богатым пособієм для усвоенія русской литератур произведеній, которыми по справедливости гордятся литературы западно-европейскія. Онъ переводилъ и отдільныя статьи и цілья, и притомъ обширныя, сочиненія съ языковъ: латинскаго, французскаго и німецкаго.

Румовскій перевель на русскій языкь знаменитое произведеніе римской исторической литературы — анналы Тацита. Къ труду своему Румовскій приступиль по вызову россійской академін, которая и разсматривала переводъ въ своихъ ученыхъ собраніяхъ, и издала его съ цёлью принести посильную пользу русскому образованному обществу и любителямъ отечественной словесности. Въ апрълъ 1802 года Румовскій изъявилъ согласіе заняться переводомъ Тацита; въ октябрѣ 1804 академія получила начало перевода въ рукописи, а въ 1806 году эта часть труда появилась въ печати. Втечение этого времени рукописи пришлось пройти черезъ многія руки; отзывы и которыхъ рецензентовъ казались Румовскому въ высшей степени оскорбительными. Онъ съ большимъ упорствомъ отстаивалъ свой способъ перевода, не соглашался почти ни на какія уступки и даже выражаль твердую рёшимость скорёе вовсе отказаться отъ предпріятія, нежели подвергать его суду тіхх, за которыми онъ не признавалъ права быть судьями въ подобномъ дёлё. А судей

было довольно много: и отдъльныя лица, и особый комитетъ, и общее собраніе членовъ россійской академіи. Когда представленъ былъ въ академію рукописный переводъ первыхъ трехъ книгъ анналовъ, то положено было передать его предварительно на разсмотржніе членамъ россійской академіи: Иринею, архіепископу псковскому, и Менодію, архіепископу тверскому. Преосвященный Ириней словесно заявиль собранію, что онъ прочиталь двѣ книги, и находитъ, что переводъ исправенъ и весьма сходенъ съ латинскимъ подлинникомъ. Къ другому заключенію пришелъ преосвященный Меоодій, слывшій отличнымъ знатокомъ древнихъ языковъ: онъ полагалъ, что во многихъ случаяхъ Румовскій держался болье французскаго перевода, нежели латинскаго подлинника. Съ этимъ мнѣніемъ согласились и другіе члены россійской академіи. Оно же выражается и въ словахъ митрополита Евгенія, что Румовскій перевель літописи Тацита съ латинскаго, а болѣе нарафрастически съ французскаго 151). Къ труду Румовскаго академія отнеслась съ особеннымъ вниманіемъ; но это самое обстоятельство и сдёлало невозможнымъ разсматривание перевода въ общихъ собраніяхъ россійской академіи. Въ два собранія усп'єли прочитать только дв'є главы, сл'єдовательно на прочтеніе представленных трехъ книгъ, заключающихъ въ себъ 235 главъ, пришлось бы употребить по крайней мѣрѣ четыре года, втеченіе которыхъ академія должна была бы отказаться отъ всёхъ другихъ занятій. Поэтому рёшено было разсматривать переводъ въкомитетъ, который состоялъ изъ пяти членовъ: президента россійской академіи, Андрея Андреевича Нартова, Александра Сергвевича Никольскаго, Петра Матввевича Карабанова, Ивана Аванасьевича Дмитревскаго и секретаря россійской академіи Петра Ивановича Соколова. Комитеть вель дёло гораздо скорфе, прочитывая въ каждое засфдание перевода на цёлый листь, а нередко и на два печатныхъ листа. Еще до внесенія своего перевода въ академію Румовскій представиль его министру народнаго просвъщенія, графу Завадовскому, бывшему питомцу кіевской академіи, въ которой господствоваль латинскій

языкъ. Завадовскій быль большимъ любителемъ римской литературы, часто приводилъ цитаты изъ латинскихъ писателей, и даже въ его собственномъ, русскомъ, слогѣ замѣтно вліяніе латинскаго склада рѣчи 152). Замѣчанія Завадовскаго приняты переводчикомъ съ гораздо большею уступчивостью, нежели замѣчанія членовъ россійской академіи. Исторія перевода представляетъ нѣсколько любопытныхъ чертъ для характеристики, какъ самого Румовскаго, такъ и литературныхъ понятій его времени. Изложимъ весь ходъ дѣла на основаніи рукописныхъ данныхъ, сохранившихся въ различныхъ архивахъ.

Въ засѣданіи россійской академіи 5 апрѣля 1802 года прочитано было предложеніе президента академіи Нартова слѣдующаго содержанія: «Россійская академія обязана пещися о доставленіи любителямъ россійской словесности избраннѣйшихъ и подражанія достойныхъ образцовъ и примѣровъ. Къ таковому, полезнѣйшему для общества и для россійской словесности, намѣренію академія достигнуть можетъ, издавая ежемѣсячныя, прозаическія и стихотворческія свои сочиненія, и прелагая на языкъ отечественный творенія знаменитыхъ классическихъ писателей, каковы суть: Тацитъ, Плутархъ, Өукидидъ, Титъ Ливій, Демосфенъ, Цицеронъ, Виргилій, Овидій, Ювеналъ, Горацій, и проч.»

По прочтеніи этого предложенія, президентъ «просилъ члена академіи Степана Яковлевича Румовскаго, яко мужа, явившаго многіе опыты отличнаго своего знанія въ языкѣ латинскомъ и россійскомъ, принять на себя трудъ перевести на языкъ отечественный исторію Тацита. С. Я. Румовскій, поблагодаривъ за таковую г. президента къ нему довъренность, объявилъ, что онъ преложеніе на языкъ россійскій столь знаменитаго бытописателя, каковъ Тацитъ, пріемлетъ на себя съ удовольствіемъ, и по окончаніи буквы О новосочиняемаго словаря не преминетъ приступить къ сему новому подвигу» 158).

Въ сентябрѣ 1804 года Румовскій писаль министру Завадовскому: «Представляя краткое описаніе жизни Тацита, имѣю честь донести, что мѣста, которыя ваше сіятельство въ переводѣ замѣтить изволили, мною поправлены:

- 1. Вмѣсто: Ни Цинна, ни Сулла не долго властвовали Ни Цинны, ни Суллы власть была недолговременна.
- 2. Temporibus Augusti dicendis non defuere decora ingenia donec gliscente adulatione deterrerentur. И иные читають detererentur. Полагая, что должно читать deterrerentur, переводь будеть: И въ Августовы времена не было недостатка въ изящныхъ дѣеписателяхъ, доколѣ усиливающееся ласкательство умовъ ихъ не оторатило. А ежели читать detererentur, умовъ ихъ не притупило. Даламберту и многимъ другимъ кажется, что должно читать deterrerentur.
- 3. Interfecto Antonio вм'єсто «по убісній Антонія» можно сказать: «по самоубійств'є Антонієвомъ» или «по самовольной смерти Антонія».

Что касается до слова *покамъстъ*, во время печатанія постараюсь вездѣ поставить доколь».

Письмо Румовскаго писано 29 сентября, а 3 октября 1804 года полученъ сл'єдующій отвіть министра: «Съ особеннымъ удовольствіемъ читаль я м'єста изъ Тацита такъ, какъ вы хотите поправить оныя въ вашемъ переводъ, равно и краткое описаніе жизни Тацита, при семъ возвращаемое. Относительно замѣчанія вашего о словъ detererentur скажу мое миъніе. Если я постигаю мысль Тацита, то онъ хотълъ сказать detererentur съ однимъ r. Мы имъсмъ у себя для выраженія сего глагола слово, употребляемое въ церковныхъ книгахъ: сотренны быша; въ семъ же знаменованій и въ просторъчін говорится: его затерли. И мнъ кажется, смыслъ метафоры Тацитовой donec gliscente adulatione detererentur можно удержать россійскимъ: ползущею лестію не были сотрены. Не говорю утвердительно, послику оба языка вы лучше меня знаете. Какъ трудъ вашъ для россійской словесности драгоциненъ, то я не только совитую, но и прошу представить ено въ россійскую академію для напечатанія» 154).

При чтеніи перевода въ общихъ собраніяхъ академіи дѣлаемы были такого рода замѣчанія:

По поводу слова диктатура, которое переведено Румовскимъ власть диктаторская, общимъ согласіемъ присутствовавшихъ членовъ положено: То иностранное слово, означающее чинъ, достоинство или обрядъ у древнихъ римлянъ, которое однимъ равносильнымъ русскимъ словомъ еще не переведено или и совсѣмъ переведено быть не можетъ, — оставлять безъ перевода, сдѣлавъ въ концѣ страницы объясненіе, что оно означаетъ. Напротивъ того, ежели иностранное слово можно перевести однимъ равносильнымъ ему русскимъ, то ставить въ переводѣ русское названіе съ присовокупленіемъ иностраннаго, напримѣръ: десятоначальникъ (децемвиръ); гадатель (авгуръ), и проч.

Сличая переводъ Румовскаго съ латинскимъ подлинникомъ и желая сколько возможно болѣе приблизиться къ подлиннику, наблюдая однакоже всю силу и красоту языка россійскаго, общее собраніе членовъ академіи признало нужнымъ измѣнить нѣкоторыя выраженія, а именно:

Neque tribunorum militum consulare jus diu valuit.

## Переведено:

И трибуны военные не долго пользовались правомъ консульскимъ.

## Поправлено:

И консульское право военныхъ трибуновъ не долго пребывало въ силѣ.

Qui (Augustus) cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium accepit.

# Переведено:

Который (т. е. Августь), утомленный отъ междоусобій республики, подъ именемъ верховнаго начальника правленіе на себя принялъ.

# Поправлено:

Который подъ именемъ единопачальника принялъ на себя правленіе всей, отъ междоусобій утомленной, республики.

Temporibus Augusti dicendis non defuere decora ingenia, donec gliscente adulatione deterrerentur.

### Переведено:

# Поправлено:

И въ Августовы времена не было недостатка въ превосходныхъ дѣеписателяхъ, доколѣ усиливающимся ласкательствомъ умы ихъ не были сотрены.

Къ повъствованію о временахъ Августовыхъ не недоставало изящныхъ умовъ, доколь они вкравшимся ласкательствомъ не были устрашены.

Присутствовавшій въ собраніи архіепископъ Меоодій заявиль, что онъ, сличая переводъ Румовскаго съ латинскимъ подлиникомъ и съ французскимъ переводомъ, находилъ многія мѣста, которыя даютъ поводъ заключать, что трудившійся въ преложеніи Тацитовой лѣтописи на россійскій языкъ во многихъ случаяхъ держался болѣе французскаго перевода, нежели подлинника. Собраніе академиковъ согласилось съ мнѣніемъ своего сочлена тѣмъ болѣе, что и само, прочтя первую главу, замѣтило тоже самое 155).

Ударъ былъ слишкомъ чувствителенъ, и оскорбленное чувство всѣми уважаемаго писателя излилось въ обширномъ и грозномъ посланіи въ россійскую академію.

«Секретарь россійской академіи — пишеть Румовскій — объявиль мнѣ, что академія препоручила ему отписать ко мнѣ о доставленіи въ академію продолженія перевода моего Тацитовой лѣтописи. На сіе имѣю честь донести, что доколѣ академія не удостоить меня увѣдомленія, какое она намѣрена изъ перевода моего сдѣлать употребленіе, дотолѣ доставить ей онаго рѣшиться не могу, и въ оправданіе мое долгомъ почитаю объявить тому причины.

Когда я три книги перевода моего, одобреннаго его сіятельствомъ министромъ народнаго просвъщенія, по волѣ его представилъ академіи для напечатанія, то академія изъ сословія своего избрала двухъ членовъ, коихъ почитала искуснѣйшими въ латинскомъ языкѣ, къ освидѣтельствованію онаго: его преосвященство Иринея, архіепископа псковскаго, и его преосвященство Меоодія, архіепископа тверскаго. Преосвященный Ириней, какъ явствуетъ изъ дневныхъ записокъ академіи, отозвался о переводѣ моемъ съ похвалою, а преосвященный Меоодій, не упомню котораго числа, возвратилъ мнѣ переводъ съ тѣмъ, чтобъ я, по замѣчаніямъ его поправя и вторично слича весь мой переводъ съ подлинникомъ, поправленный уже представилъ ему для дальнѣйшаго разсмотрѣнія, т. е. переводъ мой казался его преосвященству столь неудаченъ, что недостоинъ былъ его разсмотрѣнія въ томъ видѣ, въ какомъ представленъ мною академіи, и для того двѣ только онаго страницы исправить изволилъ.

Получа отъ преосвященнаго Меоодія переводъ, къ удивленію моему увидѣлъ я, что онъ принялъ на себя образъ учителя, а мнѣ оставилъ лице ученика, и, такъ какъ водится въ семинаріяхъ, въ самой моей рукописи заблагоразсудилъ переводъ мой марать и поправлять своею рукою, позабывъ, что члены академіи не суть его ученики, и что я, когда онъ еще былъ ученикомъ, удостоенъ былъ званія члена императорской академіи наукъ.

Не взирая на сіе, и вѣдая, что излишнее упованіе на самого себя всегда бываеть вредно, и никому полагаться на себя не прилично, спѣшилъ я воспользоваться наставленіемъ его преосвященства, со тщаніемъ разсматривалъ всѣ его поправки и примѣчанія, и не нашедъ въ нихъ почти ничего основательнаго, вмѣсто того, чтобъ обнаружить предъ академіею недостаточное его знаніе латинскаго языка, сообщилъ я ему на поправки его объясненія съ приличнымъ сану его уваженіемъ. Но его преосвященство почелъ меня недостойнымъ своего отвѣта. Я не знаю, извѣстна ли академія о поправкахъ, его преосвященствомъ учиненныхъ, и о моихъ на поправки его объясненіяхъ, и потому долгомъ поставляю упомянуть здѣсь о нѣкоторыхъ, особливо до датинскаго языка касающихся, дабы академія усмотрѣть могла, основателенъ ли былъ судъ его преосвященства о моемъ пере-

водѣ, и послѣ сего возможно ли кому отдать переводъ свой на второй подобный?

T.

Tiberii Caiique et Claudii Neronis res florentibus ipsis.

Я florentibus ipsis перевель при жизни ихг, а преосвященный — при царствовании ихъ.

- 1) Сумнъваюсь я, чтобы про императора можно было сказать при царствованіи.
- 2) Кажется мнъ, что никто порусски не скажетъ при царстоованіи Алексья Михайловича, а говоримъ въ царство или нарствование Алекстя Михайловича, но когда ръчь идетъ о самомъ царъ, тогда только-пишемъ и говоримъ при царт Иоанп Васильевичь.

#### II.

Книги первой вторая глава у Тацита начинается следующимъ образомъ:

Postquam Bruto et Cassio caesis, nulla jam publica arma, Pompeius apud Siciliam oppressus, exutoque Lepido, interfecto Antonio, ne Julianis quidem partibus, nisi Caesar dux reliquus.

## Я перевелъ:

# Преосвященный поправплъ:

Кассія не было уже войска, которымъ бы республика располагать могла.

Когда по кончинъ Брута и Когда по умерщвлении Брута и Кассія не было уже междоусобной брани.

Здёсь должно приметить,

1) Что Брутъ и Кассій сами себя убили, и для того я написаль по кончинь, а ежели сказать по умерщелении, то противно будетъ исторической истинъ, и читая по умерщелении, всякъ будетъ разумъть, что ихъ умертвилъ кто-нибудь другой.

2) Подъ словами nulla jam publica arma никто, знающій исторію, не будеть разумѣть не было междоусобной брани, потому что по смерти Брута и Кассія были еще междоусобныя брани, какъ изъ самыхъ Тацъ овыхъ словъ видно, что у Августа съ Помпеемъ, съ Лепидомъ и Антоніемъ оныя были. Войска, коими предводительствовали Брутъ и Кассій, принадлежали республикѣ, а Августовы — Августу. Слѣдовательно, когда Августъ одержалъ надъ ними побѣду, то республика лишилась войскъ, какими она располагала. Вѣрно преосвященный не зналъ и того, что риblicus собственно значитъ соттивть. е. общій.

#### III.

Тацитъ между прочимъ написалъ объ Августѣ:

Legata non ultra civilem modum, nisi quod populo et plebi CCCCXXXV, praetoriarum cohortium singula nummum millia.... dedit.

Я перевелъ ССССХХХV nummum millia 43.500.000 сестерцій, а преосвященный Меоодій многократно утверждалъ, что надобно поставить 435.000, какъ своею рукою отмѣтилъ въ моемъ переводѣ, и обвинялъ меня, будто 43.500.000 сестерцій заимствовалъ я съ французскаго перевода.

Совершенно преосвященный не зналь, что nummus и sestertius была одна и таже монета, и что mille sestertium значить сто тысячь сестерцій. Когда говорится decem, centum sestertii, то разумѣть должно десять, сто сестерцій. Но когда пишется во множественномь числѣ сокращенно decem, centum sestertium или пиштит, то число сестерцій должно умножить на сто. Основываясь на семъ, безъ французскаго перевода, не могъ я инако перевесть, какъ 43.500.000 сестерцій; но преосвященный, не зная различія между sestertius и sestertium, утверждаль, что французскій переводъ поводомъ былъ сей, учиненной мною, по мнѣнію его, погрѣшности.

Чтобы больше увършть о неосновательномъ сужденіи преосвященнаго, не безполезно будеть зд'єсь на намять привесть, что за в \* нѣсколько времени до Августова единоначалія сдѣлана была перепись въ Римѣ живущаго народа, и число жителей нашлось 450 тысячъ. По скольку же сестерцій достанется на человѣка, ежели, по миѣнію преосвященнаго, Августъ оставилъ 435 тысячъ?

#### IV.

Post finem Phrahatis ob internas caedes venere in urbem legati a primoribus Parthis, qui Vononem vetustissimum liberorum ejus accirent.

Я перевель: По смерти Фрагата внутреннія убійства побудили главнѣйшихъ пароанъ отправить въ Римъ пословъ и требовать Вононеса, старшаго Фрагатова сына.

- 1) Преосвященный вмѣсто по смерти поправилъ по кончинъ. Ежели бъ я написалъ по кончинъ, то бы онъ могъ равномѣрно поправить по смерти.
  - 2) Venere in urbem legati.

Преосвященный поправиль: пришли вз Римз послы. Можеть быть, что по славянскому нарѣчію можно сказать пришли послы; но кто нынѣ напишеть о какомъ-нибудь послѣ: пришель послы вз Истербургъ.

3) Vononem vetustissimum liberorum ejus.

Я перевель *старшаю сына*, а преосвященный поправиль *престарылаю*. Vetustissimus отнюдь не значить престарываго, но старшаго.

Слово сіе истолковано въ словарѣ слѣдующимъ образомъ: dicitur de hominibus, qui vel ante caeteros nati, vel ante alios partibus suis functi. Вотъ примѣръ, доказывающій знаменованіс сего слова: quia Silani filia Neroni vetustissimo liberorum pacta erat. Годится ли здѣсь vetustissimus перевесть престарплый, когда Нерону, сыну Германикову, не было еще болѣе двадцати лѣтъ.

Поправляющему чужой переводъ непростительно не знать точнаго словъ знаменованія.

#### $\mathbf{V}$ .

Mox subit pudor, degeneravisse Parthos, petitum alio ex orbe regem, hostium artibus infectum, jam inter provincias romanes solium Arsacidarum haberi darique.

Я перевелъ:

Скоро пришли въ раскаяніе. Потеряли пареане прежнее достоинство, просили себѣ царя въ чужихъ странахъ, правилами враговъ напоеннаго. Уже царство Арсацидовъ считается за римскую провинцію, п Римъ даетъ оное, кому хочетъ.

Следующій переводъ ближе подойдеть къ подлиннику:

Но скоро объяль ихъ стыдъ, что пароане измѣнились, и просили себѣ царя въ чужихъ странахъ, хитростями враговъ напоеннаго, и пр.

Слъдуя поправкамъ преосвященнаго, мъсто сіе должно быть переведено слъдующимъ образомъ:

Но скоро возчувствовали, что они совсёмъ не тё стали, просили себё въ чужихъ странахъ царя, опытнаго въ враждебныхъ хитростяхъ. Уже царство Арсацидовъ считается между римскими провинціями, и существуетъ.

Надлежитъ судить кому-нибудь третьему, которому изъ сихъ переводовъ дать преимущество, но не могу оставить безъ замѣчанія:

- 1) Что inter provincias romanas haberi нельзя перевесть между римскими провинціями, а по положенію царства Арсацидовь должно неотмѣнно сказать вз числь римских провинцій или считается за римскую провинцію.
- 2) Darique отнюдь не значить и существует. Совершенно преосвященный вовлечень въ сію ошибку образомъ реченія dantur casus, in quibus licitum est etc.; но здѣсь сего смысла никоимъ образомъ принять не можно.

Между сими поправками преосвященный помѣстилъ многія другія, какъ напримѣръ:

- 1) Tradere я перевелъ *памяти предать*, а преосвященный поправиль *предать потомству*.
  - 2) Nihil primo senatus die agi passus Tiberius.

Я перевель вз первомъ сената собраніи, а преосвященный поправиль вз первый день сенатского собранія, будто бы мы говоримъ: сенатское или синодское собраніе.

3) Caesar Vononem (regem) opibus auxit я перевель: Кесарь одариль щедро Вононеса, а преосвященный поправиль обогатиль Вононеса, и пр. симъ подобныя, по я ихъ прехожу молчаніемъ едипственно для того, чтобы не отвлечь академію отъ важнѣйшихъ ея упражненій. Надобно быть тому въ высочайшей степени хладнокровну, кто равнодушно можетъ взирать на подобныя труда своего поправки, а трудъ свой и самого себя ненавидѣть, кто не устраняется отъ оныхъ.

И для того имѣю честь донести, что ежели академія сдѣлаетъ довѣренность и препоручить миѣ изданіе лѣтописи Тацитовой, тогда я при изданіи сообщать буду переводъ мой тѣмъ изъ господъ членовъ, о коихъ я увѣренъ, что совѣты ихъ послужатъ къ совершенству онаго <sup>156</sup>).

Академики поспѣшили выразить довѣріе къ своему достойному сочлену. Немедленно состоялось опредѣленіе э печатаніи лѣтописи Тацита на латинскомъ и русскомъ языкахъ, и собраніе положило увѣдомить Румовскаго, что «академія отдаетъ справедливость особенному его искусству въ латинскомъ и отечественномъ языкахъ, и, по желанію его, изданіе Тацитовой лѣтописи, надъ преложеніемъ которыя онъ для академіи трудится, препоручаетъ ему, г. Румовскому, и чтобы онъ благоволилъ сообщать переводъ сей въ типографію, когда россійская академія сдѣлаетъ съ нею нужныя по сему предмету условія и распоряженія» 157).

Переводъ Румовскаго изданъ съ латинскимъ подлинникомъ. Въ началѣ помѣщены: извѣстіе о жизни Тацита, состоящее изъ бѣглыхъ замѣтокъ, и затѣмъ — Краткое изъясненіе нѣкоторыхъ словъ, встрѣчающихся въ лѣтописи Корнелія Тацита. Въ статъѣ

подъ этимъ заглавіемъ сообщаются общія свідінія о разділеніи римскаго народа, о военныхъ и гражданскихъ должностяхъ, о трибунахъ, консулахъ, преторахъ, начальникі рыцарей (magister equitum) и др., а также о лицахъ, на которыхъ возложено было отправленіе различныхъ обрядовъ богослуженія: о жрецахъ, авгурахъ, весталкахъ и т. д. 158).

Во времена Румовскаго въ большомъ ходу были переводы съ переводовъ, и произведенія классическихъ писателей обыкновенно переводились не съ подлинниковъ, а съ французскихъ переводовъ. Главною причиною этому было незнаніе древнихъ языковъ. Но Румовскаго никакъ нельзя упрекнуть въ незнаніи латинскаго языка, съ которымъ опъ сжился и свыкся со школьной скамьи. Еще во время пребыванія свосго въ академической гимназіи и университеть онъ слушалъ лекціи, писалъ сочиненія и говорилъ съ наставниками не иначе, какъ полатыни; втеченіе всей своей жизни онъ писалъ свои мемуары на латинскомъ языкь, и часто прибъгалъ къ этому языку и въ ученой и въ дружеской перепискъ.

Вифсть съ темъ не подлежить сомнению, что языкъ Тацита представляетъ большія трудности даже и для того, кто усвоилъ себъ латинскій языкъ вообще, свободно владъя имъ и на письмъ и въ разговоръ. Поэтому, русскому переводчику, въ кругъ обычныхъ занятій котораго вовсе не входила классическая филологія, весьма естественно было обращаться къ иностраннымъ переводамъ и пскать въ нихъ пособія и подспорья въ случаяхъ сомнѣнія или недоумѣнія. Сличая русскій переводъ Тацита съ различными французскими переводами, съ которыми могъ справляться Румовскій, мы пришли къ заключенію, что онъ пользовался преимущественно французскимъ переводомъ Дотвиля (Dotteville), изданнымъ также съ латинскимъ подлинникомъ 159). Но Румовскій пздалъ подлинивкъ не по той редакцій, которая приложена къ переводу Дотвиля, какъ показываютъ весьма существенныя грамматическія отличія: у Дотвиля — quis fratrem mihi reddit; ne hostes quidem sepulturam invident; у Румовскаго — quis fratrem mihi reddat; ne hostes quidem sepulturae invident, и т. п. Сходство въ нѣкоторыхъ чертахъ съ переводомъ французскимъ можно встрѣтить чуть не на каждой страницѣ русскаго перевода; примѣчанія, которыхъ вообще очень немного при русскомъ переводѣ, дословно сходны съ примѣчаніями Дотвиля, т. е. переведены съ французскаго, какъ напримѣръ: 160)

Онъ (образъ Мемнона) изсѣченъ изъ базальта. Говорятъ, что существуетъ еще и нынѣ въ Египтѣ, и что на бедрахъвысѣчены свидѣтельства древнихъ грековъ и римлянъ, слышавшихъ издаваемый голосъ.

Нума основателя Рима къ богамъ причислилъ, а о законахъ увѣрилъ, что преданы ему богинею.

Никто столько не охуждаеть роскошь, сколько тѣ, кои отъ оной разоряются. Но когда народъ славу свою полагаеть въ великолѣпіи, то всякъ вмѣняеть себѣ за порокъ, ежели пышностію не уподобляется себѣ равнымъ.

Elle (la statue de Memnon) est de basalte. On dit qu'elle se voit encore en Egypte, et que sur ses deux jambes sont gravées des attestations d'anciens grecs et romains qui prétendaient l'avoir entendue.

Numa fit un dieu du fondateur de Rome, et se fit dicter des lois par une déesse.

Personne ne blâme plus sincèrement le luxe, que ceux qui s'y ruinent. Mais lorsqu'une nation semble avoir attaché l'honneur à la magnificence, chacun croirait se déshonorer, s'il étalait moins de faste que ses égaux.

Не смотря на все это, переводъ Дотвиля быль для Румовскаго только пособіемъ, котя и весьма значительнымъ. Но что Румовскій переводиль съ латинскаго, очевидно изъ того, что многія слова, обороты, мелкія подробности, опущенныя французскимъ переводчикомъ, находятся у Румовскаго въ томъ видѣ, который вполнѣ соотвѣтствуетъ подлиннику; часто въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ полатыни мысль выражена главнымъ предложеніемъ съ придаточными, а во французскомъ переводѣ — одними глав-

ными предложеніями, въ русскомъ удержаны и видъ и сочетаніе предложеній латинскаго подлинника; творительный самостоятельный въ латинскомъ текстѣ порусски переведенъ дательнымъ самостоятельнымъ и т. д.

Какъ бы часто ни обращался Румовскій къ французскому переводу, дёлая изъ него многія и весьма многія заимствованія, тъмъ не менъе онъ дълалъ это отнюдь не по незнанію латинскаго языка или для одного только облегченія своего труда, а по причинамъ гораздо болѣе основательнымъ. Для вѣрной оцѣнки перевода Румовскаго надо имъть въ виду литературныя понятія и требованія того времени. На переводчика возложена была, какъ мы видёли, двойная задача — держаться какъ можно ближе подлинника, и вмъстъ съ тъмъ — сохранять всю силу и чистоту, т. е. духъ и особенности русскаго языка. Для удовлетворенія втораго требованія приходилось, иногда невольно отступать отъ латинской конструкціи и также невольно сближаться съ конструкціей французской, болье близкой къ свойству русскаго языка. Румовскій переводилъ древняго классика не съ педагогическою цѣлію, не для учащихся латинскому языку, а для образованнаго общества съ цёлью ознакомить его съ произведеніемъ историка и мыслителя, имъющимъ высокій интересъ для просвъщенныхъ людей вообще безъ различія віка и народности. Поэтому, на первомъ планъ являлся живой смыслъ содержанія, а не точная передача грамматическихъ свойствъ языка, на которомъ написанъ подлинникъ. Если вспомнить при этомъ, что Румовскій трудился надъ своимъ переводомъ въ то время, когда вълитературѣ нашей происходила борьба стараго и новаго слога, и что въ числѣ судей перевода въ собраніяхъ россійской академіи быль и Шишковъ, непримиримый врагъ галлицизмовъ, какого бы рода они ни были, то пріемы нашего переводчика могутъ представиться въ нѣсколько иномъ свѣтѣ. Весьма часто въ тѣхъ случаяхъ, когда та или другая мысль могла быть одинаково върно выражена и въ формъ наиболъе близкой къ латинской и въ формъ болъе близкой къ французской, Румовскій выбиралъ последнее, какъ

сдълалъ бы это на его мъсть и Карамзинъ. То обстоятельство, что Румовскій часто предпочиталь французскіе обороты латинскимъ, не показываеть ли отчасти, что онъ не былъ педантомъ, не желалъ передълывать русской ръчи на несвойственный ей ладъ, а напротивъ того, понимая требованія русскаго литературнаго языка, заботился о простоть и естественности выраженія. Что онъ не чуждался живаго, разговорнаго начала въ языкъ, видно изъ того, что постоянно употреблялъ слово покамъстъ виъсто книжнаго доколь вопреки обычаю тогдашнихъ стилистовъ, и т. д.

Отношеніе перевода Румовскаго къ латинскому подлиннику и къ французскому переводу наглядно выражается въ приводимыхъ отрывкахъ; мѣста, напечатанныя курсивомъ, находятся въ ближайшей связи съ французскимъ переводомъ.

Flagrantior inde vis, plures seditionis duces: et Vibulenus quidam gregarius miles, ante tribunal Blaesi adlevatus circumstantium humeris apud turbatos, et quid pararet intentos: «vos quidem, inquit, his innocentibus et miserrimis lucem et spiritum reddidistis, sed quis fratri meo vitam, quis fratrem mihi reddat, quem missum ad vos à Germanico exercitu, de communibus commodis, nocte proximâ jugulavit per gladiatores suos, quos in exitium militum habet atque armat? Responde, Blaese, ubi cadaver abjeceris? ne hostes quidem sepulturae invident: cùm oscu-

Delà s'accroît le trouble, les chefs s'en multiplient. Un certain Vibulenus, simple soldat. s'élevant sur les épaules de ses camarades, en face du tribunal, s'attire l'attention de ces forcenés. «Vous venez de rendre l'air et la lumière à des innocens opprimés; leur di-til, mais qui rendra la vie à mon frère? qui me rendra mon frère? L'armée de Germanie vous l'envoyait pour ce concerter avec vous sur nos intérêts communs. Blesus l'a fait égorger la nuit dernière par les gladiateurs qu'il tient auprès de sa personne, et qu'il arme pour massacrer les soldats. Réponds, Blesus,

lis, cum lacrymis dolorem meum implevero, me quoque trucidari jube, dum interfectos nullum ob scelus, sed quia utilitati legionum consulebamus, hi sepeliant»....

Haec audita, quanquam abstrusum, et tristissima quaeque maximè occultantem, Tiberium perpulêre, ut Drusum filium cum primoribus civitatis, duabusque praetoriis cohortibus mitteret, nullis satis certis mandatis, ex re consulturum: et cohortes delecto milite supra solitum firmatae: additur magna pars praetoriani equitis, et robora Germanorum, qui tum custodes imperatori aderant: simul praetorii prefectus Aelius Sejanus, collega Straboni patri suo datus, magnâ apud Tiberium auctoritate, rector juveni, et caeteris periculorum praemiorumque ostentator. Druso propinquanti, quasi per officium obviae fuêre legiones, non laetae, ut adsolet, neque insignioù as-tu jeté son corps? Les ennemis même laissent rendre les dernièrs devoirs aux morts. Lorsque j'aurai rassasié ma douleur en embrassant le corps de mon frère, en le baignant de mes larmes, fais-moi poignarder aussi, pourvu que mes camarades ensévelissent deux infortunés, dont l'unique crime est d'avoir soutenu les intérêts des légions»....

Quelque dissimulé que fût Tibère, surtout à l'égard des novelles fâcheuses, il résolut, en apprenant celle-ci, d'envoyer Drusus avec deux cohortes prétoriennes et les principaux de Rome en Pannonie, sans autre ordre que de prendre conseil des conjonctures. Il renforça l'escorte d'un nombre extraordinaire de gens d'élite, y joignit une grande partie de la cavalerie prétorienne, et les plus braves des Germains qui composaient alors sa garde. (Elius) Sejan, collègue de Strabon, son père, dans la charge de prefet du prétoire, et fort en crédit auprès de l'empereur, devait servir de gouverneur au jeune prince, et être regardé de tout le reste comme l'arbitre des fabus fulgentes, sed inluvie deformi, et vultu, quanquam moestitiam imitarentur, contumaciae propiores....

Sed Tiberius, vim principatûs sibi firmans, imaginem antiquitatis senatui praebebat, postulata provinciarun ad disquisitionem patrum mittendo. Crebrescebat enim graecas per urbes licentia atque impunitas asyla statuendi: complebantur templa pessimis servitiorum, eodem subsidio obaerati adversum creditores, suspectique capitalium criminum receptabantur. Nec ullum satis validum imperium erat coercendis seditionibus populi, flagitia hominum, ut caeremonias deûm protegentis. Igitur placitum, ut mitterent civitates jura atque legatos. Et quaedam, quod falsò usurpaverant, sponte omisêre: multae vetustis superstitionibus aut meritis in populum roveurs et des disgraces. Les légions, à l'approche de Drusus, vinrent au devant de lui, comme par honneur; mais au lieu de la joie et des ornemens militaires qu'on se pique à l'envi de faire briller en pareille conjoncture, elles ne présentaient rien que de sombre et de négligé, et quoiqu'elles affectassent de la tristesse, leurs visages annonçaient plutôt de la mutinerie....

Tandis que Tibère s'assurait la réalité du pauvoir suprême, il affectait de donner au sénat les apparences des anciennes prérogatives, et renvoyait les requetes des provinces à la décision des pères. La licence d'établir des asiles, ou de s'en attribuer impunément, se multipliait de jour en jour dans les villes de la Grèce. Les temples se remplissaient de tout ce qu'il y avait de scélerats parmi les esclaves: les débiteurs s'y dérobaient à leurs créanciers; les coupables, à la justice. Il n'était point d'autorité capable de refréner une populace qui s'armait en faveur du crime des hommes, comme pour le culte des dieux. Les cités eurent donc ordre d'envoyer leurs titres avec

manum fidebant. Magnaque hujus diei species fuit, quo senatus beneficia, sociorum pacta, regum etiam, qui ante vim romanam valuerant, decreta, ipsorumque numinum religiones introspexit; libero, ut quondam, quid firmaret mutaretve...

des députés. Quelques unes renoncèrent d'elles mêmes à des droits qu'elles avaient usurpés; mais legrand nombre compta sur l'authenticité de ses traditions. ou sur des services envers nous. Ce jour fut vraiment glorieux au sénat: jour où les bienfaits de nos ancêtres, les traités avec nos alliés, les édits des rois maîtres de ces pays avant nous, et le culte même des dieux. furent soumises à la discussion des pères, pleinement libres, comme autrefois, de confirmer ou d'abolir ce qu'ils jugeraient à propos....

## Переводъ Румовскаго:

«От сего мятеж усиливается, число предводителей умножается. Нѣкто Вибуленъ, предъ судилищемъ Блеза, ставши на плеча мятущихся и ожидающихъ конца сего пріуготовленія, вѣщаетъ: вы симъ невиннымъ и несчастнымъ возвратили свѣтъ и свободу; но кто возвратитъ жизнь брату моему, а мнѣ брата, который отъ войска, въ Германіи находящагося, отправленъ былъ къ вамъ для совѣщанія объ общихъ пользахъ, и въ прошедшую ночь убитъ отъ бойцовъ, которыхъ легатъ при себѣ содержитъ, и вооружаетъ на погибель нашу? Отвѣтствуй, Блезъ, гдѣ ты повергъ трупъ брата моего? И враги дозволяют отдавать послюдий долг мертвымъ. Когда объятіями тѣла брата моего и слезами утолю скорбь мою, тогда вели убить меня, лишь бы только товарищи мои погребли тѣла убіенныхъ, коимъ вмѣнено въ беззаконіе одно то, что пеклися о пользѣ легіоновъ....

Сколько Тиверій ни быль скрытень, а нашпаче въ печальныхъ обстоятельствахъ, однако извъстія сія принудили его отправить сына своего Друза съ главнъйшими изъ гражданъ и съ двумя преторіанскими когортами, ничего не предписывая, какт только, чтобы приняль мітры смотря по обстоятельствамь. Когорты сія подкрѣпилъ больше обыкновеннаго отборными воинами, присовокупилъ немалую часть преторіанской конницы и сильнѣшихъ германцевъ, охранительное войско тогда составляющих. Бывшій въ великой довъренности у Тиверія и пріобщенный отцу своему Страбону Элій Сеянъ, префектъ преторіанскаго воинства, младому Друзу данъ наставникомъ, от котораго воли должны были зависьть награжденія и наказанія. Приближающемуся Друзу исходять во стретеніе легіоны, аки бы для оказанія почести, но вижето радости, какъ бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, и вижето воинских украшеній, отличаются отвратительною неопрятностію, и хоти показывали видъ печальный, но больше непокорливость นระสะภรคนกัน....

Тиверій, утверждая себ' верховную власть, обольщаль сенатъ видомъ древняго правленія, отсылая требованія провинцій на его разсмотрѣніе. Своевольство и ненаказанность строить убъжища въ греческихъ городахъ день от дня умножалися. Храмы наполнялися элейшими рабами; должники укрывались въ нихъ отъ своихъ заимодавцевъ, и уголовные преступники туда же были пріемлемы. Никакая власть довольно сильна не была укротить волненія народа, беззаконія, аки богослуженіе, защищающаго. Почему заблагоразсуждено, чтобы города прислали нарочныхъ и права свои на построеніе. Нѣкоторые изъ нихъ самовольно отреклися отъ того, что ложно себъ присвоили; многіе полагали надежду на древнія суевтрія или на заслуги, римскому народу оказанныя. Великъ день сей былъ для сената, въ который благотворенія предковъ своихъ, договоры съ союзниками, постановленія царей, прежде римлянъ обладавшихъ, и самое богопочитаніе разсматриваль съ полною властію, какъ прежде сего бывало, утверждать или перемѣнять, что заблагоразсудить... 161).

Первое мѣсто между переводами Румовскаго съ французскаго занимають письма Эйлера о различныхъ предметахъ физики и философіи къ німецкой принцессі, Ангальть-Дессау, племянницѣ прусскаго короля 162). Въ письмахъ Эйлера находится превосходная картина умственной жизни того времени; содержание ихъ весьма разнообразно: въ нихъ сообщается много въ высшей степени важныхъ и любопытныхъ данныхъ и соображеній, относящихся къ области наукъ естественныхъ, математическихъ и философскихъ. Съ необычайною простотою и наглядностью Эйлеръ объясняетъ понятія пространства, скорости, свойства звука, свъта, и т. п., приводя множество общедоступныхъ примъровъ п доказательствъ. Система міра, законы движенія свѣтилъ, явленія электричества и цѣлая вереница научныхъ вопросовъ затронуты въ длинномъ рядъ бъглыхъ, но мастерскихъ очерковъ. Въ области философіи Эйлеръ говорить о предметахъ, имъвшихъ особенное значение и живой интересъ для мыслящихъ людей того времени: о духовномъ и физическомъ началѣ въ человъкъ, о свободной воль, о существенных особенностях господствовавшей тогда философіи Лейбница и Вольфа и т. д.

Обнимая своею геніальною мыслію всю совокупность силь и законовъ природы, на сколько это возможно для человѣческаго ума, Эйлеръ не сочувствуетъ одностороннимъ ученымъ, отрицающимъ все, что не вкладывается въ узкія рамки ихъ спеціальности, и смѣется надъ мечтателями, самонадѣянно толкующими о вещахъ, далеко превышающихъ ихъ скудное разумѣніе. Есть люди, — говоритъ онъ — которые кричатъ, что глазъ человѣческій устроенъ изъ рукъ вонъ плохо, и вообще недовольны тѣмъ, что при мірозданіи не обращались къ нимъ за совѣтомъ: тогда бы многое было создано не въ примѣръ лучше. Но оказывается, что если устроить глазъ такъ, какъ желаютъ эти умники, то вмѣсто ясныхъ изображеній получались бы на сѣтчатой оболочкѣ какія-то пятна, и человѣкъ не могъ бы ничего разглядѣть... Невѣрность сужденій и выводовъ — замѣчаетъ Эйлеръ — часто происходитъ отъ того, что требуютъ одного только рода доказа-

тельствъ, и остаются глухи и слѣпы ко всѣмъ другимъ. Этотъ недостатокъ обыкновенно встрѣчается у одностороннихъ химиковъ, анатомовъ и физиковъ, которые всѣ ушли въ свои опыты. Все то, чего они не могутъ разложить въ ретортахъ или разрѣзать ножемъ, не производитъ на ихъ умъ никакого впечатлѣнія. Сколько бы имъ ни говорили о свойствахъ и существѣ души, они соглашаются только съ тѣмъ, что поражаетъ ихъ внѣшнія чувства, и т. д.

Весьма замѣчательно воззрѣніе Эйлера на языкъ, какъ на существенное и основное начало не только для передачи мыслей, но и для образованія ихъ и внутренняго развитія: въ самомъ актѣ мышленія слова положительно замѣняютъ собою понятія. Говоря объ относительномъ совершенствѣ языковъ, Эйлеръ замѣчаетъ, что въ русскомъ языкѣ не было слова для выраженія суда, правосудія. А до какой степени это понятіе, по мнѣнію Эйлера, было въ жизни, можно видѣть изъ объясненія, даннаго имъ прусской королевѣ. Воротившись изъ Россіи, гдѣ пережилъ тяжелыя времена бироновщины, Эйлеръ, при первомъ представленіи ко двору, на всѣ вопросы отдѣлывался краткими, односложными отвѣтами. На вопросъ королевы, отчего онъ не хочетъ съ нею говорить, Эйлеръ отвѣчалъ: parce que je viens d'un pays оù, quand on parle, on est pendu 163).

Приводимъ, въ подлинникѣ Эйлера и въ переводѣ Румовскаго, нѣсколько мѣстъ изъ писемъ, въ которыхъ говорится о значеніи языка <sup>184</sup>).

Le langage est nécessaire aux hommes, non seulement pour se communiquer leurs sentimens et leurs pensées, mais aussi pour cultiver leurs propre esprit et étendre leur propres connaissances. Si Adam avait été laissé tout seul dans le paЯзыкъ нуженъ для человѣка не только для того, чтобъ другимъ сообщать свои чувства и мысли, но и для удобренія разума и распространенія своихъ знаній. Ежели бы Адамъ одинъ былъ въ раю, то безъ помощи языка пребылъ бы въ глубо-

radis, il serait resté dans la plus profonde ignorance sans le secours d'un langage. Le langage lui aurait été nécessaire non tant pour marquer de certans signes les objets individuels qui auraient frappé ses sens, mais principalement pour marquer les notions générales qu'il en aurait formé par abstraction, afin que ces signes tinssent lieu dans son esprit des ces notions mêmes.

....Un langage est aussi nécessaire aux hommes pour poursuivre et cultiver leurs propres pensées, que pour se communiquer avec les autres. Pour prouver cela, je remarque d'abord que nous n'avons presque point de mots dans les langues, dont la signification soit attachée à quelque objet individu. Si chaque cerisier, qui se trouve dans une contrée toute entiere, avait son propre nom, de même que chaque poirier et en général chaque arbre individu, quel monstre de langage n'en resulterait il pas? Si je devais employer un mot particulier pour marquer chaque feuille de papier que j'ai dans mon bureau, ou que je donnasse par комъ незнаніи. Языкъ ему потребень бы быль не столько для отличенія знаками вещей, чувства его поражающихъ, сколько для означиванія общихъ понятій, которыя бы онъ отъ того пріобрѣлъ, чтобъ сіи знаки уму его служили вмѣсто самыхъ познаній.

... Рѣчь человѣческому роду равно нужна для продолженія и совершенства мыслей своихъ, какъ для сообщенія ихъ другимъ. Чтобъ сіе доказать, вопервыхъ примѣчаю, что ни въ стан итроп азыка смодотом словъ, которыхъ бы знаменованіе сопряжено было съ нераздѣльнымъ предметомъ. Ежели бы всякая вишня и груша, которыя въ какомъ нибудь пространствѣ находятся, и каждое особливое дерево имѣли особливое для себя имя, то коль чудный и странный отъ того произошель бы языкъ? Если бы я для каждаго листа бумаги, находящагося на столѣ моемъ, лолженъ былъ имѣть особливое слово и имъ называть, то бы caprice à chacune un mot à part, cela me serait aussi peu utile à moi-même qu'aux autres. C'est donc faire une desription fort imparfaite des langues, que de dire que les hommes ont d'abord imposé à tous les objets individus certains noms pour leur servir de signes, mais les mots d'une langue signifient des notions générales et on y en trouvera rarement un, qui ne marque qu'un seul être individu.

L'essentiel d'une langue est plutôt, qu'elle contienne des mots pour marquer des notions générales, comme le nom d'arbre répond à une prodigieuse multitude d'êtres individus. Ces mots servent non seulement à exciter chez d'autres, qui entendent la même langue, la même idée, que j'attache à ces mots, mais ils me sont d'un grand secours pour me représenter à moi-même cette idée. Sans le mot d'arbre pour me représenter la notion d'un arbre je devrais m'imaginer. à la fois un cerisier, un poirier, un pommier, un sapin etc., et en tirer par abstraction ce qu'ils ont de commun, ce qui fatiguerait сіе какъ для меня, равно и для другихъ было бы безполезно. Посему, утверждающіе, что человѣкъ съ самаго начала всѣмъ нераздѣльнымъ предметамъ далъ для различія ихъ особыя имена, о языкахъ разсуждаютъ несовершенно; ибо слова каждаго языка означаютъ общія знанія, и рѣдко можно найти такое слово, которое бы означало одну особливую вещь.

Существо языка наппаче въ томъ состоитъ, чтобъ въ немъ были слова для различія общихъ понятій; такъ напримѣръ слово дерево соотвътствуетъ преужасному множеству нераздъльныхъ. Слова сіи споспъшествуютъ не только къ произведенію въ другихъ, языкъ разумѣющихъ, той же мысли, которую я съ оными соединяю; но и самому мнѣ подають помощь въ воображении онаго понятія. Безъ слова дерево, чтобъ вообразить самому себть общее понятіе о деревѣ, я бы былъ представить долженъ вдругъ вишню, грушу, яблонь, сосну и проч., и помощію отдъленія произвесть оттуда то,

beaucoup l'esprit et conduirait aisément à la plus grande confusion. Mais dès que je me suis une fais déterminé à exprimer par le nom d'arbre la notion générale formée par abstraction, ce nom excite toujours dans mon âme la même notion sans que j'aie besoin de me souvenir de son origine; aussi pour la plupart le seul mot arire constitue l'objet de l'âme sans qu'elle se représente quelque arbre réele. De même le nom d'homme est un signe pour marquer la notion générale de ce que tous les hommes ont de commun entre eux et il serait très difficile de dire ou de faire le dénombrement de tout ce que cette notion renferme. Voudraiton dire que c'est un être vivant à deux pieds? un coq y serait aussi compris. Voudraiton dire que c'est un être vivant à deux pieds et sans plumes, comme le grand Platon l'a defini? on n'aurait qu'à dépouiller un coq de toutes ces plumes pour avoir un homme platonicien. Je ne sais pas si ceux-là ont plus de raison qui disent qu'un homme est un être vivant doué de raison: combien

что имъ всёмъ обще: что бы удручило разумъ, и удобно бы поводъ подало къ замѣщательству. Но какъ скоро я положилъ намфреніе чрезъ слово дерево изображать общее познаніе, чрезъ отдѣленіе пріобрѣтенное, то сіе слово въ душѣ моей произведеть всегда тоже познаніе безъ того, чтобъ нужно было на намять приводить его начало; и по большей части одно имя дерево составляетъ для души самый предметъ. Равнымъ образомъ слово человъкъ есть знакъ для изображенія всего того, что всѣ люди общаго между собою имѣютъ, и весьма бы трудно было исчислить все, что сіе познаніе въ себѣ заключаетъ. Подъ именемъ человѣка разумѣть ли животное, двѣ ноги имѣющее? пѣтухъ былъ бы въ томъ же числъ. Разумъть ли живущее безъ перья, но двъ ноги имфющее, какъ великій Платонъ определяль? ощипли пѣтуха, тогда ощипанный пѣтухъ будеть платоновъ человѣкъ. Я не знаю, справедливѣе ли тѣ думаютъ, кои утверждаютъ, что человѣкъ есть животное, разумомъ одаренное: сколь часто и сколь многія су-

de fois ne prenons nous pas pour des hommes des êtres sans que nous soyons assuré de leur raison? A la vue de l'armée je ne doute pas que tous les soldats soient des hommes quoique je n'aie pas la moindre preuve de leur raison. Vaudrais-je faire un dénombrement de tous les membres nécessaires pour constituer un homme? on trouverait toujours quelques hommes aux quels un, ou peut-être plusieurs, de ces membres manqueraient ou bien on trouverait quelque bête qui eût les mêmes membres. Donc en regardant l'origine de la notion générale d'un homme, il est presque impossible de dire en quoi cette notion consiste, et cependant tout le monde n'a aucun doute sur la signification de ce mot. La raison en est que chacun en voulant exciter dans son âme cette notion ne pense qu'au nom d'homme comme s'il le voyait écrit sur le papier ou qu'il en entendit la pronociation selon la langue de chacun. De là on voit que pour la plupart les objets de nos pensées ne sont pas tant les choses mêmes que les mots, dont ces

шества почитаемъ мы за людей, не увърены будучи о ихъ разумѣ? Когда я вижу войско, то не сомнъваюсь, чтобъ всъ солдаты не одарены были разумомъ, хотя никакого не имѣю о томъ доказательства. Хотълъ ли бы кто исчислять всё нужные члены, человъка составляющіе? Нашлося бы всегла нѣсколько людей, у коихъ нѣкоторыхъ, и можетъ быть многихъ, членовъ не достаетъ, или бы нашелся скоть, который имъетъ тъ же самые члены. Посему, взирая на источникъ общаго познанія о человѣкѣ, почти невозможно сказать, въ чемъ состоитъ сіе познаніе; между тёмъ никто не имъетъ никакого сомнѣнія о знаменованіи сего слова. Причина тому та, что всякъ, желая возбудить въ душъ сіе понятіе, не иначе думаетъ о словѣ человъкъ, какъ будто бы оное видѣлъ на бумагѣ написанное или бы слышалъ произносимое. Отсюла наипаче происходитъ, что по большей части предметы нашихъ помышленій не столько суть самыя вещи, сколько слова, которыми въ языкѣ сіи вещи означаются, что не мало споchoses sont marquées dans la langue: et cela contribue beaucoup à faciliter notre adresse à penser.

Une langue est toujours plus parfaite, quand elle est en état d'exprimer un plus grand nombre de notions générales formées par abstraction. C'est à l'egard de ces notions qu'il faut juger de la perfection d'une langue. Autrefois on n'avait pas dans la langue russe un mot pour marquer ce que nous nommons justice: c'était sans doute un grand défaut puisque l'idée de la justice est très importante dans un grand nombre de jugemens et de raisonnemens et qu'on ne saurait presque penser la chose même sans un mot qui v est attaché; aussi a-t-on suppléé à ce défaut en introduisant un mot russe qui signifie justice.

спѣшествуетъ искусству раз-

Тотъ (языкъ) всегда совершеннъе, на которомъ можно изобразить большее число общихъ понятій, посредствомъ отдѣленія пріобрѣтенныхъ. По познаніямъ сего рода должно разсуждать о совершенствъ языка. Прежде сего въ русскомъ языкѣ не было слова изобразить то, что мы на французскомъ называемъ justice: и безъ сомнѣнія недостатокъ сей быль не маль, потому что понятіе о правосудій есть весьма важно во многихъ разсужденіяхъ, и что почти невозможно помыслить о самой вещи не им вя слова, которое бы съ оною сопряжено было; и для того потомъ дополненъ сей недостатокъ введеніемъ россійскаго слова, justice означающаго.

Письма Эйлера высоко цёнились какъ его современниками, такъ и позднёйшими поколёніями людей образованныхъ и любознательныхъ. Съ шестидесятыхъ годовъ прошлаго столётія и до сороковыхъ годовъ настоящаго, книга Эйлера, имёвшая обширный кругъ читателей въ различныхъ странахъ Европы, выдержала нёсколько изданій, и въ числё издателей были лица, занимающія въ наукѣ болѣе или менѣе видное мѣсто. Нёмецкіе

переводы выходили съ различными измѣненіями и дополненіями, составленными на основаніи новѣйшихъ открытій <sup>165</sup>). Ученые называютъ письма Эйлера образцовымъ произведеніемъ, излагающимъ съ необыкновенною ясностью важнѣйшіе вопросы механики, физики, астрономіи, оптики и т. д. <sup>166</sup>)

Въ русской литературъ письма Эйлера пользовались также большимъ успѣхомъ: переводъ Румовскаго нѣсколько разъ издавался втеченіе прошлаго столѣтія, а въ началѣ нынѣшняго предпринято было новое изданіе, приноровленное къ потребностямъ читателей и къ тогдашнему состоянію науки. Трудъ этотъ принялъ на себя академикъ по каоедрѣ химіи Захаровъ. По совѣту самого Румовскаго онъ руководствовался изданіемъ Кондорсе и де ла Кроа; сверхъ того онъ пользовался нѣмецкимъ переводомъ Криза, въ которомъ есть новыя письма, и прибавилъ отъ себя много примѣчаній и дополненій, относящихся къ физическимъ предметамъ 167).

Румовскій вмѣстѣ съ другими сочленами своими по академіи наукъ и по россійской академіи трудился надъ переводомъ съ французскаго обширнаго сочиненія Бюффона. Академики расположили свои занятія такимъ образомъ, что иную часть переводили двое, иную трое, чтобы скорѣе привести работу къ окончанію. Румовскій и Лепехинъ перевели на русскій языкъ первый томъ всеобщей и частной естественной исторіи Бюффона, заключающій въ себѣ исторію и теорію земли: здѣсь рѣчь идетъ о различныхъ системахъ міра, о разстояніи планетъ отъ солнца, о веществѣ солнца и планетъ, о происхожденіи слоевъ земныхъ, объ изобрѣтеніи компаса, и т. п.

Румовскій перевель съ французскаго похвальное слово Эйлеру, составленное Фуссомъ, которое, вмѣстѣ съ похвальнымъ словомъ Кондорсе, служило долгое время главнымъ источникомъ для біографическихъ свѣдѣній о знаменитомъ математикѣ, появлявшихся въ европейской литературѣ. Переводъ Румовскаго помѣщенъ въ первой части академическихъ сочиненій, выбранныхъ

изъ латинскаго изданія академіи наукъ — nova acta academiae petropolitanae  $^{168}$ ).

Въ переводахъ съ французскаго Румовскій вообще держался довольно близьо подлинника, уклоняясь отъ него только въ тъхъ случаяхъ, когда находилъ, что мысль выражена достаточно ясно. и не нуждается въ дальнейшихъ поясненіяхъ: поэтому онъ пропускалъ два-три слова, а иногда и цёлое предложеніе, если видъль въ немъ повторение того, что уже сказано въ предъидущемъ. Онъ старался быть особенно точнымъ въ переводъ словъ, употребляемыхъ въ смыслѣ болѣе или менѣе исключительномъ, им вющих в до н вкоторой степени значение терминовъ. Зам вчаемое иногда колебаніе объясняется тогдашнимъ состояніемъ нашей научной терминологіи. Не полагаясь на свои собственныя свідінія, онъ обращался къ людямъ, внолнѣ знакомымъ со всѣми подробностями той или другой отрасли, и если ему не удавалось добыть существующее, неведомо для него, въ русскомъ языке слово, то онъ позволяль себъ замънять его такимъ, какое, по его мнѣнію, согласно было съ сущностью обозначаемаго предмета. Въ письмѣ къ Миллеру, имѣвшему большой кругъ знакомствъ и сношеній съ людьми различныхъ слоевъ общества, Румовскій просить узнать отъ тёхъ, кому это должно быть извёстно, какъ называются порусски предметы, обозначаемые пофранцузски словами: cuvette, ecluses de retenue ou de reserve и ecluses de decharge. Не получивъ отвъта, перевелъ: ecluses de retenue ou de reserve — запасные слюзы, ecluses de decharge — отводные слюзы, а слово cuvette оставиль до поры до времени безъ перевода 169). Слово entendement переводитъ — разумъ; distraction — задумчивость; l'imputabilité — вмѣняемость; espritsforts — непокорнымъ разумомъ одаренные; idialistes, materialistes, egoistes — идеалисты, матеріалисты, эгоисты; l'harmonie préétablie — предопредѣленное согласіе; l'étendue — протяженіе; l'inertie — грубость; l'impénétrabilité — непроницаемость, пт. д.

Съ нѣмецкаго Румовскій перевель руководство къ астроно-

мическимъ наблюденіямъ, составленное академикомъ Шубертомъ. Въ предувъдомленіи къ своему переводу Румовскій говорить: «Руководство, г. академикомъ и кавалеромъ Фридерикомъ Өедоромъ Шубертомъ на нѣмецкомъ языкѣ изданное, отличается отъ протчихъ подобнаго рода сочиненій ясностію и подробностію такъ, что всякъ, следуя предписаннымъ въ ономъ правиламъ, не только можеть навыкнуть дёлать наблюденія, къ опредёленію долготы и широты міста служащія, но и вычислять оныя, зная первыя только основанія манематики. Ніть сомнінія, что знаменитому сочинителю ничего легче быть не могло, какъ приложить доказательства всёху правиль и дёйствій, здёсь показанныхъ; но для уразумѣнія оныхъ потребно бы было большее свѣдѣніе мавематики, особливо сферической тригонометріп, нежели какое онъ предполагаетъ въ читателъ. Желаніе оказать услугу соотчичамъ моимъ, по склонности или по должности упражненіями сего рода занимающимся, новодомъ было къпереводу сего сочиненія. И есть причина думать, что оно не безполезно будеть не только г. офицерамъ генеральнаго штаба, но и морскимъ, потому что употребление секстанта всякому изъ нихъ пзвъстно, п ръшение главной въ мореплавании задачи — изъ усмотръннаго разстоянія дуны отъ солица или зв'єзды найти долготу м'єста предложено здъсь съ отмънною подробностію». Переводъ Румовскаго вышель въ томъ же, 1803 году, какъ и нѣмецкій подлинникъ 170). Вообще Румовскій старался знакомить своихъ соотечественниковъ съ произведеніями иностранныхъ литературъ немедленно по появленіп этихъ пропзведеній въ подлининкѣ; первый томъ писемъ Эйлера вышелъ въ свъть въ 1768 году, п въ томъ же году явился и русскій переводъ Румовскаго.

Почти въ одно время съ изданіемъ своего перевода астрономическаго сочиненія Шуберта Румовскій представиль въ россійскую академію переведенную имъ также съ нѣмецкаго рѣчь Геллерта — о причинахъ преимущества древнихъ писателей предъ повъйшими, особливо въ стихотворствъ и краснорѣчіи.

Суду Румовскаго, какъ писателя съ многостороннимъ обра-

зованіемъ, подвергаемы были сочиненія и переводы, представляемые различными лицами въ академію наукъ. На томъ же основаніи его избирали редакторомъ журналовъ, и ввѣряли ему изданіе произведеній русскихъ писателей, составлявшихъ красу и гордость русской литературы.

Румовскій быль втеченіе нѣкотораго времени редакторомъ Академическихъ извѣстій — журнала, къ которому русское общество отнеслось съ большимъ сочувствіемъ; впослѣдствіи, онъ былъ редакторомъ Новыхъ ежемѣсячныхъ сочиненій, занимающихъ видное мѣсто въ исторіи нашей журналистики восьмиадцатаго столѣтія <sup>171</sup>).

Въ 1784 году Румовскому вмѣстѣ съ Лепехинымъ и Озерецковскимъ поручено было приступить къ изданію второй и слѣдующихъ частей новаго собранія сочиненій Ломоносова, и канцелярія академіи наукъ обязана была доставить издателямъ всѣ матеріалы и бумаги Ломоносова, которые находились въ ея вѣдѣніи 172).

Наконецъ, при обозрѣніи литературной дѣятельности Румовскаго надо упомянуть и о томъ, что по обычаю того времени онъ въ молодыя лѣта писалъ и стихотворенія, и по свидѣтельству Новпкова «весьма изрядныя», хотя они и не появлялись въ печати. Непзвѣстно, какъ думалъ онъ впослѣдствіи о стихотворствѣ, какъ предметѣ занятій, но о русскихъ стихотворцахъ Румовскій былъ вообще весьма невысокаго мнѣнія, какъ можно заключить изъ слѣдующаго его отзыва: «молодые люди требуютъ одобренія, но ежели одобренія дѣланы будутъ по ихъ предразсудкамъ и по высокимъ о себѣ мыслямъ, то они, возмечтавъ о достопнствахъ своихъ, перестанутъ напрягать силы разума своего, и останутся навѣкъ полуучеными: мы видимъ живой сему примѣръ въ россійскихъ стихотворцахъ» 173).

#### VIII.

Изъ предложеннаго обзора можно впдеть, что Румовскій обладаль всемп условіями для вступленія въ избранное общество

ревнителей русскаго языка и словесности. При учрежденіи россійской академіи Румовскій пользовался почетною изв'єстностью въ литературномъ кругу, какъ просв'єщенный писатель, представившій образцы ученаго краснор'єчія, влад'євшій вм'єст єсь т'ємъ и стихомъ, какъ авторъ общедоступныхъ статей научнаго содержанія, какъ переводчикъ писемъ Эйлера и какъ отличный знатокъ отечественнаго и иностранныхъ языковъ. Такія силы нужны были для академіи, и потому весьма естественно, что Румовскій является въ ней съ самаго ея основанія. Въ списк членовъ академіи наукъ, вступившихъ въ россійскую академію и провозглашенныхъ въ день ея открытія, первымъ пом'єщенъ «Степанъ Яковлевичъ Румовскій, профессоръ астрономіи санктпетербургской императорской академіи наукъ и королевской стокгольмской академіи наукъ членъ, надворный сов'єтникъ».

Втеченіе почти тридцати л'єть, до самой кончины своей, Ручовскій быль членомъ россійской академіи и, несмотря на свои гъта и многосложныя занятія, добросовъстно и неутомимо псполіяль всё обязанности, всё порученія, возлагаемыя на него акацеміею. Во времена Румовскаго россійская академія занималась составленіемъ словарей, словопроизводнаго и азбучнаго, изданіемъ переводовъ и ежемѣсячныхъ сочиненій, разборомъ трудовъ, представляемыхъ для соисканія наградъ, и т. д. И во всёхъ этихъ занятіяхъ Румовскій принималь самое видное участіе. Разсмотрѣніе словарей и грамматики, по мѣрѣ окончанія подготовительныхъ работъ, потребовало длиннаго ряда засъданій, на которыя ушли цёлые года, и Румовскій постоянно присутствоваль при обсуждении вопросовъ грамматическихъ и словарныхъ, относясь къ нимъ съ полнымъ вниманіемъ и готовностью помогать успѣшному ходу дѣла и своимъ личнымъ трудомъ — собираніемъ и объясненіемъ матеріаловъ, и разумнымъ советомъ. Румовскій быль деятельным членомь всёхь важнейшихь отдёловь, какъ постоянныхъ, такъ и временныхъ, по общимъ и частнымъ вопросамъ, относящимся къ кругу предметовъ, занимавшихъ ученолитературное общество. Не преувеличивая заслугъ Румовскаго,

но и не умаляя ихъ, можемъ сказать, что Румовскій былъ украшеніемъ россійской академіи втеченіе трехъ періодовъ ея существованія. Труженикъ по призванію и уб'єжденію, онъ работаль съ искреннею любовію къ наукт и литературт и съ тою неослабѣвающею энергіею, которая отличаеть людей недюжинныхъ. Въ обращени его съ фактами языка заметны отчасти пріемы математика и натуралиста: для выясненія истины онъ производить своего рода наблюденія надъ языкомъ, сопоставляя съ большою осторожностью черты общія и однородныя и не позволяя себѣ произвольныхъ догадокъ и предположеній. Подобно тому какъ въ вопросахъ математики и физики онъ поверялъ свои воззрѣнія изслѣдованіями и наблюденіями другихъ, такъ и въ области филологіи онъ представляль свои недоумьнія на судъ сочленовъ и, убъдившись въ невърности защищаемаго имъ мнънія, отказывался отъ него, и соглашался со взглядомъ противоположнымъ. Оставаясь въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ на общемъ уровнѣ филологическихъ и литературныхъ понятій того времени, Румовскій возвышался надъ ними научною основательностью своихъ соображеній и требованій; онъ сознаваль необходимость обращаться къ исторіи языка, приводиль свид'ьтельства изъ древнихъ и старинныхъ памятниковъ, и для объясненія свойствъ и корней русскаго языка указываль на родственные ему языки славянскіе. Въ литературныхъ сужденіяхъ Румовскаго слышится голосъ человъка мыслящаго, щедро надъленнаго здравымъ смысломъ, и витстт съттит проглядываетъ иронія, которая составляла одну изъ особенностей его мысли, обнаруживаясь во многомъ, что выходило изъ подъ его пера - отъ задушевной переписки съ друзьями до офиціальныхъ бумагъ, отправляемыхъ въ различныя в домства.

О степени очевидной, бросающейся въ глаза, исправности Румовскаго въ исполненіи обязанностей, принятыхъ имъ на себя добровольно, можно судить уже по самой цифрѣ посѣщенія имъ академическихъ засѣданій. Съ 1783 по 1796 годъ онъ былъ въ 280 засѣданіяхъ; съ 1797 по 1804 годъ посѣщалъ академію

весьма усердно, бывая почти во всёхъ ея собраніяхъ; всего рёже бываль въ академіи въ 1805 и въ 1806 годахъ, а съ 1807 и до 1812 года число посёщеній его постепенно увеличивается: въ 1809 году онъ былъ двадцать четыре раза, въ 1810 — двадцать шесть, въ 1811 — тридцать два. Послёдній разъ онъ былъ въ академіи 8 іюня 1812 года — за мёсяцъ до своей смерти.

Первымъ шагомъ къ осуществленію предпріятія, которымъ новая академія открыла свои дѣйствія, было составленіе общаго, руководящаго плана для работъ по словарю; затѣмъ слѣдовало собраніе матеріаловъ, т. е. выборъ словъ и приведеніе ихъ въ порядокъ; наконецъ собранные матеріалы разрабатывались въ различныхъ отдѣлахъ, выбранныхъ изъ среды академиковъ.

Составленіе общаго плана толковаго словаря возложено было на Румовскаго, фонъ-Визина и трехъ сочленовъ ихъ по россійской академіи; планъ этотъ признанъ удовлетворительнымъ и вполнѣ соотвѣтствующимъ цѣли академіи въ отношеніи словаря <sup>174</sup>).

Румовскій принялъ на себя выборъ словъ изъ новгородскаго лѣтописца, изданнаго во второмъ томѣ продолженія древней россійской вивліовики <sup>175</sup>). Выборъ источника весьма удаченъ особенно потому, что изданіе это строго держится рукописи: уклоненіе отъ нея заключается въ томъ, что умный издатель разставиль знаки препинанія, чтобы скорѣе можно было добиться смысла, да тѣ слова, которыя написаны подъ титлами, напечатаны въ томъ видѣ какъ они выговариваются. Самъ Шлецеръ, не особенно щедрый на похвалы, весьма хорошо отзывается объ этомъ изданіи, говоря, что этотъ важный списокъ напечатанъ очень вѣрно <sup>176</sup>).

Румовскимъ же приведено въ порядокъ и доставлено въ академію собраніе словъ, начинающихся съ буквы  ${\rm E}^{\ 177}$ ).

Какъ человѣкъ необыкновенно дѣятельный, многосторонне образованный и ученый, Румовскій приглашаемъ былъ къ участію въ трудахъ различныхъ отдѣленій, называвшихся тогда

отрядами; онъ былъ членомъ отдѣловъ: объяснительнаго, техническаго, словопроизводнаго, областнаго, редакціоннаго и общаго, замѣнившаго собою почти всѣ другіе отдѣлы.

По утвержденіи общаго начертанія о словарѣ, составленнаго при участіи Румовскаго, образовано было три отдѣла: грамматикальный, объяснительный и издательный; и Румовскій вмѣстѣ съ сочленами своими по академіи наукъ избранъ въ отдѣлъ объяснительный, задача котораго состояла въ точномъ опредѣленіи смысла и значенія словъ и въ объясненіи ихъ сословами, примѣрами, и т. п. 178).

Въ толковомъ словарѣ должны были найти мѣсто многія слова, употребляемыя въ наукахъ, художествахъ, рукодѣліяхъ и ремеслахъ, а также и слова, служащія для названія предметовъ естественныхъ, которыя всѣ «одинъ человѣкъ въ понятіи своемъ вмѣстить не можетъ»: поэтому положено было образовать особый отдѣлъ для объясненія словъ техническихъ. Въ составъ этого отдѣла также вошелъ Румовскій, а равно и нѣкоторые другіе члены академін наукъ. Румовскій принялъ на себя объясненіе словъ, относящихся къ математикѣ и астрономіи 179).

При опредёленіи корней словъ встрёчались большія затрудненія касательно словопроизводства, и приходилось им'єть д'єло съ словами и формами, бол'є или мен'є древними, вышедшими изъ употребленія и потерявшими первоначальный смыслъ. Для устраненія этого неудобства учрежденъ былъ отд'єлъ съ ц'єлью вести подготовительныя работы по словопроизводству; онъ составплся изъ н'єсколькихъ членовъ россійской академіи, и первымъ изъ нихъ былъ Румовскій 180).

Въ академію поступали собранія словъ и отъ постороннихъ лицъ. Весьма цѣнный вкладъ сдѣланъ былъ маіоромъ Челищевымъ. Онъ представилъ въ академію собраніе словъ областныхъ, могущихъ замѣнить иностранныя. Для разсмотрѣнія этого любопытнаго сборника составленъ былъ отдѣлъ изъ трехъ членовъ, и первымъ названъ также Румовскій. Румовскій и его сотрудники нашли, что нѣкоторыя изъ словъ, собранныхъ Челищевымъ,

есть уже въ академическомъ словарѣ, а другія могутъ быть помѣщены въ немъ и замѣнить собою иностранныя слова, принятыя въ русскій языкъ <sup>181</sup>).

Для облегченія трудовъ по окончательной обработкъ и изданію словаря признано было необходимымъ составить комитетъ изъ нѣсколькихъ членовъ, которые бы «попечительствовали о приведеніи въ лучшій порядокъ объясненія словъ, и представивъ оныя на примѣчаніе и разсмотрѣніе академіи, соображали въ академіи утвержденное, и прилагали бы стараніе о изданіи словаря набѣло». Въ члены этого комитета, который названъ издательнымъ, избраны: Румовскій, Иноходцевъ и Озерецковскій «по извѣстному ихъ отличному знанію языка россійскаго и по пріобрѣтеннымъ познаніямъ въ разныхъ наукахъ». Румовскій и его сочлены сознавали, что вся обработка словаря, за исключеніемъ грамматическаго отдѣла, вся тяжесть труда падала на нихъ; но тѣмъ не менѣе не уклонялись отъ возлагаемой на нихъ обязанности, и въ запискахъ академіи неоднократно упоминается имя Румовскаго, какъ издателя той или другой части академическаго словаря 182).

Въ замѣнъ нѣсколькихъ прежнихъ отдѣловъ составленъ былъ новый отдѣлъ изъ десяти членовъ, разсматривавшій все, что было приготовлено совокупными трудами академиковъ; благодаря его заботливости, устранены многія затрудненія и обезпечивался все болѣе и болѣе успѣхъ важнаго академическаго предпріятія <sup>188</sup>).

Блестящій успѣхъ этимологическаго словаря, изданнаго россійскою академією, послужиль поводомъ къ тому, что Румовскій, какъ одинъ изъ издателей, призванъ былъ къ новому труду — къ участію въ составленіи словаря азбучнаго, т. е. такого, въ которомъ слова расположены не по порядку корней, а по порядку начальныхъ буквъ, общепринятому въ азбукѣ. Сотрудниками Румовскаго по изданію новаго словаря были также его сочлены по академіи наукъ, бывшіе вмѣстѣ съ тѣмъ членами россійской академіи. Имъ и Озерецковскимъ составлено предварительное начертаніе или планъ словаря, расположеннаго по азбучному порядку. Онъ былъ членомъ комитета, на который главнымъ образомъ

возложено было все веденіе дёла. Комитеть должень быль «заниматься разсматриваніемь трудовь, сочинителями словаря доставляемыхь, поправленіемь, гдё будеть нужно, опредёленій и пополненіемь опущенныхь знаменованій, словь, реченій и пословиць» и т. д. Румовскій названь первымь въ числё академиковь, которые приносять особенную пользу обществу и которыхъ «трудолюбію, раченію и усердію академія одолжена, что новоиздаваемый россійскій словарь, какъ азбучнымь своимъ расположеніемь, такъ и вновь учиненными поправками и пополненіями, гораздо противу прежняго исправнёйшій, къ употребленію способнёйшій, и слёдственно полезнёйшій, приведень къ окончанію и въ академію представлень». Румовскій сообщиль для словаря объясненіе словь и реченій, начинающихся съ буквы О, приведя ихъ въ азбучный порядокъ и сдёлавъ различныя исправленія и дополненія 184).

Не подлежить сомнѣнію, что присутствіе Румовскаго въ собраніяхъ россійской академіи приносило существенную пользу дѣлу. Онъ принималь живое участіе въ академическихъ совѣщаніяхъ и преніяхъ, не любилъ оставлять вопроса нерѣшеннымъ, вдумывался въ него и представляль на судъ собранія свои соображенія, подкрѣпляя ихъ фактическими доказательствами и примѣрами. Румовскій высказывался по всѣмъ спорнымъ вопросамъ, возникавшимъ въ собраніяхъ при чтеніи листовъ словаря и грамматики, — отъ опредѣленія корней и смысла словъ до мелкихъ подробностей и пріемовъ при обозначеніи той или другой формы.

Въ первоначальной редакціи словаря глаголь алчу названъ недостаточнымъ; но нѣкоторые изъ членовъ находили, что было бы правильнѣе считать его сокращеніемъ неупотребительнаго глагола алкаю и спрягать по образцу плачу, плакаль, и т. д. Румовскій привель нѣсколько примѣровъ въ такомъ родѣ:

сижу, сидъть — сажаю, сажать. вижу, видъть — видаю, видать. паду, пасть — падаю, падать, и проч.

1 0

На основаніи подобныхъ прим'єровъ онъ полагалъ, что алкать должно производить отъ алкаю. Глаголъ же алчу им'єсть въ неопредѣленномъ наклоненіи алкнуть, подобно тому какъ

```
каплю — капнуть, а капаю — капать.
кличу — кликнуть, а кликаю — кликать.
движу — двинуть, а двигаю — двигать.
```

Или же оба глагола *алчу* и *алкаю* имѣютъ одинаковое неокончательное наклоненіе *алкать*, подобно тому какъ

> стражду и страдаю — страдать. жажду и жаждаю — жаждать. прячу и прятаю — прятать.

Есть и такіе глаголы — продолжаль онъ — по примеру коихъ алкать можно бы производить отъ алчу, а именно: ворчу — ворчать; торчу — торчать; рычу — рычать и рыкнуть, и проч. Но эти глаголы въ неопредъленномъ учащательномъ, или кончащемся на ать, имъють ударение на томъ слогъ, на который падаеть оно въ первомъ лицѣ изъявительнаго настоящаго времени. Исключение составляють немногие сомнительные глаголы и глаголы сложные, въ которыхъ удареніе иногда переносится на другой слогъ, преимущественно въ тѣхъ случаяхъ, когда въ составъ сложнаго глагола входитъ частица вы, какъ напримъръ: сушу — высушить, я т. п. Наконецъ, глаголы: верчу, трачу, кричу, стучу, имъющіе въ прошедшемъ времени вертал, тратиль, кричаль, стучаль, показывають, что не во всёхъ глаголахъ чу перемѣняется въ прошедшемъ времени на ка. Все это склоняло Румовскаго къ тому мижнію, что алкать справедливке производить отъ алкаю, нежели отъ алчу 185).

При распредълени матеріаловъ, вошедшихъ въ составъ второй части этимологическаго словаря, глаголъ имаю поставленъ былъ подъ буквою Е на томъ основаніи, что онъ происходить отъ глагола емлю. Румовскій возражалъ противъ этого, и собраніе, вникая въ производство временъ того и другаго глагола и

согласно съ доказательствами, представленными Румовскимъ, положило: глаголъ *имаю* поставить подъ буквою И, какъ самостоятельный, со всёми его производными.

По поводу тёхъ же глаголовъ Румовскій сообщилъ собранію, что онъ, перебирая всё глаголы, зависящіе отъ емлю и имаю, нашель только два глагола, а именно вынимаю и пронимаю, которые представляють нёкоторое препятствіе для соединенія глаголовъ емлю и имаю, ибо выемлю и проемлю или вовсе не находятся въ славянскихъ книгахъ или по крайней мёрё до сихъ поръ не отысканы. Поэтому онъ и предлагалъ на рёшеніе собранію, какъ поступить въ настоящемъ случаё: поставить ли глаголы выемлю и проемлю съ замёчаніемъ, что они неупотребительны, или же, совсёмъ ихъ опуская, внесть въ своемъ мёстё глаголы вынимаю и пронимаю съ ихъ производными. Собраніе рёшило—поставить, потому что есть слова: выемка, выемный, проемъ, проемный, и проч. 188).

Румовскій предлагаль, чтобы глаголь шествую, производимый отъ прошедшаго времени глагола иду, поставить самостоятельнымь къ буквѣ Ш, подобно глаголу шагаю. Собраніе согласилось съ этимъ; но передумавши дѣло, положило глаголъ шествую оставить попрежнему при глаголѣ иду на слѣдующихъ основаніяхъ:

- 1) Глаголъ шествую происходить отъ слова шествіе, а слово шествіе происходить отъ шеля.
- 2) Что глаголъ шествую не есть коренной, доказывають всѣ сложныя слова, которыя должны бы отъ него происходить, напримѣръ: восшествіе, зашествіе, отшествіе, пришельствіе <sup>187</sup>), ибо «глаголъ сей тѣхъ значеній не имѣетъ, и не имѣетъ сложности съглаголами, отъ коихъ бы оныя слова произвести должно».
- 3) Всѣ глаголы на *ствую* производятся отъ именъ на *ство* или *ствіе* или отъ другихъ, неимѣющихъ такого окончанія, какъ напримѣръ: отъ слова *блаженство* происходитъ *блаженствую*, отъ слова *слъпота слъпотствую*, и проч. <sup>188</sup>).

Въ свою очередь Румовскій иногда самъ признаваль невър-

нымъ свое прежнее мнѣніе, глубже вдумываясь въ предметъ, и взвѣшивая доводы противниковъ. Допуская, что глаголъ помню съ его производными должно производить отъ глагола мню, онъ предлагалъ вмѣстѣ съ тѣмъ считать слово память самостоятельнымъ и производить отъ него слово памятую и другія. Но въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій Румовскій заявилъ, что онъ отступаетъ отъ своего прежняго мнѣнія, находя основательнымъ производство словъ помню, память и др. отъ глагола мню 189).

При чтеніи замѣчаній на словарь, сдѣланныхъ членами, Румовскій предложилъ, чтобы въ прошедшихъ временахъ глаголовъ, въ особенности сложныхъ, въ которыхъ удареніе нерѣдко переходитъ на другой слогъ, писать эти времена не сокращенно, но прописью, и ставить на нихъ удареніе, чтобы иностранцы, которые будутъ пользоваться нашимъ словаремъ, могли и въ настоящемъ случаѣ произносить слова правильно; напримѣръ: иду́ — выхожу́, вышелъ; сказываю — высказываю, высказалъ, и проч. Собраніе постановило — принять это предложеніе и слѣдовать ему при изданіи словаря.

Такимъ же образомъ одобрено и принято къ руководству замѣчаніе Румовскаго, что въ словарѣ слѣдовало бы помѣщать будущее время глаголовъ вътѣхъ случаяхъ, когда глаголы, особенно сложные, имѣютъ не одно только будущее простое, или же когда будущее производится не по обыкновеннымъ правиламъ, напримѣръ: заброжу, забреду; набраживаюсь — наброжусь; выбрасываю, выброшу и выбросаю, и проч. 190).

Въ отношеніи къ спорному вопросу о правописаніи предлоговь, долго запимавшему россійскую академію, Румовскій быль того мийнія, что слідуеть держаться пачала словопроизводства, а не произпошенія. Онъ писаль въ академію: «Къ причинамъ утверждающихъ, что во всіхъ словахъ сложныхъ съ предлогами без, воз или вз, из, низ, раз и пр. лучше слідовать словопроизводству, нежели произношенію, присовокупить еще честь имію, что ежели въ одномъ случай слідовать произношенію, то основательно можно требовать, чтобы и въ другихъ случаяхъ оному

было следовано. И потому, вмёсто: предтеча, подтвердить, подтереть, предъ тобою, подъ тобою и пр., должно писать: премтеча, помтвердить, помтереть, премъ тобою, помъ тобою и пр. Вообще почти всѣ гласную букву о выговаривають такъ, что въ произношении сливается она съ буквою а, и многіе оную совершенно какъ а произносять, выключая тѣ случаи, когда на букву о падаетъ удареніе. Посему, утверждающіе, что слова съ предлогами без, воз, низ, раз и пр. должно писать следуя произношенію, могуть требовать, чтобы вмісто о везді писано было а. По симъ причинамъ и по тъмъ, кои во мнъніи, присланномъ ко мнѣ изображены, я такого мнѣнія, что въ правописаніи должно слѣдовать словопроизводству, а не произношенію». Выражая подобное мивніе при изданіи новаго академическаго словаря, Румовскій защищаль начало, котораго держалась академія въ своемъ первомъ словарѣ, печатая: източникъ, изтреблять, разкрыть, а не источникъ, истреблять, раскрыть, и т. п.

Соображая грамматическія правила о производств'є прошедшихъ временъ въ глаголахъ, Румовскій предложилъ собранію, не удобн'є ли будетъ производить ихъ отъ неокончательнаго наклоненія: неопред'єленнаго, совершеннаго и многократнаго. Собраніе, войдя въ разбирательство этого д'єла, признало, что такое производство бол'є подходитъ къ свойству языка и правиламъ любомудрія, опред'єлило: перед'єлать упомянутое производство отъ неокончательнаго наклоненія, возложивъ это на члена академіи, занимающагося, по ея порученію, составленіемъ русской грамматики <sup>191</sup>).

Поводомъ къ разногласію въ академическомъ собраніи послужило слово важу съ производными отъ него вваживаю, приваживаю, поваживаю и др. Для объясненія смысла этого слова, означающаго приманиваю, пріучаю, приведены примѣры изъ никоновской лѣтописи и ратнаго устава: любовію вадяще его; что мя привадили; воинскіе люди на то вадились, и т. д. Нѣкоторымъ казалось, что всѣ подобныя слова могутъ быть произведены отъ глагола вожу. Но Румовскій, сравнивая будущія времена глаголовъ веду и важу, особенно же производныхъ отъ нихъ, нашелъ большое различіе: веду — поведу, введу, буду водить, и проч.; важу — вважу, приваживаю, поважу, и т. д., и вслѣдствіе этого признавалъ неоспоримымъ существованіе глагола важу въ значеніи пріучаю, приманиваю. Согласно съ мнѣніемъ Румовскаго, слово важа признано кореннымъ, а производными отъ него — слова: повадить, привадить, ввадить, повадка, и др. 192).

Опредёленіе корня слова воскресеніе было предметомъ долгихъ и оживленныхъ преній. Съ своей стороны Румовскій высказаль мивніе следующаго содержанія: «Въ россійскомъ языкъ—говорить онъ — глаголамъ воскресаю и воскрешаю находится много подобныхъ, напримеръ: погасаю и погашаю; перегниваю и перегнаиваю; погрузаю и погружаю. Сіп и подобные имъ сложные глаголы спрягаются всё одинакимъ образомъ, и въ будущихъ временахъ показывають, отъ какихъ Флаголовъ они пропсходять; напримеръ:

| погасаю,   | будущее  | погасну, | корень | ero  | гасну.  |
|------------|----------|----------|--------|------|---------|
| перегниваю | <b>»</b> | перегнію | ))     | ))   | гнію.   |
| погрузаю   | <b>»</b> | погрузну | »      | ))   | грузну. |
| погагиаю   | ))       | nonamy   | >>     | ))   | rawy.   |
| перегнаива | ю »      | перегною | >>     | ))   | гною.   |
| погружаю   | <b>»</b> | погружу  | ))     | >> ` | гружу.  |

Сей порядокъ не только въ упомянутыхъ мною, но и во всёхъ почти сложныхъ глаголахъ наблюдается, а какъ глаголы воскресаю и воскрешаю въ спряженіяхъ такимъ же измёненіямъ послёдуютъ, какъ мною упомянутые, то ежели по подобію заключать позволено, корень перваго долженъ быть кресну, а втораго — крешу. Но глаголовъ кресну и крешу нётъ въ нынёшнемъ россійскомъ языкѣ, почему мнится мнѣ, что ихъ самихъ и знаменованія ихъ должно искать въ другихъ, отъ одного и того же корня съ россійскимъ произшедшихъ». Мнѣніе Румовскаго одобрено собраніемъ, и одинъ изъ членовъ россійской академіи, именно Болтинъ, принялъ на себя объясненіе загадочнаго корня 193).

Въ словаръ россійской академіи одно изъ значеній слова князь опредёлено такимъ образомъ: «конь, конекъ, самый верхній брусъ на кровлѣ у деревяннаго строенія; или верхнее бревно. перекладина на воротахъ: возьмите, врата, князи ваша» 194). Основываясь на томъ, что въ лѣтописяхъ и въ словѣ о полку Игоревѣ слово княз встрѣчается въ формѣ кнесъ, нѣкоторые изъ академиковъ порешили, что буква и по ошибке поставлена вмѣсто г, и потому утверждали, что вмѣсто слова князь, когда оно означаетъ верхній брусъ на кровль, сльдуетъ писать гнесъ, и для слова чнест придумана и соотвътствующая этимологія: его производили отъ глагола гнету. Но подобное предположение показалось Румовскому черезчуръ страннымъ, и онъ далъ такой отзывъ: «Хотя въ древнихъ лѣтописяхъ и писано кнесъ вмѣсто князь, однако не следуетъ изъ того, чтобы нужно было вместо слова, въками утвержденнаго, вводить новое гнесъ, утверждаясь единственно на произвожденіи. Ежели произвожденіе должно служить правиломъ, а не употребленіе, то отъ глагола гнету имѣя слово гнета, справедливъе было бы ввесть слово гнета для означенія бруса, полагаемаго на столпы вороть или на стропила; но не думаю я, чтобы академія на сіе согласиться могла» 195).

Румовскій предложиль, чтобы при опредѣленіи слова впра привести и старинное его значеніе — присяга: привести ка впри значило привести ка присягь. Собраніе воспользовалось указаніемъ Румовскаго, и въ академическомъ словарѣ въ примѣръ слова впра въ смыслѣ присяги, клятвеннаго увѣренія, приведено мѣсто изъ уложенія: иноземцовъ къ вѣрѣ приводити по ихъ вѣрѣ въ приказѣхъ.

Стараясь замѣнять иностранныя слова русскими, академія рѣшила вмѣсто греческаго слова фанатикт ввести коренное русское изувпръ. Сообразно съ этимъ Румовскій настаивалъ на замѣнѣ существительнаго фанатизмъ равносильнымъ ему русскимъ словомъ, и собраніе постановило вмѣсто фанатизмъ употреблять изувпрство 196).

По случаю разсужденія о слов'є впече, о его значенім и спо-

собѣ написанія— въче или вече, Румовскій доказываль, что надо писать е, а не то, котя въ старинныхъ книгахъ встрѣчается иногда и то; для опредѣленія же смысла этого слова онъ привелъ рядъ примѣровъ изъ новгородской лѣтописи:

сташа прочаа чадъ и сътвориша вече.

хоромы ихъ развозиша, а Семена Внучька убиша на *впип*. и Онцифоръ съ Матфѣемъ възвони вече у святѣи Софіп, а Федоръ и Ондрюшка другое съзвониша вече и Ярославлѣ дворѣ.

и сташа славляне не по князѣ, и поставиша вече на Ярославлѣ дворѣ, а другое вече у святѣй Софеи.

начаша іереп об'єднюю п'єти, а новогородци сташа вечема у свят'єй Соф'єп.

встаща три конци софъйской стороны на посадника, п възвонивъще *вече* у святъй Софіп, и поидоща на дворъ его, акы рать силнаа.

н ставъ *въчем* у святѣй Софѣи, положиша три жребіп на престолѣ.

вынесе на выче Лвовъ жребій.

Что касается до значенія этого слова, — говоритъ Румовскій, — то изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что вече значило собраніе или родъ сейма, какіе видимъ въ казацкихъ обществахъ; въ богемскомъ же языкѣ, весьма сходномъ съ славянскимъ, вечь называется башня или колокольня <sup>197</sup>). Латинское forum Румовскій переводилъ иногда словомъ выче. Въ академическомъ словарѣ опредѣленія словъ вече и вечь видимо составлены подъ вліяніемъ мнѣнія Румовскаго: «вечь — башня или колокольня; вече, въ старинныхъ книгахъ иногда писалося чрезъ въ, — сеймъ, общенародное собраніе, для какого ни есть совѣта, которое обыкновенно дѣлалося на площади». Примѣры взяты изъ царственнаго лѣтописца и новгородской лѣтописи.

Россійская академія принимала вообще съ большимъ сочувствіемъ предложенія, зам'єчанія и доводы Румовскаго, дорожа

его совътами и указаніями, и руководствуясь ими при составленій и изданіи своихъ трудовъ. Довъріе къ его общирнымъ познаніямъ и безпристрастію выражается и въ томъ, что суду его подвергаемы были многія изъ поступавшихъ въ академію работъ какъ постороннихъ лицъ, такъ и самихъ академиковъ, трудившихся надъ разработкою того или другаго предмета по порученію академіи. Румовскому приходилось писать разборы и давать отзывы о вещахъ самаго разнообразнаго содержанія — отъ смутной въ то время области сравнительной филологіи до изысканныхъ цвътовъ ораторскаго красноръчія.

Князь Александръ Борисовичъ Куракинъ прислалъ въ россійскую академію «посл'єдній плодъ» покойнаго академика Штрубе де-Пирмона — русскій этимологическій словарь. Въ этомъ обширномъ трудѣ Штрубе де-Пирмонъ разбираетъ сочиненія по теоріи языка и сравнительной филологіи различныхъ писателей: Куръ де-Жебелена, Монбоддо, Аделунга и многихъ другихъ, и излагаетъ свою собственную этимологическую систему. Онъ не стѣсняется выборомъ данныхъ, сравнивая и сближая слова языковъ сродныхъ и несродныхъ, и въ подтверждение своихъ догадокъ приводя множество прим ровъ изъ языковъ древнихъ и новыхъ, общензвѣстныхъ и неизвѣстныхъ, евронейскихъ, азіатскихъ, африканскихъ и американскихъ. Авторъ подробно разсуждаеть о происхожденій русскаго языка, и указываеть отношеніе русскаго языка къ языкамъ европейскимъ и азіатскимъ, древнимъ и новымъ, находящимся съ нимъ въ болфе или менфе близкомъ сродствъ. Разсмотръть представленный трудъ и опредълить степень его достоинства поручено было Румовскому и тремъ сочленамъ его по россійской академіи 198).

На Румовскаго же вмѣстѣ съ нѣсколькими другими академиками возложено было разсмотрѣніе правилъ русскаго правописанія, собранныхъ членомъ россійской академіи В. Г. Григорьевымъ, и руководства къ логикѣ, составляемаго И. С. Рижскимъ, профессоромъ и первымъ ректоромъ харьковскаго университета.

Въ собраніи россійской академіи 30 октября 1787 года пред-

ставлено было сообщеніе шляхетскаго кадетскаго корпуса, которымъ предлагается на разсмотрѣніе и утвержденіе академіи переведенное на русскій языкъ образцовое расположеніе человѣческихъ познаній, которое прежде просмотрѣно и поправлено было членомъ академіи г. Румовскимъ, коему кадетскій корпусъ отдаетъ справедливость за удачно переведенныя многія реченія 199).

Академикъ Н. Я. Озерецковскій представиль въ россійскую академію планъ риторики, составляемой имъ по порученію академіи. По разсмотрѣніи плана Румовскій прислалъ такого рода отзывъ: «Судить о представленномъ риторики расположении право принадлежить тёмъ, кои въ риторике упражнялись и показали опыты своего знанія. Но какъ упражненія мои никогда не касались до сего рода познаній, то я предпочитаю удержаться отъ сужденія о расположеніи риторики, господиномъ статскимъ совътникомъ и академикомъ Озерецковскимъ представленномъ, нежели судить наудачу. Между тъмъ не могу преминуть, чтобы не изъявить моего мнтнія въ разсужденіи онаго о томъ, о чемъ всякъ, не будучи риторъ, судить можетъ. Представленное расположеніе риторики почти все взято изъ риторики Фридерика Бургія, въ Москвъ въ 1776 году изданной. Самъ сочинитель Фридерикъ Бургій говорить, что она сочинена для употребленія въ гимназіяхъ. И потому кажется мнъ, что искусившимся въ семъ дъль принадлежитъ напередъ сравнить сію риторику съ прочими, и ежели она расположениемъ и содержаниемъ найдена будетъ превосходиве прочихъ, въ свътъ изданныхъ, въ такомъ случав въ сочиненіи риторики следовать будеть можно риторике г. Бургія. Не сдѣлавъ же напередъ подобнаго сравненія, академія можетъ подвергнуть себя нареканію, что не только сама сочинить риторики, но и хорошаго выбора сдѣлать не могла» 200).

Съ цѣлію возбуждать соревнованіе въ писателяхъ и содѣйствовать обогащенію отечественной литературы, россійская академія предлагала отъ времени до времени задачи для соисканія наградъ. Любители словесности приглашались къ сочиненію тра-

гедій, проидъ, похвальныхъ словъ и т. п. Вследствіе подобнаго вызова было прислано въ академію несколькихъ похвальныхъ словъ царю Ивану Васильевичу IV. Одно изъ нихъ, подъ девизомъ: «единъ онъ былъ и начало царей, и новый законодатель, и отепъ своего народа, и славнейшій своего века герой, и купно благочестивейшій и ревностнейшій христіанинъ» — передано на разсмотреніе Румовскому. Прочитавши произведеніе неизвестнаго автора, Румовскій представилъ въ академію довольно подробный разборъ следующаго содержанія:

«Слогъ слова сего во многихъ мѣстахъ не вразумителенъ, и не рѣдко встрѣчаются погрѣшности противъ россійскаго языка. Въ примѣръ сему представляю самый первый періодъ:

«Ежели кому другимъ, то намъ наипаче ощутительнѣйшимъ образомъ можно понимать, какъ то слава царей есть слава и блаженство ихъ царствъ. Россія, сіе древнее наше отечество, отъ самыхъ извѣстнѣйшихъ временъ своего бытія по нынѣ, многихъ уже таковыхъ своихъ обладателей препокоила въ блаженной своей памяти, которыхъ слава умамъ истинныхъ сыновъ отечества даетъ счастливое нѣкое просвѣщеніе, и въ очахъ незазорныхъ созерцателей ея блистаетъ какъ свѣтъ невечерній».

Здёсь во-первых замёчаю, что мы не говоримъ: ежели кому другимъ, а говоримъ: ежели кому другому. Не говоримъ также: то намъ наипаче ощутительнойшимъ образомъ можно пониматъ, какъ то слава царей есть слава и блаженство ихъ царствъ; но говоримъ: можно пониматъ, что и пр.

Потомъ, я признаюсь, что не понимаю ясно, что такое значить: многих своих обладателей препокоила вз блаженной своей памяти, которых слава дает счастливое нъкое просвъщение, и вз очах незазорных созерцателей и пр.

Съ подобными оборотами невразумительныя мѣста въ словѣ семъ нерѣдко встрѣчаются; а особливо прилагательныя, въ превосходномъ степени безъ нужды поставленныя, толь часто попадаются, что утомляють вниманіе читателя. Такъ напримѣръ писатель дѣлаетъ вопросъ: почему царь Іоаннъ не былъ толь же-

стокъ при жизни *первъйшей* своей супруги? Будто прежде первой супруги бываетъ первъйшая.

Тоже самое можно сказать о новыхъ, сочинителемъ слова вводимыхъ, реченіяхъ, такъ напримѣръ вседержительное государя мановеніе; составъ благодъяній, прежде нъсколькихъ въковъ вознамъренныхъ; заобыкновенность; соодольть; возспособствовать, любоглаголивое рвеніе; ооладъвать; сотребователь, и пр.

Сверхъ сего есть мѣста, о коихъ можно сказать, что лучше бы было, ежели бы они исключены были, особливо, когда желая возвеличить своего героя, о подданныхъ его и другихъ государяхъ говорить оскорбительнымъ образомъ. Такъ напримѣръ, говоря о Казани: Ты втеченіе нъскольких въковт, ідть не возмогла чего чинить противт Россіи наглостію, то успъвала вт томъ лукавствомъ, ослъпляя мэдою очи нъкоторых неистовых сыновт отечества. Потомъ о государяхъ: упреждающаю сопредъльных державт государей, жаждущихт человъческой крови. Ибо хулою чужихъ государей не возвышается слава своего государя. На той же, кажется, страницѣ помѣщена мыслъ, не приносящая чести царю Іоанну Васильевичу, что обязывалъ иногда подданныхъ своихъ въ преданности и повиновеніи подписками.

Умалчивая о прочихъ подобныхъ выраженіяхъ, долгомъ почитаю сказать о нѣкоторыхъ событіяхъ, писателю служившихъ основаніемъ къ прославленію своего героя, что многія изъ нихъ насильно притянуты. Какъ-то:

1.

Чудное, какъ говоритъ писатель, избраніе его на царство. Я съ моей стороны ничего не нахожу въ немъ чрезвычайнаго. По кончинъ царя Василья Ивановича оставался въ живыхъ одинъ его сынъ, царь Іоаннъ Васильевичъ ІІ, на четвертомъ году своего возраста. Слъдовательно, онъ былъ законный наслъдникъ престола. Сочинитель слова для утвержденія мнѣнія своего вопрошаеть: что мы скажемъ о томъ изреченіи, которое простерто было предъ кончиною отъ государя, родителя Іоаннова, къ пред-

стоящему духовному и свитскому начальству: сей Іоаниз вамз будеть царь и самодержець; онт отыметь слезы христіанскія, и смирить языческая шатанія, и всих враговь своих побидить. На сіе сказать можно, что не извістно, откуда взято сіе изреченіе родителя о сыні, и хотя бы въ літописи какой-нибудь о немъ было упомянуто, однако за пророчество оное принято быть не можеть, потому что царь Іоаннъ Васильевичь не всіхъ побідиль враговъ своихъ.

2.

Сочинитель похвальнаго слова утверждаеть, что онъ первый наименовань царемъ россійскимъ. Покойный и извѣстный по россійской исторіи мужъ, Миллеръ, въ ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ говоритъ, что царь Іоаннъ Васильевичъ самъ себѣ повелѣлъ приложить сей титулъ. Онъ повѣствуетъ:

- а) Псковитяне подавали уже дѣду Ивану Васильевичу челобитную, въ которой они царемъ его именовали.
- б) Что ему приложенъ титулъ царскій подданными, и еще чаще сыну его князю Василью Ивановичу, но они его не употребляли, а сынъ сего последняго при коронованіи въ 1547 повелёль приложить себе оный титулъ.

Здѣсь нужно прочесть повѣствованіе самого писателя, чтобы академія по заключенію, при семъ случаѣ сдѣланному, могла заключить и о другихъ его умствованіяхъ.

3.

О уничтоженіи мѣстничества самъ сочинитель повѣствуетъ, что конечное истребленіе онаго послѣдовало по указу царя Өеодора Алексѣевича; но первоначальное произшествіе было, говоритъ, изобрѣтеніе ума Іоанна Васильевича І. Но есть явные слѣды, что Іоаннъ Васильевичъ І и сынъ его Василій Ивановичъ по самодержавію своему мѣстничество уничтожать начинали.

4.

Въ достоинство вмѣняется царю Іоанну Васильевичу ІІ учрежденіе опричины. Здѣсь сочинитель предаеть на разсужденіе, ху-

до ли имѣть государю особенныхъ при себѣ тѣлохранитей. Всѣ ему скажутъ, что не худо, когда служатъ къ безопасности государя. Но тотъ же именитый мужъ Миллеръ пишетъ, что опричники часъ отъ часу больше своевольствовали, и какъ имъ подозрѣніе царя на знатныхъ было извѣстно, то они старались больше увеличить, и можетъ статься на нѣкоторыхъ и ложно доносили, дабы можно было дѣлить по себѣ имѣнія осужденныхъ. Самъ сочинитель говоритъ, что и духовенство на нихъвопіяло.

5.

Сочинитель слова, приписывая царю Іоанну Васильевичу распространеніе предѣловъ государства и пріобрѣтеніе царства сибирскаго, самъ говоритъ, что не самъ царь и не оружіемъ своимъ покорилъ оное царство своему скипетру, но пріобрѣлъ отъ нѣкотораго своего подданнаго; однако возглашаетъ, что все сіе по уставу предвѣчнаго правителя міра состоялося къ особенной славѣ и величеству царя всероссійскаго. Во славу царя Ивана Васильевича то только обращается, что покореніе сіе послѣдовало въ его царство.

Главныя дъянія, кои царя Іоанна Васильевича II дълаютъ достопамятнымъ для Россіи суть покореніе царства казанскаго и астраханскаго. На нихъ надлежало бы сочинителю долье остановиться и возвеличить своего героя; но онъ не долье останавливается какъ на прочихъ.

Что касается до мыслей сего слова, то хотя и встръчаются иногда похвалы достойныя, но пріятность ихъ заглушается скучнымъ многоглаголаніемъ.

Все сіе собравъ воедино, слово сіе по мнѣнію моему не заслуживаетъ обѣщаннаго награжденія»  $^{201}$ ).

Ежегодныя приглашенія къ соисканію наградъ, печатаемыя въ вѣдомостяхъ, не привели къ желаемой цѣли: въ большей части случаевъ приходилось давать отвѣты отрицательные. Вещей присылалось довольно много, но не оказывалось ни нужды, ни даже возможности печатать измышленія бездарности въ родѣ по-

хвальнаго слова, которое разбиралъ Румовскій. Гораздо болѣе посчастливилось академіи въ другомъ ея предпріятіи на пользу общества и литературы — въ переводѣ на русскій языкъ писателей классической древности. Самый обширный трудъ этого рода составляетъ заслугу Румовскаго.

Переводъ Тацитовыхъ анналовъ принадлежитъ къ числу самыхъ важныхъ фактовъ въ дѣятельности Румовскаго какъ члена россійской академіи. Мы весьма подробно говорили объ этомъ переводѣ при обозрѣніи литературныхъ трудовъ нашего академика.

Литературный органъ россійской академіи — періодическое изданіе сочиненій и переводовъ—возникъ при содъйствіи и непосредственномъ участіи Румовскаго. Онъ былъ членомъ комитета, на который возложена обязанность разсматривать всѣ статьи съ самою строгою разборчивостью и представлять въ собраніе тѣ изъ нихъ, которыя могутъ и должны быть помѣщены въ академическомъ журналѣ. Какъ редакторъ и сотрудникъ предпринятато изданія, Румовскій внесъ въ него одинъ изъ первыхъ вкладовъ — свой переводъ рѣчи Геллерта о превосходствѣ древнихъ писателей передъ новыми въ отношеніи стихотворства и краснорѣчія, которая, «принята отъ всего собранія съ удовольствіемъ и со изъявленіемъ своей благодарности» 202).

Участіе Румовскаго проявлялось главнымъ образомъ въ умственной жизни академіи, въ ея научныхъ трудахъ, предпріятіяхъ, совѣщаніяхъ и т. п. Но и другая сторона академической жизни не оставалась чуждою для нашего ученаго. Онъ содѣйствовалъ не только литературнымъ успѣхамъ академіи, но и ея матеріальному благосостоянію. Румовскій былъ избранъ членомъ комитета для завѣдыванія дѣломъ въ высшей степени важнымъ, именно — постройкою академическихъ зданій, которая была крайне необходима вслѣдствіе обстоятельствъ, сложившихся до того невыгодно для академіи, что ей приходилось остаться безъ пріюта. Комитету предоставлялось полное право и власть дѣлать торги, заключать отъ имени академіи контракты съ подрядчиками и произвочать отъ имени отъ имени отъ подрядчиками и произвочать отъ подрядни отъ подрядчиками и п

дить всё дёла, касающіяся до постройки академических зданій. Более двухь лёть действоваль комитеть, и окончиль возложенное на него порученіе съ самымъ полнымъ успёхомъ. По разсмотрёніи всёхъ отчетовъ и документовъ, академія нашла, что сумма, употребленная на постройку домовъ весьма умёренна, и приписывала это единственно распорядительности и бережливости комитета. Въ уваженіе отличнаго усердія къ пользамъ академіи и особенныхъ трудовъ членовъ комитета, академія признала справедливымъ почтить ихъ достойнымъ воздаяніемъ, предоставляя выборъ его министерству народнаго просвёщенія 203).

Труды и заслуги Румовскаго давали ему неотъемлемое право на довъріе, почетъ и уваженіе со стороны его сочленовъ. Россійская академія много разъ выражала свое сочувствіе къ добросовъстному труженику, свидътельствуя о его заслугахъ и устно, и письменно, и печатно. При обзоръ академической дъятельности, при отчетъ о занятіяхъ академиковъ, при указаніи лицъ, особенно потрудившихся на общую пользу, имя Румовскаго является на первомъ планъ, наряду съ тъми именами, которыя не должны быть забыты въ исторіи русской образованности.

Въ отчетъ или «краткомъ изображении трудовъ, членами россійской академіи употребленныхъ, отъ начала ея основанія» до изданія второй части словопроизводнаго словоря сказано:

Степанъ Яковлевичъ Румовскій «собиралъ слова, буквеннымъ порядкомъ, съ письмени Е начинающіяся; сообщалъ слова, выписываемыя имъ изъ древнихъ лѣтописей; соучаствовалъ въ отдѣлѣ, разсматривающемъ и поправляющемъ предварительно труды сочинителей; предназначилъ нѣкоторыя правила, къ сочиненю грамматики послужить могущія; объяснялъ слова въ астрономіи и мафематикѣ употребительныя; участвовалъ въ составленіи правилъ, до сочиненія словаря касающихся; и почти всегдашнимъ присутствіемъ въ собраніяхъ академіи много вспомоществовалъ своими примѣчаніями въ трудахъ академіи» 204).

Тоже самое помъщено и во введеніи ко второй части словопроизводнаго словаря.

При изданіи третьей части словаря говорится о Румовскомъ: «почти всегда присутствуя въ академическихъ собраніяхъ, и сообщая свои примѣчанія, споспѣшествовалъ къ составленію сея части; особенно же опредѣлялъ слова, до звѣздословія касающіяся».

При изданіи четвертой части: «во всѣхъ собраніяхъ академіи участвуя, продолжаль опредѣлять слова, до звѣздословія касаю-шіяся».

При изданіи пятой части: «сверхъ всегдашняго участвованія въ собраніяхъ академіи и сообщенія примѣчаній, особенно продолжаль опредѣлять слова, до звѣздословія касающіяся».

При изданіи шестой и послѣдней части: «сверхъ примѣчаній и пополненій на разсматриваемые листы въ академіи, такожде всегдашняго соучаствованія въ собраніяхъ, продолжалъ особенно опредѣлять слова, въ звѣздословіи употребительныя».

Въ запискъ о трудахъ и занятіяхъ членовъ, составленной въ 1802 году, говорится о Румовскомъ: «Почти всегдашнимъ своимъ присутствіемъ въ собраніяхъ академіи и въ комитеть, разсматривавшемъ труды сочинителей россійскаго словаря, мнѣніями
своими и совътами вспомоществовалъ къ приведенію въ возможное совершенство правилъ языка и словаря, буквеннымъ порядкомъ располагаемаго. Приведя въ азбучный порядокъ, поправивъ
и пополнивъ, сообщилъ въ академію букву О. Принялъ на себя
трудъ преложить съ латинскаго языка на россійскій творенія
знаменитаго древняго бытописателя Тацита; и наконецъ всегда
присутствовалъ въ комитеть для строенія домовъ академіи.
Сверхъ сего трудился надъ вторымъ изданіемъ первой части
этимологическаго словаря» 205).

По окончаніи втораго тома словопроизводнаго словаря положено было ув'єнчать золотою медалью труды того, кто всего болье сод'єйствоваль усп'єху предпріятія. При этомъ приняты во вниманіе св'єд'єнія о занятіяхъ каждаго члена, пом'єщенныя и въ

печатномъ изданіи, а также и ревностное посѣщеніе академическихъ собраній. Послѣднее обстоятельство считали важнымъ потому, что присутствующіе, сверхъ замѣчаній, которыя они дѣлали на объясненія словъ, разсматриваемыя въ собраніяхъ, «разсужденіями своими способствовали къ утвержденію обще всѣхъ предлагаемыхъ поправленій, и слѣдовательно, наиболѣе споспѣшествовали къ усовершенствованію общаго труда». На этомъ основаніи произведена балотировка, вслѣдствіе которой золотыя медали присуждены двумъ лицамъ: Дашковой и Румовскому, получившему одиннадцать одобрительныхъ голосовъ и только одинъ отрицательный 206).

Въ собраніи россійской академіи 13 іюля 1812 г. заявлено было о кончинъ Румовскаго. Заявленіе это сдълано въ самой офиціальной формъ: «возвъщено собранію о кончинъ члена академіи Степана Яковлевича Румовскаго, действительнаго статскаго совътника и ордена св. Владиміра третьей степени и св. Анны втораго класса кавалера, воспослѣдовавшей сего іюля 6 числа» 207). Не прибавлено ни единаго слова о заслугахъ покойнаго, не высказано сожальнія объ уграть, понесенной академією. Не кроется ли причина такой холодности въ разнаго рода столкновеніяхъ, неизбѣжныхъ въ жизни человѣка съ сильнымъ характеромъ и независимымъ образомъ мыслей? Насколько можно уловить давноминувшія отношенія, они не всегда отличались тімъ благодушіемъ, которое сливается съ представленіемъ о добромъ старомъ времени. Не особенно мягокъ приведенный нами отзывъ Румовскаго о трудѣ своего сочлена Озерецковскаго. Не замѣтно большой пріязни и въ словахъ Озерецковскаго: впродолженіе двухъ лѣть говорить онъ — академія наукъ лишилась шестерыхъ членовъ, двое умерли, а четыре выбыли, и въ числѣ ихъ Румовскій: «сей последній, сделавшись вице-президентомъ, отказался отъ всехъ должностей академика, и потому изъ числа членовъ выбылымъ по справедливости почитаться долженъ» 208). Но съ другой стороны цёлый рядъ неопровержимыхъ фактовъ удостоверяеть, что, несмотря на нѣкоторую раздражительность и жолчность, онъ пользовался въ академической средѣ общимъ и вполнѣ заслуженнымъ уваженіемъ; его друзья и недруги отдавали справедливость его уму, его энергій, и въ большинств случаевь его образу мыслей и действій. Вернее, можеть быть, видеть въ свойстве сделаннаго заявленія признакъ времени, невольную дань формальностямъ, все болѣе и болѣе входившимъ въ академическую жизнь. Впрочемъ, каковы бы ни были посмертные отзывы о нашемъ академикъ, не ими опредъляется его настоящее значеніе. Никакія случайности, никакія личныя отношенія не могуть умалить несомнънныхъ достоинствъ Румовскаго, и какъ ученаго и какъ человѣка. Нерѣдко то, въ чемъ современники видятъ рѣзкій намекъ и личную вражду, является для потомства свидътельствомъ благородной прямоты и честности, недопускающей сдёлокъ ни съ своею совъстью, ни съ своими убъжденіями. На страницахъ различныхъ академическихъ изданій множество доказательствъ учености и трудолюбія Румовскаго, его любви къ наукт и къ литературъ. Если вникнуть въ смыслъ его разнообразной и неутомимой д'вятельности, то нельзя не прійти къ заключенію, что имя Румовскаго, какъ замъчательнаго русскаго ученаго своего времени, должно по справедливости занять почетное мъсто и въ исторіи академіи наукъ и въ исторіи россійской академіи.

## и. и. ЛЕПЕХИНЪ.

Академическая канцелярія и университеть. — Страсбургскій университеть. — Учено-литературные труды и д'ятельность въ академіи наукъ. — Путешествіе по Россіи. — Россійская академія.

I.

Иванъ Ивановичъ Лепехинъ (1740—1802) родился въ Петербургѣ 10 сентября 1740 года <sup>209</sup>). Отецъ его былъ солдатомъ семеновскаго полка. Полкъ этотъ ведетъ свое начало отъ потѣш-

ныхъ Петра Великаго, переведенныхъ въ село Семеновское и получившихъ названіе лейбъ-гвардіи. Существуя съ 1695 года, семеновскій полкъ участвовалъ во многихъ походахъ и сраженіяхъ, въ знаменитой полтавской битвѣ и при взятіи городовъ и крѣпостей: Азова, Шлиссельбурга, Хотина, Фридрихсгама и др. <sup>210</sup>). Наградою за храбрость служили разныя отличія и преимущества, простиравшіяся и на нижнихъ чиновъ полка. Солдаты имѣли право въ день своихъ семейныхъ праздниковъ являться къ императору и къ императрицѣ; каждому рядовому отпускаемы были именинныя деньги, и сверхъ того выдавалась особая сумма на крестины дътей, и т. п. Солдатскимъ дътямъ открытъ былъ путь къ полученію не только начальнаго, но и высшаго образованія. Казармы нижнихъ чиновъ преображенскаго и семенов. скаго полковъ были колыбелью и всколькихъ русскихъ ученыхъ и писателей. Дъти солдать, подобно дътямъ дворянъ и служилыхъ людей вообще, могли и должны были являться на смотры, учрежденные для разбора недорослей и опредъленія ихъ въ учебныя завеленія.

Въ первой половинъ прошлаго стольтія много разъ повторялось требованіе правительства высылать недорослей на смотръ по достижении ими определеннаго возраста: на первый смотръ должны были являться семильтніе, на второй — двынадцатильтніе, на третій — шестнадцатильтніе недоросли. Ко второму смотру недоросли обязаны были обучиться «д'ыствительно и совершенно грамот в читать и чисто писать. Которыхъ отцы прибавлено въ указъ — имъють менте ста душъ, таковыхъ записывать, по ихъ склонности, въ государственныя академін и другія школы, какъ кто къ чему способенъ явится, ибо такіе малопомѣстные, пногда не разсуждая не токмо о государственной, но и о собственной своей пользѣ, хотя способовъ къ обученію своихъ дітей и не иміьють, однакожъ того ради дітей при себъ оставить желають, дабы оныхъ по сродной своей горячести подъ видомъ науки всегда предъ глазами своими имѣть». Для обученія недорослей учреждены были школы; но несмотря на

строгія и настойчивыя требованія, многія изъ дѣтей дворянскихъ, солдатскихъ и всякаго званія служилыхъ чиновъ скрывались подъ разными предлогами. Вслѣдствіе этого указомъ императрицы Елисаветы Петровны предписано было не принимать недорослей ни въ какую службу безъ вѣдома сепата и сенатской конторы и безъ удостовѣренія въ томъ, что въ точности исполнено требованіе закона о смотрахъ въ опредѣленные сроки 211).

Подобно другимъ недорослямъ являлся на смотры въ герольдмейстерскую контору и сынъ солдата Лепехина. Въ первый разъ малольтній Иванъ Лепехинъ явился на смотръ на восьмомъ году отъ роду и отданъ былъ отцу для основательнаго изученія русской грамоты. Пробывши въ дом' отца около двухъ л' тъ, онъ пожелаль поступить въ академическую гимназію, и для этого долженъ былъ снова явиться на смотръ. Въ журналѣ академической канцелярія 24 сентября 1750 года читаемъ: «Канцелярія академін наукъ, слушавъ поданной во оную канцелярію челобитной обрѣтающаго лейбгвардіи семеновскаго полку при церкви Казанской Богородицы надзирателя, отставнаго солдата Ивана Лепехина, коею объявляетъ въ прошломъ де 1748 году по опредъленію герольдмейстерской конторы въ недоросли его вельно ему, для основательнаго изученія россійской грамот'є писать и читать, быть при отцѣ его до будущаго 1753 году, и онъ, Лепехинъ, россійской грамот читать и писать изучился, а ньш онъ желаетъ обучаться иностранныхъ языковъ, яко-то: латинскаго, нѣмецкаго и французскаго, и проситъ о принятіи его въ академію въ ученики со опредѣленіемъ жалованья, и при томъ челобитьи приложена съ того пашпорта коція, въ коей значится, что оный проситель, по желанію помянутаго отца его, для обученія россійской грамот' читать и писать со основаніемъ отданъ ему до указныхъ двенадцати летъ, а когда онъ будетъ въ двенадцать лѣтъ, и ему еще явиться на смотръ въ 1753 году въ генварѣ мѣсяцѣ неотложно, гдѣ надлежитъ. А понеже въ томъ пашпортѣ того, чтобъ ему, Лепехину, по желанію его, гдѣ опредѣлиться, не написано, и для того, такожъ и за вышеозначеннымъ положеннымъ срокомъ, канцелярія академіи наукъ опредѣлить безъ особливаго правительствующаго сената указа не можетъ. Того ради приказали: его, Ивана Лепехина, въ академію въ ученики на жалованье не опредѣлять, а ежели онъ пожелаетъ тѣмъ языкамъ обучаться на своемъ коштѣ, то его принять и обучать, и о томъ ему, Лепехину, объявить въ канцеляріи» <sup>212</sup>).

Такое опредъленіе академической канцеляріи заставило Лепехина обратиться въ сенать, который и даль десятильтнему недорослю желаемое разрышеніе. 29 марта 1751 года послыдоваль указь правительствующаго сената. «Недоросля Ивана Лепехина, который въ герольдмейстерской конторы явился ко второму смотру и сказкою показаль: отъ роду ему десять лыть, не изъ дворянь, солдатскій сынь, грамоты россійской и писать обучень; крестьянь за нимь ныть, а имыеть отець его въ симбирскомь уызды помыстной земли двадцать четвертей, — опредылить въ десіансь академію въ ученики» 213).

По полученіи указа сената академическое начальство поручило инспектору гимназіи, академику Крашенинникову освидѣтельствовать, чему и какъ учился Лепехинъ и чему еще желаетъ обучаться. Въ рапортѣ своемъ академикъ Крашенинниковъ сообщаетъ, что Лепехинъ кромѣ русской грамоты ничему не обучился, и поступилъ въ классы для обученія нѣмецкому языку и ариеметикѣ. Спустя три съ половиною мѣсяца тотъ же инспекторъ гимназіи представилъ о Лепехинѣ, что онъ по понятію и прилежанію своему достоинъ быть ученикомъ при гимназіи на жалованьѣ. Поэтому канцелярія академіп наукъ опредѣлила: оному Лепехину быть при той гимназіп ученикомъ съ жалованьемъ по двѣнадцати рублей въ годъ 214).

Не задолго до поступленія Лепехина въгимназію утвержденъ быль уставъ академическаго университета и гимназіи. Въ распредѣленіи учебныхъ занятій, въ преподаваніи и въ устройствѣ гимназіи вообще заведены были такіе порядки:

<sup>—</sup> Ежедневно три учителя должны были обучать первымъ

основаніямъ латинскаго, нѣмецкаго и французскаго языковъ, читать, писать, склонять и спрягать, — и задавать вокабулы.

Во второмъ классѣ — продолжать склоненія и спряженія; обучать сочиненію и просодіи; толковать Ланговы разговоры, и изъ краткаго Целларіева лексикона задавать урокъ для ученія на память.

Въ третьемъ классѣ толковать Юстина, Корнелія Непота, Овидієвы книги называемыя тристіумъ; дѣлать экзерциціи въ прозѣ и стихами; учить генеральной исторіи по Курасову руководству, и продолжать задачи изъ Целларієва лексикона.

Россійскимъ ученикамъ священнику показывать основанія православныя грекороссійскія вѣры.

Обучать политической географіи и показывать на глобусѣ. Обучать: всей ариометикѣ, геометріи и тригонометріи, французскому языку, рисовальному художеству и калиграфіи съ самаго начала до писемъ, называемыхъ канцлей фрактуръ и италіанскихъ.

Понеже обществу и похвалѣ служитъ, чтобъ стараніе прилагать о большемъ совершенствѣ не токмо души, но и тѣла подданныхъ, то танцмейстеру обучать танцованію своихъ учениковъ.

Ежели ученики произойдуть далеко въ своихъ усивхахъ, то учредить еще латинскій классъ, въ которомъ толковать трудивишихъ авторовъ, какъ въ прозв, такъ и стихами, также и греческому языку обучать.

Академическимъ жалованнымъ ученикамъ, которые должны искать своего содержанія отъ наукъ, надлежить по предписанному образцу обучиться означеннымъ языкамъ и наукамъ. Но ежели по экзаменѣ явится, что кто-нибудь изъ нихъ не имѣетъ къ наукамъ дарованія или не прилагаетъ прилежанія, то опредѣлить его къ другому дѣлу, и на его мѣсто принять другаго.

Ни профессорамъ, ни учителямъ не имѣть другихъ праздничныхъ дней, кромѣ положенныхъ святѣйшимъ правительствующимъ синодомъ въ табели, въ календарѣ сообщенной <sup>215</sup>).

Нѣкоторыя черты и особенности въ устройствѣ академической гимназіи, являясь какъ бы уступкою духу времени и настроенію общества, возникли отчасти подъ вліяніемъ иностранныхъ, преимущественно нѣмецкихъ, образцовъ. Сословная рознь, которая такъ ръзко обнаруживалась въ учебныхъ заведеніяхъ Германіи въ семнадцатомъ и въ первой половин восьмнадцатаго стольтія, замътна и въ порядкахъ, допущенныхъ въ академической гимназіи. Во всіхъ нітмецкихъ университетахъ студенты изъ высшаго дворянства пользовались исключительнымъ положеніемъ, разнаго рода правами и преимуществами, отличавшими ихъ отъ студентовъ незнатнаго происхожденія. На лекціяхъ студенты аристократы сидьли за особеннымъ столомъ, на возвышенномъ, ближайшемъ къ каоедръ, мъстъ; имена ихъ съ изображениемъ гербовъ вносились въ особую книгу; въ торжественныхъ собраніяхъ юные графы и бароны, посъщавшіе университетскія аудиторіи, занимали м'єста выше своихъ наставниковъ, и т. п. 216). Въ нашихъ училищахъ старались избъжать по крайней мъръ послъдняго обстоятельства, но различіе сословій было наблюдаемо и выражалось самымъ нагляднымъ образомъ. Канцелярія академін наукъ приказала: «обучающимся въ гимназіи изъ шляхетства и другихъ знатныхъ чиновъ людей дѣтямъ сидѣть за особливымъ столомъ, а которые не знатныхъ отцовъ дѣти, тѣхъ особливо отдѣлить» 217). Признано нужнымъ не только отдѣлить знатныхъ воспитанниковъ отъ незнатныхъ, помъстивъ ихъ за разными столами, но и самымъ столамъ придать особый видъ, который бы указываль на сословное неравенство. «Помянутому столу, также и лавкъ, на чемъ имъ сидъть, надлежить имъть отъ другихъ и нѣкоторую отмѣну. Сверхъ того, объявленное шляхетство не въ одномъ классъ обучается, то надобно будетъ и не въ одномъ классѣ по такому столу и по лавкъ. Того ради не новельно ли будетъ сделать такихъ столовъ и лавокъ дворянскихъ до шести, а именно два во французскіе, три въ математическіе да одинъ въ высшій латинскій классъ, изъ которыхъ бы за каждымъ человѣкъ до десяти могло умъститься. А какимъ образомъ тъ столы и лавки отличить отъ другихъ, оное на разсуждение канцелярии академіи наукъ оставляется. Впрочемъ, ежели угодно будетъ, чтобъ помянутые столы и лавки сукномъ обиты были, то необходимо надобно будетъ чтобъ и столы, за которыми сидятъ учители, сукномъ же покрыты были, дабы столы учительские не гнусняе были ученическихъ» <sup>218</sup>).

Устройство академической гимназіи представляло много недостатковъ и служило поводомъ къ безпрестаннымъ столкновеніямъ и пререканіямъ въ канцеляріи. Чтобы положить конепъ неурядиць, президентъ академіи наукъ счель за лучшее передать дёло въ одни надежныя руки, и избралъ для этого Ломоносова, который находился тогда на верху своей славы. «Черезъ разные опыты я усмотр'яль, — пишеть графъ Разумовскій въ канцелярію академін наукъ — что учрежденію и распорядку, а особливо сочиненію регламентовъ гимназіи и университета, отъ несогласія разныхъ мивній, также и надлежащему происхожденію сихъ департаментовъ чинится остановка, и уже многіе годы минули не съ такимъ успѣхомъ и пользою, каковыхъ бы по справедливости ожидать должно было. И сверхъ того сумма, опредъленная на университеть, исходила по сіе время по большей части на другіе расходы, такъ что академическое комисарство должно стало университету многія тысячи. Того ради прошедшаго 1758 году данъ быль отъ меня ордеръ господину коллежскому совътшку Ломоносову, чтобы онъ сочинилъ регламенты для университета и гимназіи, которые имъ сочинены, и по ордеру моему отданы въ канцелярію для общаго разсмотрінія и для поданія мні на апробацію. Но какъ я еще вижу, что діло сіе по прежнему отъ несогласныхъ мнѣній претерпѣваеть остановку, а господинъ Ломоносовъ между тёмъ, по сочиненному отъ него регламенту гимназін поступая съ моего позволенія, привель своимъ стараніемъ гимназію во много лучшее состояніе передъ прежнимъ. Того ради, по данной мит отъ ея императорскаго величества власти, поручаю учреждение и весь распорядокъ университета и гимназіи единственно оному господину совътнику Ломоносову по сочинен-

нымъ отъ него регламентамъ, полагаясь на его знаніе и усердіе, и уповая, что онъ въ произведении до цв тущаго состояния оныхъ двухъ департаментовъ по должности сына отечества со всякимъ прилежаниемъ и усердиемъ поступать будетъ. И посему академической канцеляріи чинить ему въ произведеній сей, на него единственно положенной, должности всякое споможение, чтобы никакой больше остановки не учинилось въ семъ нужномъ дълъ къ приращенію наукъ въ отечествѣ. А особливо чтобы опредѣленную на университетъ сумму не токмо не употреблять ни на какіе другіе расходы; но и недоимочную на прошлые годы, въ случать надобности для помянутаго учрежденія, выдавать по частямъ изъ академической суммы или изъ книжныхъ лавокъ въ разные термины, чтобы въ двенадцать летъ расходъ на университетъ съ прочими департаментами пришель въ равновъсіе противъ штата. А оный господинъ Ломоносовъ имфетъ мнф рапортовать о всемъ онаго происхожденій на каждую треть года, дабы я могъ видіть всего онаго дъла теченіе и успѣхи» 219).

Управленіе академическимъ университетомъ и гимназіею составляеть видную черту въ общественной дъятельности Ломоносова. Его независимый образъ дёйствій нажиль ему много враговъ, и отголоски старой вражды къ сожальнію слышатся даже и въ наше время и притомъ въ отзывахъ лицъ, отъ которыхъ всего болье можно было бы ожидать безпристрастія. Тымъ умъстнъе находимъ привести слова писателя, умъвшаго избъжать противоположныхъ крайностей порицанія и восхваленія, и съ одинаковою правдивостью указавшаго и свётлыя и темныя стороны въ даятельности Ломоносова, имавшаго сильное вліяніе на судьбу академін и существовавших ъ прп ней учрежденій. «Нельзя не замѣтить, - говоритъ академикъ Пекарскій - что Ломоносовъ, часто жаловавшійся до поступленія своего въ канцелярію на деспотизмъ ея, когда достигнулъ званія члена ея, поступаль, гдт представлялся случай и возможность, не мен'те самовластно, чтмъ Шумахеръ и Таубертъ. Притомъ знаменитый академикъ, въ запальчивости и раздраженіи, не рѣдко увлекался чувствами личной непріязни. Впрочемъ, несмотря на страстность Ломоносова и выдававшійся даже и въ тѣ суровыя времена крутой нравъ его, безпристрастный изслѣдователь все таки не въ состояніи будетъ отказать ему въ своемъ сочувствіи, потому что во всѣхъ дѣйствіяхъ Ломоносова проглядывало чрезвычайно много благороднаго, возвышеннаго и геніальнаго. Онъ отличался безкорыстіємъ и честностью. Его прямая душа гнушалась канцелярскихъ каверзъ и всякаго крючкотворства. Всѣ его поступки какъ ученаго и администратора проникнуты были неподдѣльною любовью къ родинѣ; помыслы и желанія его были направлены къ прославленію Россіи и русскихъ и къ возбужденію уваженія къ нимъ въ Европѣ» 220).

Съ 1751 до начала 1760 года Лепехинъ находился въ академической гимназіи, и по окончаніи въ ней курса удостоенъ званія студента. На окончательномъ экзамент изъ двънадцати учениковъ восемь оказали удовлетворительные успъхи, и изъ гимназіи переведены въ университетъ. Испытаніе производили академики, а также адъюнкты и магистры, именно: Фишеръ, Браунъ, Поповъ, Модерахъ, Котельниковъ, Румовскій, Мотонисъ, Козицкій. Въ донесеніи испытательной коммиссіи сказано: «Оные ученики публично экзаминованы, и что касается до ихъ успёховъ въ латинскомъ языкъ, то въ первый день задана была имъ задача для переводу съ латинскаго языка на русскій, а въ другой день съ русскаго на латинскій. Послі гг. профессоры вмісті съ адъюнктами и магистрами прилежно разсматривали тѣ переводы, и нашли, что оные годятся (angehen), и о успаха помянутых учениковъ въ латинскомъ языкъ подаютъ добрую надежду. Чего ради думаемъ мы, что первые восемь учениковъ въ состояніи съ пользою слушать у гг. профессоровъ лекціи на латинскомъ языкѣ, и потому достойны приняты быть въ число студентовъ. Они хотя не вст одинаковыхъ усптховъ, но одинъ другаго превосходитъ понятіемъ и способностію». Первымъ по успѣхамъ названъ Матвъевъ, вторымъ — Лепехинъ. Профессоръ Браунъ сообщилъ: «экзаминовалъ я гимназическихъ учениковъ верхняго класса въ

ихъ успѣхахъ, и оказалось, что старшіе изъ нихъ восемь человѣкъ первыя начала логики нарочито поняли (bene comprehendisse)». Котельниковъ и Румовскій замѣтили: «Иванъ Лепехинъ не столько въ ариометикѣ, сколько въ геометріи, а въ геометріи успѣлъ изрядно» <sup>221</sup>).

19 января 1760 года послѣдовалъ указъ изъ академической канцеляріи — бытъ Ивану Лепехину студентомъ, дать ему шпагу и привести его къ присягѣ. 11 февраля того же года сдѣлано было распоряженіе, за подписью Ломоносова, начать въ университетѣ лекціи непремѣнно на будущей недѣлѣ, и каждому профессору читать по четыре лекціи.

Профессору Фишеру предоставлено было толковать латинских ваторовъ, какаго онъ самъ заблагоразсудитъ. Онъ избралъ для объясненія рѣчи Цицерона.

На профессора Брауна возложено было чтеніе «курса философическаго, включая экспериментальную и теорическую физику, затёмъ что господинъ профессоръ Эпинусъ представилъ такія кондиціи, по которымъ лекціи студентамъ съ надлежащимъ успѣхомъ слушать нельзя». Браунъ читалъ Вольфову философію по сокращенію Тиммигову.

Профессоръ Котельниковъ преподавалъ математику — курсъ всей математики, по Вольфовымъ первымъ основаніямъ.

Адъюнктъ Козицкій излагалъ краснорѣчіе латинскаго и греческаго языка; показывалъ риторическія правила и чистоту латинскаго штиля <sup>292</sup>).

Въ объявлении о лекціяхъ въ университетъ на 1761 годъ, которыя должны были начаться 22 января, показано:

Иванъ Эбергардъ Фишеръ, исторіи и древностей римскихъ профессоръ, — изъяснять будетъ Цицероновы рѣчи, а по окончаніи сего станеть толковать Плиніеву натуральную исторію.

Іосифъ Адамъ Браунъ, теоретической и практической философіи профессоръ, — будетъ показывать и объяснять физическіе опыты, окончавъ метафизическія лекціи.

Семенъ Котельниковъ, высшей математики профессоръ, —

будетъ давать наставленія всей математики по сокращеніямъ Вольфовыхъ первыхъ основаній.

Георгъ Фридерикъ Федоро́вичь, профессоръ юриспруденцій, — исторію о правахъ и первыя ихъ основанія изъяснять будеть.

Алексъй Протасовъ, адъюнктъ академіи, — показывать станетъ анатомію, начавъ отъ остеологіи или строенія частей человъческаго тъла, а потомъ и слъдующія части оныя науки.

Григорій Козицкій, адъюнктъ академіи, — первыя основанія риторики будетъ показывать по Эрнестову латинскому оныхъ сочиненію, съ упражненіемъ въ латинскомъ штилѣ. Притомъ станетъ изъяснять Гораціевы оды <sup>228</sup>).

Въ 1762 году лекціп начались 7 января, и въ объявленіи о нихъ названы слѣдующіе лица и предметы:

Профессоръ Фишеръ — будетъ изъяснять горація о стихотворствѣ и прочія онаго письма и сатиры, сочиненныя о стихотворствѣ и о стихотворцахъ.

Профессоръ Браунъ — по окончаніи экспериментальной физики приступитъ къ чтенію натуральной философіи.

Профессоръ Котельниковъ — будетъ показывать алгебру, по окончаніи которой станетъ изъяснять диференціальныя и интегральныя выкладки, показавъ напередъ въ высшую геометрію краткое руководство; между тѣмъ будетъ задавать своимъ слушателямъ вопросы рѣшить разные.

Профессоръ Федоровичь—по окончаніи исторіи европейскаго универсальнаго права начавъ преподавать начала гражданской юриспруденцій, и по изъясненій права собственнаго и требовательнаго, происходящаго отъ позволеннаго обязательства, наконець будеть изъяснять гражданское право.

Профессоръ Леманъ — будетъ преподавать своимъ слушателямъ химическія лекціи, показывая притомъ нужнѣйшіе опыты.

Адъюнктъ Протасовъ учить будетъ анатоміи, начиная отъ остеологіи; по окончаніи оныя показывать будетъ въ удобное время и прочія той науки части, по обыкновенію другихъ университетовъ.

Адъюнктъ Козицкій — слушавшимъ начала риторики будетъ показывать упражненія въ стилѣ по книгѣ Іоанна Шефера, продолжая между тѣмъ читать Гораціевы оды <sup>294</sup>).

Въ именномъ спискѣ студентовъ, 1762 года, значится: Иванъ .Пепехинъ, студентъ химіи, въ гимназіи съ 22 апрѣля 1751 года, произведенъ въ студенты 26 января 1760 года; слушалъ лекціи профессоровъ: Фишера — съ 22 февраля 1760 года, Брауна — съ 21 февраля 1760 года, Лемана — съ 9 января 1762 года, Казицкаго — съ 21 февраля 1760 года <sup>225</sup>).

## II.

Пробывши въ академическомъ университет в два съ половиною года, студентъ Лепехинъ просилъ академію наукъ послать его заграницу для довершенія научнаго образованія. Поводомъ къ такой просьбъ послужили прежніе примъры, а главнымъ образомъ то обстоятельство, что въ петербургской академіи наукъне было профессора естественной исторіи, и занятія по химіи и анатомін не достигали желаемой цёли. Всё, знавшіе Лепехина, академики засвидътельствовали, что онъ по своимъ познаніямъ, по своей даровитости и нравственнымъ качествамъ подаетъ самыя лучшія надежды, и вполнъ заслуживаеть поддержки и содъйствія его дальнъйшему образованію. Осуществленіе всякаго рода плановъ и проэктовъ, касающихся ученой корпораціи, зависьло отъ канцеляріи академіи наукъ, и студентъ Лепехинъ представилъ въ канцелярію всепокорнъйшее доношеніе, въ которомъ объясняль: «Въ силу полученнаго въ началъ сего 1762 года отъ его высокоблагородія г. коллежскаго сов'єтника Ломоносова приказа, по которому велено было эдешнимъ студентамъ апликовать себя, всякому по желанію и способности своей, къ какой-нибудь одной наукъ, я, нижеименованный, хотя и чувствовалъ въ себъ издавна особливую склонность къ натуральной исторіи; но за неимѣніемъ въ здъшней академіи наукъ такого профессора, который бы могъ

обучать сей наукъ, не могъ въ оную вступить. Однакожъ въ ожиданіи случая напослідокъ апликовать себя единственно къ помянутой наукѣ, вѣдая, что къ будущему моему лучшему въ оной успѣху не токмо много способствуеть, но и совершенно нужна химія, вступиль я въ оную; въ ней теперь между тімь у господина профессора Лемана и упражняюсь. А понеже въ намфреніи скоръйшаго распространенія наукъ между природными россійскаго государства подданными, какъ изъ московскаго университета и медицинскаго факультета, такъ и изъ здъщней акамій наукъ, для обученія разнымъ наукамъ посыланы были многіе въ чужіе краи на казенномъ ея императорскаго величества содержаніи. Того ради, побужденъ таковыми примірами, канцелярію академін наукъ всенижайше прошу, дабы для обученія по склонности моей къ вышепоказанной натуральной исторіи соблаговолено было, по примъру г. профессора Котельникова, адъюнктовъ Протасова и Румовскаго, послать и меня, нижайшаго, въ иностранное училище, въ какое канцелярія академіи наукъ благоизволитъ» <sup>226</sup>). Въ экстраординарномъ собраніи академіи наукъ положено: студента Лепехина отпустить для обученія исторіи натуральной либо въ Упсалу къ славному г. Линнею, либо въ какую-нибудь иную иностранную академію, потому что онъ въ фундаментальныхъ наукахъ и языкахъ нарочитые успёхи имбетъ, да сверхъ того онъ понятенъ и добронравенъ 227). Канцелярія академій наукъ опредѣлила послать Лепехина въ нѣмецкіе университеты, предоставляя выборъ ихъ академическому собранію. Собраніе избрало Страсбургъ, отчасти руководствуясь при этомъ тогдашними политическими обстоятельствами Европы: въ то время пребываніе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи представляло большую или меньшую опасность вследствіе семилетней войны (1756—1763). Витстт съ Лепехинымъ и съ тою же цтлью довершенія образованія отправлень быль заграницу и другой питоменъ академического университета — Поленовъ. Поленовъ занимался преимущественно юридическими науками. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ, писавшихъ въ Россіи объ уничтоженіи крѣпостнаго права <sup>228</sup>). Академическое собраніе признало нужнымъ, чтобы «студентъ Лепехинъ и переводчикъ Полѣновъ посланы были съ адъюнктомъ г. Протасовымъ въ Страсбургъ, потому что тамъ отъ воинскихъ дѣйствіевъ спокойно, и дешевле жить, нежели въ Саксоніи; также тамъ г. Протасовъ можетъ имъ служить предводителемъ на первый случай. Тутъ же есть почетный членъ г. Шепфлинъ, который надъ ними надзирать можетъ. Да сверхъ того г. профессоръ Леманъ обѣщалъ писать о Лепехинѣ къ тамошнему своему корреспонденту профессору Шпильману, дабы онъ наставлялъ его во всемъ, чему обучаться долженъ»

При отъёздё заграницу Лепехинъ получилъ отъ академіи наукъ такого рода инструкцію:

1.

Во первыхъ долженъ ты имѣть страхъ Божій, и православную греко-россійскую вѣру содержать по крайней возможности всецѣло, а притомъ, охраняя честь академіи, отправившей тебя для продолженія наукъ, имѣть благочинное и постоянное житіе, и отъ всякихъ пороковъ, а паче отъ пьянства, которое есть всему злу корень, удаляться.

2.

А понеже ты имѣешь отсюда отправиться обще съ адъюнктомъ г. Протасовымъ въ Страсбургъ, гдѣ пріѣдучи обучаться тебѣ во первыхъ гуманіорамъ, нѣмецкому и французскому языкамъ, со всякимъ прилежаніемъ, а потомъ упражняться во всѣхъ частяхъ исторіи натуральной, и сверхъ подаваемыхъ тебѣ отъ профессоровъ лекцій и собственнаго приватнаго ученія ходить часто собирать и описывать всякія травы и другія натуральныя вещи.

3.

Ъдучи дорогою, въ знатныхъ городахъ, а особливо гдѣ есть университеты, тò, чтò до наукъ касается, примѣчать, и вести для себя краткій журналъ.

4

Изъ Страсбурга присылать тебѣ в академическую канцелярію о успѣхахъ своихъ отчеты и рапорты съ засвидѣтельствованіемъ тамошнихъ господъ профессоровъ, и пока повелѣнія отъ канцеляріи не будеть, сюда не возвращаться

5.

Когда жъ покажется тебѣ, что довольно жилъ въ Страсбургѣ, а захочешь ѣхать въ какую-либо другую академію, тогда тебѣ о томъ представить канцеляріи заблаговременно, и ожидать резолюціи, а собою ни подъ какимъ видомъ не выѣзжать.

6.

Отъ академіи жалованье имѣешь получать по двѣсти рублевъ въ годъ, изъ чего тебѣ расходы свои какъ на собственное содержаніе, такъ на платежъ за лекціи и на покупку нужнѣйшихъ книгъ располагать, и въ долги не входить, а если окажутся, оныхъ академія платить не будетъ. И о всякихъ расходахъ присылать въ канцелярію по третямъ года подробные отчеты непремѣнно.

7.

Ежели противъ предписанныхъ въ сей инструкціи пунктовъ что пренебрежешь и исполнять не будешь, за то имѣешь быть штрафованъ неупустительно <sup>229</sup>).

Страсбургскій университеть пользовался громкою изв'єстностью въ восьмнадцатомъ стольтій, и привлекаль въ свои аудиторіи молодыхъ людей изъ различныхъ странъ Европы. Самое географическое положеніе Страсбурга д'ялало его сборнымъ м'ястомъ для путешественниковъ, отправлявшихся въ Италію, Францію, Швейцарію, Германію. Къ этому надо прибавить, съ одной стороны, благопріятный климатъ, красивое м'ястоположеніе, нравы и обычаи жителей, а съ другой стороны — европейскую изв'ястность н'якоторыхъ профессоровъ, а также выборъ предметовъ для университетскаго преподаванія, разсчитанный на при-

влеченіе возможно большаго количества слушателей. Не смотря на то, что Страсбургъ давно уже принадлежалъ Франціи, уроженцы Германіи охотно предпочитали его чисто-німецкимъ городамъ, и въ числъ студентовъ страсбургскаго университета было много нёмцевъ изъ близкихъ и дальнихъ мёстъ Германіи. Почти въ одно время съ Лепехинымъ и у тъхъ же самыхъ профессоровъ, именно Шпильмана и Лобштейна, слушалъ лекціи въ страсбургскомъ университетъ начинавшій уже свою литературную дъятельность знаменитый Гете. Большинство иностранцевъ приходилось на долю съверянъ — шведовъ и русскихъ. Шведская колонія, состоявщая преимущественно изъ офицеровъ, вступившихъ во французскую службу, и ихъ семействъ, оказывала благотворное вліяніе на м'астное общество, сближая и сглаживая болъе или менъе ръзкія крайности. Въ обществъ происходила борьба двухъ началъ, враждебныхъ и въ національномъ и въ религіозномъ отношеніи: съ присоединеніемъ края къ Франціи нѣмцы-протестанты поставлены были лицомъ къ лицу съ французами-католиками. Нейтральную почву представляли шведы, родственные нѣмцамъ по вѣрѣ и происхожденію, и вполнѣ сочувствованийе французамъ, усвоивши ихъ образъ жизни, обычаи и пріемы французскаго общежитія. Городскія власти съ своей стороны заботились объ уничтоженіи розни, и съ одинаковымъ радушіемъ принимали у себя представителей различныхъ народностей. На вечерахъ страсбургскихъ аристократовъ можно было потолковать съ маршаломъ Кантадомъ о политикъ, узнать придворныя новости отъ лицъ, близкихъ къ шведскому королю, услышать разсказъ гетмана Разумовскаго о смерти Петра III, и знакомиться съ мъстными памятниками исторической старины изъ бестать съ профессоромъ Шепфлиномъ 230).

Въ числѣ студентовъ страсбургскаго университета было весьма много русскихъ. Въ 1785 — 1787 годахъ считалось между знатными (vom Stande) студентами: 17 нѣмцевъ, 16 французовъ, 23 англичанина и 44 русскихъ, включая въ это число и лифляндцевъ. Страсбургскіе ученые и литераторы находились въ постоян-

ныхъ сношеніяхъ съ Петербургомъ, доставляя воспитателей и спутниковъ въ заграничныхъ путешествіяхъ для молодыхъ людей высшаго круга. Изъ Страсбурга прибылъ въ Россію нѣмецкій писатель Николаи, извѣстный своими поэмами во вкусѣ Аріоста, въ которыхъ видѣли и грацію и разнообразіе картинъ и знаніе человѣческаго сердца. Несчастная любовь заставила поэта покинуть родину и переселиться въ Россію; въ своемъ новомъ отечествѣ онъ началъ карьеру библіотекаремъ великаго князя Павла Петровича, а кончилъ — президентомъ академіи наукъ. Николаи родился въ Страсбургѣ, а умеръ въ Выборгѣ, въ Монрепо.

Привлекательная сила Страсбурга и вмѣстѣ его существенная особенность заключалась въ присутствій двухъ началь, двухъ цивилизацій — романской и германской. Оно высказывалось всюду — на улицахъ и въ гостиныхъ, въ одеждъ и въ языкъ, въ устройствъ жилищъ и въ составъ и характеръ университетскихъ курсовъ. Борьба велась упорная, и побѣда постепенно переходила на сторону Франціи, вербовавшей все болье и болье привержендевъ въ рядахъ самыхъ усердныхъ нфкогда защитниковъ Германіи и всего нѣмецкаго. Втеченіе нѣкотораго времени и Гете находился на распутіи двухъ міровъ, и едва-едва не перешелъ во французскій лагерь. Гете не скрываеть этого обстоятельства, и хотя старается выгородить себя различными соображеніями, болье или менье возвышенными, но въ словахъ его просвѣчиваетъ настоящая суть дѣла, которое можно объяснить и гораздо проще. Очевидно, что Гете находился подъ сильнымъ вліяніемъ Франціи, и говори онъ пофранцузски какъ французъ, а не съ ръзкимъ нъмецкимъ акцентомъ, самолюбіе его было бы успокоено, и поэтъ-космополитъ могъ бы безъ особенной душевной боли промѣнять Веймаръ на Версаль. Въ своей автобіографіи Гете говорить, что онъ быль на сторонѣ Франціи, и снова перешель на сторону Германіи послѣ долгаго и долгаго раздумья. Его оттолкнуль отъ Франціи устарѣлый и чванный тонъ франпузской литературы, несогласный съ юношескими стремленіями къ жизни и евободъ; онъ не выносилъ пристрастнаго и недобросовъстнаго отношенія Вольтера къ наукъ: чтобы обезсилить преданіе о потопъ, Вольтеръ отвергалъ несомнънныя научныя истины, и явленія, замізчаемыя при постепенномъ образованіи суши и совершающіяся по непреложнымъ законамъ, считалъ простою игрою природы. Всего же болье возмущало Гете упорное со стороны французовъ отрицаніе вкуса у нѣмцевъ вообще и у галломана Фридриха II въ особенности, и непомфрная, хотя и замаскированная, требовательность въ отношеніи чистоты выговора и произношенія. Французы слушали иностранцевъ съ снисходительнымъ вниманіемъ, не позволяя себѣ ни малѣйшей насмѣшки надъ промахами собесѣдника; но эта самая снисходительность дъйствовала на Гете подавляющимъ образомъ: онъ надалъ духомъ при мысли, что ему не одольть предстоящихъ трудностей; что въ его французской фразѣ вѣчно будетъ проглядывать нѣмецъ, и ему никогда не войти въ сонмъ блаженныхъ, говорящихъ чиствишимъ французскимъ языкомъ и свободныхъ отъ всякаго грѣха и въ произношеніи и въ употребленіи словъ и оборотовъ 231). О настроеній и взглядахъ нёмецкаго общества можно судить по тогдашней литературѣ дня, по книгамъ и брошюрамъ, выходившимъ въ Страсбургѣ и разсуждавшимъ о вопросахъ умственной и общественной жизни. Въ одной изъ нихъ, авторъ которой скрыль себя подъ именемъ нѣмецкаго патріота, находимъ такое сравнение французовъ сънъмцами, любопытное во многихъ отношеніяхъ. Нѣтъ сомпѣпія, что во Франціп дворянство, людп военные и буржуазія больс образованы, нежели въ Германіи; но это происходить не столько отъ любознательности, сколько отъ климата и темперамента. Вследствіе малаго количества пищи, употребляемой французами, и слабости пищеваренія, а также и отъ тонкости французскихъ винъ, непифющихъ ничего общаго съ тяжелымъ ибмецкимъ пивомъ, у французовъ работа мысли совершается живье и свободнье, нежели въ головахъ нъмцевъ, и возникаетъ прпродная наклонность къ веселости и шуткъ. Веселый, словоохотливый французъ, пересыпающій рѣчь свою остроумными шутками, слыветь въ немецкомъ обществе образованнѣйшимъ человѣкомъ, хотя если разузнать поближе, то окажется, что онъ былъ въ своемъ отечествѣ не болѣе какъ какимъ нибудь разносчикомъ или перчаточникомъ. Французы говорятъ и читаютъ въ то время, когда нѣмцы еще спятъ или ѣдятъ, пьютъ, играютъ. Французы любятъ разсуждать и писать о политикѣ и общественныхъ вопросахъ, чего вовсе не водится между нѣмцами къ явному ущербу для народной образованности.... Тогдашній взглядъ на меценатство выражается въ замѣчаніи нѣмецкаго патріота, что въ той странѣ, гдѣ дворъ покровительствуетъ занятіямъ естественными науками, тамъ простой деревенскій пасторъ можетъ дѣлать такія же великія открытія, какъ и Линней, и т. п. 232).

Каковы бы ни были вэгляды и сужденія какъ сторонниковъ, такъ и противниковъ французскаго вліянія, для нашей цёли достаточно указать на то, что въвосьмиадцатомъ стольтіи, во второй половинъ его, именно въ то время, когда Лепехинъ былъ студентомъ страсбургского университета, французское начало обнаруживалось весьма ярко и въ университетскихъ курсахъ и въ дѣнтельности представителей науки. Главное вниманіс обращаемо было на реальную сторону изучаемаго предмета и его практическую примѣнимость; все же отвлеченное и метафизическое оставлялось въ тѣни пли отбрасывалось какъ ненужное бремя. Профессора старались познакомить своихъ слушателей съ основными идеями и общимъ содержаніемъ науки, избігая мелочей и подробностей, препятствующихъ ясному представленію научной истины; наглядность изложенія и богатство пособій для производства опытовъ считались необходимымъ условіемъ и существеннымъ требованіемъ университетскаго преподаванія. Въ Страсбург в особенно ценились и процветали те отрасли знаній, которыя находятся въближайшей связи съобщественною жизнію и съ реальными потребностями человъка; таковы: политическія науки, медицина, и т. п.

Для врачей и натуралистовъ страсбургскій университетъ представлялъ много привлекательнаго не только по своимъ кур-12\*

самъ, но и по различнымъ учрежденіямъ, необходимымъ для всесторонняго изученія предмета, а равно по возможности и удобству предпринимать экскурсіи съ научною цілью. Еще въ первой половинъ прошлаго столътія учреждена при университетъ родовспомогательная школа, теоретическая и практическая, изъ которой вышло много замѣчательныхъ акушеровъ Германій, Голландін, Швейцарін, Швецін и Россін. Университеть по справедливости могъ гордиться своимъ натуральнымъ кабинетомъ (naturaliencabinet), составлявшимъ драгоценное, незаменимое пособіе при изложение естественной исторіи, и своимъ ботаническимъ садомъ. Учреждение ботаническихъ садовъ при университетахъ восходить къ довольно давнему времени и происходило главнымъ образомъ съ цёлью собирать цёлебныя растенія, которымъ придавали особенную важность въмедицинскомъ отношении. Первый ботаническій садъ въ Европѣ учреждень въ шестнадцатомъ столетіи въ Павіи; затемъ последовали въ томъ же столетіи сады: въ Пизъ, въ Болоньи, въ Лейпцигъ, въ Лейденъ, въ Гейдельбергъ и въ Монпелье, а въ началъ семнадцатаго стольтія — въ Гиссен' и въ Страсбургъ. Страсбургскій садъ, девятый по времени появленія, основанъ въ 1619 году: онъ представляль тімъ большій интересь для русскаго натуралиста, что петербургскій садъ находился въ крайне неудовлетворительномъ состояніи. По свидетельству академика Гмелина «едва во всей Европе сыщется ботаническій садъ, который бы быль въ толь жалостномъ состояній, въ какомъ здішній, и онъ обширностію своею весьма маль, и не можно достичь того намфренія. съ которымъ ботаническіе сады строятся» 233).

Во время пребыванія своего въ Страсбургѣ и занятій въ тамошнемъ университетѣ Лепехинъ пользовался обществомъ, совѣтами и указаніями профессоровъ: Шепфлина, Шпильмана, Германна, Лобштейна, Пфефингера, Шурера и другихъ. Страсбургскіе профессора оказывали большое участіе и вниманіе русскому студенту, руководили его занятіями, открыли ему свободный доступъ въ свои библіотеки и въ музеи, снабжали научными посо-

біями, брали его съ собою къ больнымъ, чтобы ознакомить на практикѣ съ ходомъ и лѣченіемъ различныхъ болѣзней, и т. п.

Между страсбургскими учеными того времени звъздою первой величины былъ профессоръ Шепфлинъ (1694-1771), превосходный знатокъ исторіи и древностей края 234). Въ молодыхъ лътахъ онъ занялъ каеедру исторіи, краснорьчія и классической словесности, и своимъ талантомъ, разнообразіемъ знаній и увлекательностію чтеній всего болье содыйствоваль извыстности страсбургскаго университета, распространившейся далеко за предёлы Франціи. Молодой ученый получаль лестныя для него приглашенія отъ различныхъ университетовъ и академій Германій, Швецій, Голландій, Россій. При учрежденій академій наукъ въ Петербургѣ Шепфлину предложено было отъ имени императрицы Екатерины I мъсто профессора исторін и званіе императорскаго исторіографа. Онъ изъявиль согласіе, но университетское начальство и магистрать города Страсбурга употребили всѣ усилія, чтобы удержать у себя ученую знаменитость. Городъ предоставиль ему совершить на общественныя средства продолжительное, двухлотнее путешествие по Франціи, Италіи и Англіи. Путешествію этому онъ придаль характеръ преимущественно археологическій, и для достиженія своей ціли обрекъ себя на борьбу со всёми затрудненіями, которыя приходилось ему испытывать трудясь на неразработанной нивъ. Знаменитыя открытія и раскопки, давшія твердую основу и руководящую нить для археологическихъ изслъдованій, произведены впослъдствіи, и неутомимый собпратель древностей долженъ былъ самъ себѣ прокладывать дорогу и на своихъ плечахъ выносить всю ел тяжесть и невзгоды. Со страстью археолога по призванію онъ собираль старинныя книги, рукописи, монеты, медали, сосуды, печати и т. п. Богатое собрание свое онъ принесъ въдаръ родному городу, лавшему возможность исполнить предпринятый трудъ.

По возвращении въ Страсбургъ Шепфлинъ продолжалъ свои ученыя занятия, и археология постоянно была у него на первомъ планъ. Принадлежа страсбургскому университету до конца своей

жизни, Шепфлинъ ознаменовалъ свое ученое поприще составленіемъ въ высшей степени зам'вчательнаго музея древностей, отечественныхъ и иностранныхъ, и многими учено-литературными трудами, рядъ которыхъ начинается съ того времени, когда автору было всего семнадцать леть отъ роду, и продолжается до самой смерти семидесятисемильтняго старца. Достойнымъ памятникомъ многолетнихъ работъ и археологическаго изученія края служить капитальный трудъ Шепфлина: Alsatia illustrata, заключающій въ себ'в изсл'єдованія объ исторической судьб'є Альзаса во времена владычества кельтовъ, римлянъ, франковъ, германцевъ и французовъ. Дополнение къ этому обширному труду составляеть Alsatia diplomatica — сборникъ письменныхъ намятниковъ старины, послужившихъ однимъ изъ главныхъ источниковъ для сочиненія. Для собиранія и изученія матеріаловъ во всей ихъ полнотъ и разнообразіи трудолюбивый ученый исходилъ страну вдоль и поперегъ, не пропуская ни одного мъстечка, ни одного захолустья, представляющаго хотя мальйшій интересъ въ археологическомъ отношеніи, я всюду собираль рукописныя и вещественныя древности. При тогдашнемъ состояніи палеографін требовалось много усилій и труда для разбора и объясненія грамотъ и другихъ древнихъ и старинныхъ рукописей, собранныхъ въ огромномъ количествъ и относящихся къ различнымъ періодамъ, начиная отъ временъ Меровгнговъ и до второй половины восьмнадцатаго стольтія.

Независимо отъ заслугъ Шепфлина какъ ученаго и какъ профессора, мѣстное общество дорожило имъ и потому, что онъ болѣе, нежели кто-либо изъ его собратовъ, содѣйствовалъ сліянію двухъ національностей, совмѣщая въ себѣ лучшія качества обѣихъ: съ нѣмецкимъ содержаніемъ онъ соединялъ французскую форму; пофранцузски и поиѣмецки говорилъ и писалъ одинаково свободно, съ одинаковымъ достопиствомъ и изяществомъ выраженія. Шепфлинъ принадлежалъ къ тѣмъ счастливцамъ, которые умѣютъ сближать прошедшее съ настоящимъ, и историческимъ изслѣдованіямъ придаютъ живой интересъ современности. Бога-

тый дарами духа, Шенфлинъ действовалъ благотворно и на техъ. которые не были съ нимъ въ близкихъ сношеніяхъ; самое пребываніе съ такими світилами возвышаеть и облагороживаеть окружающую ихъ среду. Такъ отзывался о Шенфлинъ студентъ Гете, выражая не только свое личное митніе. но и то, что думалось и говорилось въ кругу его многочисленныхъ товарищей. Гораздо проще, не такъ цвътисть отзывъ Лепехина о Шепфлинѣ; но и въ немногихъ словахъ нашего соотечественника видно, что академія не напрасно поручала своего питомца вниманію и надзору старъйшаго изъ профессоровъ страсбургскаго университета. Лепехинъ говоритъ, что Шепфлинъ относился къ нему съ большимъ участіемъ и полною готовностью оказывать ему содъйствіе и поддержку, которыя такъ необходимы были для молодаго человѣка, поставленнаго на чужбинѣ въ новыя, непривычныя для него условія быта, вдали отъ родины и близкихъ къ нему людей.

Непосредственнымъ руководителемъ Лепехина въ его научныхъ занятіяхъ быль профессоръ медицины Шпильманъ (1722-1783). Онъ родился въ Страсбургѣ, гдѣ отецъ, дѣдъ и предки его въ ифсколькихъ поколфијяхъ были антекарями. Вфрный семейному преданію, онъ самъ началъ свое ноприще аптекаремъ, и это оказалось весьма важнымъ подспорьемъ для его университетскихъ лекцій по химін и медицинъ. Научное образованіе Шинлыманъ началъ въ антекъ своего отца, а продолжалъ и довершиль частію въ Страсбуріть, частію въ Берлинть, Фрейбергть и Парижъ. У страсбургскихъ профессоровъ онъ слушалъ лекціи исторін, философін, физики, анатомін; металаургію и горное діло изучалъ въ Фрейбергъ подъ руководствомъ Генкеля, у котораго незадолго до того занимался эгими предметами Ломоносовъ. Ученые труды Шпильмана: Основанія химін, Описаніе страсбургской флоры, Основанія «медицинской или ліжарственной матерін» (institutiones materiae medicae), Общая фармакопея, н мн. др. пользовались въ свое время большимъ уваженіемъ; нѣкоторые изъ нихъ служили руководствомъ во многихъ университетахъ и переведены съ латинскаго языка на французскій, нѣмецкій, итальянскій. По отзыву спеціалистовъ, отличительныя черты ученыхъ трудовъ Шпильмана заключаются: въ ясности и опредълительности идей и строго последовательномъ изложении; въ постоянномъ стремленіи уразумъть наблюдаемое явленіе со всъми его условіями; въ уклоненіи отъ всякихъ произвольныхъ толкованій; въ признаніи только того, что доступно чувствамъ и доказано опытами и наблюденіями, и наконецъ — въ подробномъ указаніи литературы излагаемой отрасли, посредствомъ котораго всь открытія возводятся къ своему источнику, и каждому трудившемуся въ разныя времена и въ разныхъ мѣстахъ отдается должная справедливость по мірь его заслугь и его участія въ общемъ движеніи и постепенномъ развитіи науки. Лекціи Ппильмана также отличались ясностью и последовательностью, и вместь сътьмъ наглядностью; пользуясь своею аптекою, онъ передъ глазами слушателей приготовляль то, съ чёмъ они теоретически были знакомы по его учебникамъ. Съ тою же цълью нагляднаго ознакомленія съ предметами природы, онъ отправлялся со студентами въблизкія и дальнія м'єста Альзаса и на Вогезскія горы, и въ этихъ экскурсіяхъ не ограничивался одною ботаникою, но имъль въ виду и другія отрасли естественныхъ наукъ.

Собственно спеціальностію Шпильмана была медицина, каведру которой онъ и занималь съ званіемъ ординарнаго профессора. Но въ то время области различныхъ наукъ не были еще такъ рѣзко размежеваны, какъ это произошло впослѣдствіи, и нѣкоторыя изъ нихъ, какъ напримѣръ ботаника, а отчасти и другія естественныя науки, считались не болѣе, какъ пособіемъ, какъ средствомъ для изученія предмета, имѣющаго цѣль практическую, именно медицины. На Шпильмана возложено было преподаваніе и медицины, и химіи, и ботаники. Если такое соединеніе предметовъ объясняется общимъ состояніемъ тогдашней науки, то другая особенность зависѣла отъ мѣстныхъ условій страсбургскаго университета. Врачъ и натуралистъ Шпильманъ читаль втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ теорію поэзіи (dichtkunst). По статуту университета допускалось самое ограниченное число ординарныхъ каоедръ, пріуроченныхъ къ опредѣленнымъ предметамъ, и по мѣрѣ открывавшихся вакансій ихъ занимали профессора безъ различія спеціальностей; такимъ образомъ случалось, что профессоръ естественной исторіи назначаемъ былъ на каоедру логики и метафизики, а профессоръ медицины — на каоедру поэзіи, получая посредствомъ этого мѣсто и право голоса въ философскомъ факультетѣ. Шпильманъ старался извлечь сколько возможно больше пользы для слушателей-врачей изъ предмета, для нихъ вовсе посторонняго. Опъ открылъ свой курсъ рѣчью о пользѣ, которую можетъ доставить врачу чтеніе древнихъ писателей, и на лекціяхъ своихъ занимался объясненіемъ Лукреція.

Въ особенную заслугу Шпильману должно поставить его участливое отношеніе къ слушателямъ и желаніе поддержать и развить ихъ любознательность; съ величайшею охотою онъ дѣлился съ ними самыми цѣнными вещами своей библіотеки, и вникаль въ подробности распредѣленія и хода ихъ занятій. По свидѣтельству лица, близко знавшаго Шпильмана и какъ профессора и какъ человѣка, этотъ достойный ученый любилъ студентовъ искреннею, безкорыстною любовью, возбуждая ихъ къ дѣятельности, поддерживая и укрѣпляя; каждому изъ нихъ, кто только желалъ, былъ истиннымъ отцомъ, и многіе питали къ нему сыновнюю привязанность; желать большаго отъ профессора значитъ предъявлять требованія невыполнимыя и сверхчеловѣческія <sup>235</sup>). Цѣня заботливость Шпильмана о русскихъ студентахъ, находившихся заграницею, петербургская академія наукъ избрала его своимъ почетнымъ членомъ <sup>236</sup>).

Курсъ естественной исторіи, канедру которой заняль впослідствіи Лепехинь въ академіи наукъ, читаль профессоръ Германь (1738—1800), занимавшій въ страсбургскомъ университетт, одна за другою, нісколько канедръ: медицины, философіи, патологіи, ботаники, химіи, формакологіи. Его сочиненіе о сродстві животныхъ — tabula affinitatum animalium — заключаеть

въ себъ много въ высшей степени дъльныхъ и остроумныхъ соображеній и превосходныхъ замічаній, основанныхъ на самыхъ точныхъ наблюденіяхъ. Авторъ утверждаетъ, что въ разнообразномъ мірф животныхъ между всфми видами находится связь, и каждый изъ нихъ сближается нъкоторыми чертами съ другими видами, болъе или менъе отдаленными. Такъ, въ отношени къ способу добыванія или схватыванія (prehension) пищи и предметовъ вообще обезьяны, употребляющія для этого пальцы, сближаются съ грызунами. Но если обратить внимание на зубы, то отъ обезьянъ следуетъ перейти къ плотояднымъ, а не къ грызунамъ, потому что по расположению зубовъ некоторыя изъ плотоядныхъ представляютъ чрезвычайное сходство съ животными четверорукими. Однимъ изъ признаковъ для распредъленія животныхъ на группы служитъ мъсто питательнаго органа — сосковъ: находятся ли они на груди или же сзади тела. Въ этомъ отношеній съ обезьянами сближаются тихоходы, летучія мыши, и т. п. Основываясь на подобныхъ фактахъ, Германъ отвергаетъ систему животнаго царства, изображаемую прежними натуралистами въ видѣ лѣстницы, и представляетъ ее въ видѣ сѣти со множествомъ развътвленій. Вникая въ общія основныя начала зоологіи Германъ глубиною своихъ идей превосходить весьма многихъ не только изъ предшествующихъ, но и изъ современныхъ ему ученыхъ. Знаменитый Кювье въ своей исторіи естественныхъ наукъ указываетъ важное значение трудовъ Германа, книгу котораго о сродствъ животныхъ признаетъ существенно полезною и необходимою и для ученыхъ и для учащихся. Германъ принадлежалъ къчислу трудолюбивъйшихъ ученыхъ своего времени; не говоря о вещахъ напечатанныхъ, если бы собрать его неизданныя сочиненія и вст замти, сдтланныя имъ на поляхъ книгъ, то составилось бы около тридцати томовъ. По разнообразію эрудицін, его можно бы назвать epitome omnium scientiarum et homo omnium populorum. Онъ извъстенъ былъ не только какъ естествоиспытатель, но и какъ лингвистъ; съ особенною любовью изучаль онъ мѣстныя нарѣчія нѣмецкаго языка, и

составиль словарь этихъ нарѣчій. Герману обязань университеть устройствомъ и развитіемъ двухъ научныхъ учрежденій: ботаническаго сада и кабинета естественныхъ наукъ. Принявъ въ свое завѣдываніе ботаническій садъ, Германъ привелъ его въ цвѣтущее состояніе, обогатиль его множествомь растеній, которыми дорожилъ какъ существенно важными пріобретеніями въглазахъ каждаго любителя и знатока ботаники. Но это обстоятельство вызвало противъ себя страшную бурю во времена революціи, которая считала научныя учрежденія безполезными затізями, и грозила уничтожить любимое детище нашего ученаго; революціонеры простирали свою ненависть къ аристократизму и на растительное царство, и требовали истребленія пальмъ и лавровъ въ ботаническихъ садахъ. Въ садъ Германа явился террористъ Шнейдеръ, прозванный страсбургскимъ Маратомъ, и указывая на рѣдкія растенія, обратился къ ботанику съ такими словами: «гражданинъ, въ саду твоемъ пропасть аристократовъ; следуетъ разводить не пальмы и лавры, а коноплю и картофель, чтобы было во что одъвать нашихъ солдатъ и чъмъ ихъ кормить». Герману удалось однакоже не только спасти свой садъ отъ разоренія, но и самому попасть въ число лиць, за которыми конвенть призналъ право на вознаграждение со стороны наци. Но ничто не могло примирить труженика науки съ революціей, противъ которой направлены многія изъ его эпиграммъ, какъ напримѣръ:

> Quis nobis nunc esse neget Saturnia regna? Nonne vorat gnatos Gallia dura suos?

Другое учрежденіе, связанное съ именемъ Германа, кабинетъ естественной исторіи (naturalien-cabinet) возбуждаль удивленіе современниковъ. Нужна была необычайная сила воли и настойчивость труда, чтобы почти безъ всякихъ матеріальныхъ средствъ привести къ концу задуманное Германомъ дѣло: съ неутомимымъ рвеніемъ онъ и самъ собиралъ предметы изъ области естественныхъ наукъ, и добывалъ ихъ изъ различныхъ странъ перезъ посредство людей, понимавшихъ значеніе и важность

предпріятія. Множество животныхъ, рыбъ, птицъ, насѣкомыхъ, растеній, минераловъ, окаменѣлостей и т. п. вошли въ богатое и образцовое собраніе, составленное Германомъ съ большимъ искусствомъ и съ полнымъ знаніемъ дѣла <sup>237</sup>).

Сверхъ курсовъ Шпильмана и Германа и приватныхъ занятій съ этими учеными, Лепехинъ посфщаль лекціи и участвоваль въ работахъ: профессора анатоміи, хирургін и патологін Лобштейна (1736—1784), пріобрѣвшаго извѣстность операціями и льченіемъ каменной бользии и катаракта; профессора анатоміи и хирургін Пфеффингера и профессора физики Шурера (1734— 1792). У Лобштейна, также какъ у Шпильмана, было особенно много слушателей между студентами медицинскаго факультета, изъ которыхъ шестую часть составляли русскіе. Весьма многія диссертаціи анатомическаго и хирургическаго содержанія, появлявшіяся въ то время въ Страсбург'ь, составлены при такомъ сильномъ и полномъ участіи Лобштейна, что по справедливости должны быть признаны его собственными произведеніями. Лекціи, читанныя имъ на латинскомъ языкъ, которымъ онъ владълъ въ совершенств'в, считались образцами академическаго краснорвчія. Несмотря на всю свою требовательность Лобштейнъ пользовался сочувствіемъ и уваженіемъ слушателей; но ему пришлось много вытерпъть отъ недоброжелательства нъмецкихъ врачей, которыхъ онъ очень не жаловаль, и называль брадобръями и неучами въ сравнении съ научно-образованными французскими хирургами <sup>288</sup>).

Въ письмахъ и отчетахъ Лепехина находимъ слъдующія свъдьнія о научныхъ занятіяхъ его въ Страсбургъ:

6 января 1763 года Лепехинъ писалъ изъ Страсбурга: «По отъ вздъ нашемъ 13 сентября (1762 года) изъ Санктпетербурга, а изъ Кронштадта 23 того же мъсяца, 19 ноября минувшаго 1762 года прівхали въ Страсбургъ, гдъ, записавшися въ число студентовъ 22 того же мъсяца, началъ ходить на нижеслъдующія лекціи: къ господину профессору Шпильману на химію; къ господину профессору Пфеффингеру на анатомію; нанялъ учито

теля французскаго языка, который мнѣ притомъ и въ нѣмецкомъ языкт можетъ быть предводителемъ. А когда къ моему намтренію неотм'єнно нужно знать и рисовальное искусство, то наняль также и рисовальщика. Хотя въ данной мнѣ отъ канцеляріи академін наукъ инструкцін и предписано, чтобы сначала, прежде нежели приступлю къ натуральной исторіи, упражняться въ гуманіорахъ, однако я къ сему удобнаго теперь случая здёсь не нахожу. Ибо, что касается до латинскаго языка, господинъ про-Фессоръ Лоренцъ толкуетъ своимъ слушателямъ Тацита и Цицероновы рёчи на нёмецкомъ языкё, на которыхъ лекціяхъ для малаго моего упражненія въ нёмецкомъ язык довольно успёть бы не могъ или, лучше сказать, время и иждивеніе утратиль бы напрасно; но когда къ сему буду имѣть удобный случай, то онаго не премину употребить въ мою пользу. А между темъ собственнымъ моимъ прилежаніемъ буду упражняться въ латинскомъ языкъ, къ чему уже мнъ предводительствомъ господина профессора Фишера ясный путь показанъ. Что касается до филозофіи, то я логику и метафизику, какъ въ гимназіи, такъ и въ университеть, слушаль довольно, въ чемъ могу свидьтельствоваться господиномъ профессоромъ Брауномъ. А когда начнутся физическія лекцій, то на оныя ходить не премину, несмотря на то, что экспериментальную и двѣ части натуральной физики также въ моемъ отечествъ выслушалъ, потому что надлежащихъ до экспериментальной физики инструментовъ не доставало».

22 іюня 1763 года: «Въ посланномъ мною генваря 6 числа рапортѣ канцеляріи академіи наукъ доносилъ я, что по пріѣздѣ моемъ въ Страсбургъ 22 ноября прошедшаго 1762 году зачалъ слушать анатомію и химію, изъ которыхъ анатомію окончалъ 26 марта, а химію въ скоромъ времени къ окончанію привесть надѣюся. Выслушавъ анатомію, 28 того же мѣсяца зачалъ ходить на физіологію, преподаваемую здѣсь приватно господиномъ докторомъ Лобштейномъ. Съ 18 апрѣля слушаю экспериментальную физику у господина профессора Шурера. 20 мая при начатіи ботаническихъ лекцій приступилъ я съ прочими къ слушанію

ботаники, и сверхъ преподаваемыхъ въ оной господиномъ профессоромъ Шпильманомъ наставленій, въ свободное время хожу для собиранія травъ, и дѣлаю для себя травникъ. Продолжаю упражняться въ рисовальномъ искусствѣ и французскомъ языкѣ. А чтобы канцелярія академіи наукъ была увѣрена, что я не тщетно проводилъ время въ Страсбургѣ, сообщаю при семъ данныя мнѣ отъ господъ профессоровъ свидѣтельства».

8 декабря 1763 года: «Въ посланномъ много 21 ионя сего 1763 году рапортъ канцеляріи академіи наукъ доносиль я, что у г. профессора Шпильмана слушаю химію, у г. профессора Шурера экспериментальную физику, у г. доктора Лобштейна физіологію, изъ которыхъ химію кончиль 20 іюля, ботанику 13 сентября, и физіологію декабря 2; физику еще слушать продолжаю. Выслушавъ химію и ботанику, при начатін г. профессоромъ Шпильманомъ 25 іюля патологін и 13 октября медической матеріи, приступиль къ слушанію оныхъ коллегій. 29 сентября вторично началъ слушать анатомію, и чтобы яснібищее иміть понятіе о частяхъ, челов'єческое тіло составляющихъ, подъ предводительствомъ г. профессора Пфеффингера упражняюсь въ разрѣзываній кадаверовъ. Во время ботанических в наставленій, какъ съ г. профессоромъ Шпильманомъ, такъ и собственнымъ любопытствомъ, собралъ 519 разныхъ травъ, которыя, высушивъ и приклеивъ на бумагу, расположилъ по системѣ г. Линнея. Впродолжение физіологического курса для большого успаха въ сей части медицины, сколько случай допустить могъ, дёлалъ опыты надъ живыми животными. 11 сентября оставилъ французскаго учителя, и собственнымъ прилежаніемъ далье въ ономъ языкь упражняюся. Для важнъйшихъ коллегій не имъя свободнаго времени ходить къ рисовальному мастеру, 1 октября я онаго оставить принужденъ быль, а какъ скоро получу свободное время, далье въ ономъ искусствъ упражняться не оставлю».

9 апрѣля 1764 года: «Патологію кончиль 24 марта, физику 18 марта, анатомію 29 марта, матерію медическую еще слушать продолжаю. Вторично зачаль слушать физіологію у госполина

доктора Лобштейна. Вскорт по пасхт приступлю также къ слушанію ботаники, буду продолжать увеличивать мой травникъ, упражняться въязыкахъ и рисовальномъ искусствъ. Сверхъ сего, ежели еще какая коллегія, служащая къ моему намъренію, начнется, не премину оныя употребить въ мою пользу». Въ письмъ къ совътнику Тауберту, отъ того же числа, Лепехинъ говоритъ: «Господинъ профессоръ и докторъ Протасовъ писалъ именемъ вашего высокородія, что вы твердое положили наміреніе, дабы я еще по крайней мъръ одинъ годъ остался въ Страсбургъ на такой конецъ, чтобы пройти весь медическій курсъ, не только теоретическій, но и практическій; что по окончаніи надлежащимъ образомъ медическаго курса академія намфрена просить г. про-Фессора Шиильмана, дабы онъ позволилъ мнъ чрезъ нъсколько времени въ собственной его апотекъ такъ какъ лаборатору поработать. Между темъ долженъ я стараться о ботанике, французскомъ языкъ, осмотръть здъсь находящиеся кабинеты и описать птицъ и рыбъ; въ свободное летомъ время ездить къ г. профессору Кельрейтеру (Koelreuter) и снискивать у него потребныя наставленія въ исторіи натуральной. Для совершеннаго окончанія моей науки посланъ я буду въ Цюрихъ къ г. Геснеру на годъ; оттуда пережду во Францію, дабы пересмотржть кабинеты; изъ Францін — въ Голландію; наконедъ — изъ Голландіи въ Англію. Всѣ сій предписанія не иное что явствуютъ, какъ истинное и несумнънное вашего высокородія обо мнъ попеченіе. Ибо что касается до медицины, лучшаго мъста для меня желать не могу: здёсь въ Страсбурге великія предъ другими университетами им во преимущества для сей науки. Кром в довольного искусства г. профессора Шпильмана въ медицинъ и особливой его ко мнъ предъ прочими благосклонности, напудобнейший имею способъ упражняться въ анатоміи, какъ основаніи всея медицины. Да и самая способность къ успъхамъ въ практикъ ни мало не уступаетъ анатоміи. Здёсь учреждены двё госпитали: воинская и гражданская, куда всякому ходить дозволено и примачать болазни. Сверхъ сего какъ для г. профессора и доктора Протасова, такъ и по рекомендаціи г. профессора Шпильмана, пользуюсь дружескимъ со мною обхожденіемъ находящагося здісь доктора г. Лобштейна. Оный, какъ прежде во всемъ способствоваль моимъ успъхамъ, такъ и будущею зимою, если буду слушать практику, объщался меня брать съ собою къ паціентамъ, дабы тъмъ мн' удобн изъяснить натуру бол взней, теченіе и перем вну оныхъ, употребление и дъйствие медикаментовъ и обхождение съ больными. Въботаникѣ нынѣшнее лѣто надѣюся большихъ успѣховъ, ибо стараніемъ г. профессора Шпильмана въ ботаническомъ саду насъяны новыя ръдкія планты, а особливо растущія на мысу Доброй надежды. Что касается до г. профессора Кельрейтера, то, улуча способное время, не премину употребить въ мою пользу наставленія онаго. Хотя еще ботаническая коллегія не началася, однако я уже недёли съ четыре въ свободное время хожу на поля для эксаминованія и собиранія травъ, им'тя предводителемъ систему натуры г. Линнея. Если обстоятельства мои допустять, не премину посмотръть и находящихся въ Эльзасъ рудокопныхъ заводовъ, и собирать, сколько можно, инсекта. Вразсужденій же того требованія, чтобы осмотрьть здісь кабинеты и описать рыбъ и птицъ, ничего сказать не могу, но въ ономъ, какъ и во всемъ прочемъ, буду следовать советамъ г. профессора Шпильмана, и ничего не упущу, что къ собственной моей и отечества пользъ служить можеть. Ваши же повельнія были, суть и будутъ всегда для меня законами».

6 октября 1764 года: «Въ посланномъ мною 9 апрѣля сего 1764 году рапортѣ, доносилъ я, что у господина профессора Шпильмана продолжаю слушать матерію медическую (materia medica) и ботанику; у господина доктора Лобштейна — физіологію. Изъ оныхъ матерію медическую кончилъ 9 іюля; ботанику— 4 сентября, а съ окончаніемъ нынѣшняго мѣсяца надѣюся кончить и повтореніе физіологіи. 25 апрѣля приступилъ къ слушанію натуральной исторіи вообще, преподаваемой здѣсь господиномъ докторомъ Германомъ, изъ которой уже выслушаль о четвероногихъ животныхъ, пресмыкающихся, птицахъ и рыбахъ.

Во время ботаническаго курса, какъ въ ботаническомъ саду, такъ и на поляхъ собралъ еще 110 травъ, которыхъ прошлаго 1763 году достать случая не имѣлъ. Оныя, высушивъ, прибавилъ къ моему травнику, стараяся притомъ замѣчать употребленіе оныхъ въ экономіи и медицинѣ. Сверхъ сего собралъ еще разныхъ 108 насѣкомыхъ. Слѣдующаго мѣсяца господинъ профессоръ Шпильманъ начнетъ читать химію и патологію, а господинъ профессоръ Пфеффингеръ — анатомію, чего я не упущу употребить въ мою пользу, и въ анатоміи, сколько можно будетъ пройду практикою. Но какъ каждая земля собственными себѣ отъ натуры одарена преимуществами, и чѣмъ одна изобилуетъ, то въ другой за рѣдкость почитается, то я думаю, что мой трудъ не безплоденъ будетъ, если сообщу при семъ реестры всѣмъ находящимся здѣсь птицамъ и рыбамъ».

9 апръля 1765 года: «Физіологію кончиль октября 26 дня прошлаго 1764 году; химію и патологію еще повторять продолжаю. Натуральной исторіи коллегію, которая для наступившей зимы оставлена была, паки началь, 15 апреля сего 1765 году, съ той части животнаго царства, которая о насфкомыхъ называется. Прошедшею зимою третій разъ слушаль курсь анатоміи подъ предводительствомъ господина профессора Пфеффингера, и самъ прошелъ практикою всѣ внутренности и нервы; сверхъ сего, на вскрываемыхъ въ анатомическомъ театръ младенцахъ, тъ части, которыхъ на взрослыхъ субъектахъ видъть не можно. 12 апраля приступиль къ слушанію самой медической практики, преподаваемой здёсь господиномъ докторомъ Лобштейномъ. Наступающимъ ныи в лътомъ не премину дал в упражняться въ познаніи травъ и насѣкомыхъ. Для удостовѣренія моего здѣсь поведенія, какъ въ разсужденій моего ученія, такъ и мойхъ поступокъ, посылаю данное мн тоть зд тиняго медицинского факультета свидътельство... На нынъ текущій годъ поставиль особливый предметъ моимъ упражненіямъ въ медицинской практикѣ, которую уже дъйствительно началъ подъ предводительствомъ господина доктора Лобштейна; я съ нимъ хожу къ его паціентамъ, гдѣ, особливо на тѣ болѣзни, которыя онъ въ коллегіи истолковалъ теоріею, прописываю рецепты. Господинъ профессоръ Шепфлинъ оказываетъ намъ особливо свою благосклонность, и обнадежилъ во всемъ вспомоществовать нашимъ успѣхамъ своею рекомендаціею. Я, сколько силъ моихъ есть, не премину употребить въ мою пользу предстательства такого мужа, который не только здѣсь, но и во всемъ ученомъ свѣтѣ знатный аукторитетъ имѣетъ; а особливо, что я надѣюся его предстательствомъ вразсужденіи медической практики не малый получить авантажъ во французской военной больницѣ Сихъ ради преимуществъ, которыми теперь здѣсь пользуюся, всепокорнѣйше прошу дозволить мнѣ еще сей годъ остаться въ Страсбургѣ, дабы я могъ совершенно кончить медическій курсъ, и, выѣхавъ изъ Страсбурга, единственно прилежать къ натуральной исторіи».

2 сентября 1765 года: «Въ посланномъ мною рапортъ доносилъ я, что у господина профессора Шпильмана вторично слушаю химію и патологію; у господина доктора и продемонстратора Лобштейна — практику; у господина доктора Германа курсъ натуральной исторіи. Изъ оныхъ: химію кончиль 7 іюля, а патологію 18 того же м'єсяца; натуральной исторіи ту часть, которая о всёхъ животныхъ разсуждаеть, кончилъ 13 августа; теперь надъюся вскоръ и остальныя ея части привесть къ окончанію. Нын'є слушаю въ третій разъ курсъ ботаники въ здішнемъ ботаническомъ саду. Сверхъ сихъ коллегій для собственнаго моего упражненія собираль травы и насікомыя; старался познавать строеніе, превращеніе и размноженіе себі подобныхъ разныхъ родовъ и видовъ насъкомыхъ, нослъдуя въ семъ правиламъ и описаніямъ славнаго насфкомыхъ испытателя господина Реомюра.... Какъ скоро уже приближающееся осеннее ненастье прекратить мои ботаническія и до насікомых в касающіяся упражненія, сверхъ медической матеріи, которыя повтореніе мнѣ неотмѣнно нужно, анатоміи и практики, буду упражняться въ сравнительной анатоміи, разсматривать здішнія рыбы, а особливо мелкія, въ над'вяній если не сыскать чего новаго, по крайней мъръ утвердиться въ методъ. Не упущу въ Страсбургъ пріобръсть лучшаго знанія книгъ, до моего ученія касающихся, въ чемъ я, по совъту господина Шпильмана и господина доктора Лобштейна, особливому слъдую порядку: хожу въ здъшнюю библіотеку, и разсматриваю нужныя мнъ книги; чего тутъ не достаетъ, то награждаю благосклонностію г. профессора Шпильмана и господина доктора Лобштейна, имъя свободный входъ въ ихъ библіотеки. Если получу рекомендательное письмо къ г. профессору Кельрейтеру, съ особливою охотою, въ какое бы то время ни было, съъзжу къ Карлсругъ (sic) для принятія наставленія отъ сего ученаго мужа къ продолженію моего ученія».

13 марта 1766 года: «Курсъ натуральной исторіи кончилъ 15 октября; ботанику — 9 числа того же мѣсяца; медическую практику привель къ окончанію марта 4 дня сего 1766 году. Чрезъ всю зиму въ здѣшнемъ анатомическомъ театрѣ упражнялся въ анатоміи. Начатыя мною въ прошломъ году повторенія патологіи и матеріи медической у господина профессора Шпильмана еще продолжаю. Наступающею весною и въ послѣдующее время буду упражняться въ ботаникѣ и инсектологіи» <sup>239</sup>).

6 августа 1766 года: «Изъ прежде посылаемыхъ мною рапортовъ канцелярія академіи наукъ довольно усмотрѣть могла мои здѣсь упражненія, гдѣ я кромѣ коллегіи исторіи натуральной слушалъ и весь курсъ медицины съ его повтореніемъ. Сколь много мнѣ можно было успѣвать въ исторіи натуральной въ Страсбургѣ, не упускалъ ничего, въ чемъ могу свидѣтельствоваться здѣшними господами профессорами. Но нынѣ, не имѣя дальной способности пріобрѣсть знанія минераловъ кромѣ тѣхъ, о которыхъ матерія медическая разсуждаетъ, всепокорнѣйше прошу дозволить мнѣ ѣхать въ другой какой университетъ, гдѣ бы я могъ съ большимъ успѣхомъ упражняться въ минералогіи. Къ отъѣзду моему буду готовъ черезъ три мѣсяца, въ которые надѣюся копчить совершенно тѣ коллегіи, которыя еще теперь фреквентую, и безъ всякаго ущерба въ ботаникѣ и инсектологіи могу ѣхать въ назначенное мнѣ иѣсто. Если въ семъ случаѣ доз-

волите мнѣ сдѣлать выборъ, то я желалъ бы, отъѣхавъ изъ Страсбурга, предпочесть всѣмъ другимъ мѣсгамъ Цюрихъ. Господинъ профессоръ Геснеръ снабденъ достаточнымъ минеральнымъ кабинетомъ, притомъ и не такъ много обязанъ дѣлами, какъ упиверситетскіе профессора. Ботаника наилучшій свой показываетъ видъ въ Швейцаріи, какъ всякому извѣстно; я думаю, что и инсекты особливое свое ищутъ на горахъ прибѣжище. Спознаться съ господиномъ профессоромъ Кельрейтеромъ, который теперь живетъ въ Карлсругѣ, отъѣзжая изъ Страсбурга, не премину; кромѣ его наставленій повижу также и натуральныя въ маркграфскомъ кабинетѣ вещи» 240).

Профессоръ Шпильманъ свидътельствовалъ, что на лекціяхъ химіи и въ экскурсіяхъ и демонстраціяхъ ботаническихъ Лепехинъ обнаруживаетъ большое прилежаніе, внимательность и много ума, а своимъ образомъ жизни заслуживаетъ справедливую похвалу.

По отзыву доктора Лобштейна, Лепехинъ, ревностно изучаюицій физіологію, пріобрѣлъ въ этой наукѣ свѣдѣнія, выходящія изъ ряду обыкновенныхъ

По свидѣтельству профессора ПЦурера, Лепехинъ, усердно посѣщавшій лекцій физики и спеціально занимавшійся естественною исторією, обладаетъ большою эрудицією въ области философіи природы (in philosophia naturali).

Профессоръ Пфеффингеръ удостовърялъ, что слушателя его Ленехина, изучающаго подъ его руководствомъ анатомію, по справедливости должно причислить къ тъмъ, которые отличаются неутомимымъ прилежаніемъ и прекрасными правственными свойствами.

Независимо отъ заявленій отдѣльныхъ профессоровъ, медь цинскій факультеть страсбургскаго университета отъ лица всѣхъ своихъ сочленовъ свидѣтельствовалъ и выдалъ коллективное удостовѣреніе въ томъ, что Лепехинъ заслужилъ всеобщее одобреніе по своимъ, всѣми признаннымъ и несомнѣнно доказаннымъ, успѣхамъ въ анатоміи, физіологіи, естественной исторіи, химіи,

**Фармакологіи** (materia medica), общей патологіи и въ изученіи  $\mathbf{u}$  флоры  $\mathbf{z}^{41}$ ).

5 мая 1767 года страсбургскій университеть удостоиль Лепехина степени доктора медицины: докторская диссертація его подъ названіемъ: de acetificatione напечатана въ Страсбургъ, и представлена авторомъ въ петербургскую академію наукъ <sup>242</sup>).

Ввъренный руководству иностранныхъ профессоровъ. Лепехинъ находился вмъстъ съ тъмъ въ постоянныхъ сношеніяхъ съ отечественными учеными, съ членами петербургской академіи наукъ, на судъ которыхъ присылалъ отчеты о своихъ занятіяхъ. Академикъ Протасовъ былъ нѣкоторое время спутникомъ Лепехина и сожителемъ его въ Страсбургъ, а по возвращении въ Россію Протасовъ служилъ посредникомъ въ сношеніяхъ академій наукъ съ русскими студентами, находившимися заграницею. Онъ совътовалъ Ленехину какъ можно подробнъе ознакомиться съ литературою изучаемыхъ предметовъ, и ходатайствовалъ о снабженій его и его товарища русскими книгами, которыя, по его мненію, могли принести большую пользу для молодых в людей, удаленныхъ отъ русскаго общества и неслыхавшихъ въ окружающей средѣ звуковъ русскаго языка. «За излишнее почитаю напоминать вамъ, — писалъ Протасовъ Лепехину — сколь нужна исторія литеральная всякому ученому той науки, въ которой онъ намбренъ съ успехомъ упражняться, и должно ли вамъ лифть не только довольное, но и совершенное знаніе всёхъ писателей исторін натуральной, какъ такому челов'іку, который назначенъ къ тому, чтобы напослёдокъ могъ ученому св'ту показать, сколь много въ обширномъ россійскомъ государствѣ находится такихъ натуральныхъ вещей, которыя еще никому не были по сіе время извъстны». Въ представленіи своемъ въ канцелярію академіи наукъ Протасовъ говорить: «Переводчикъ Поленовъ и студенть Лепехинъ, отдалившись отъ сообщества россійскаго, не им'єють теперь довольнаго случая обращаться съ одноземцами въ природномъ своемъ языкъ, то для отвращенія нѣкоторымъ образомъ такого ихъ въ семъ недостатка, не соблаговолитъ ли каннелярія академій наукъ опредѣлить переслать къ имъ нѣкоторыя пристойныя и нужнѣйшія каждому по ихъ наукѣ на россійскомъ языкѣ книги, дабы они, пользуясь чтеніемъ оныхъ, могли будто бы и протверживать природный свой языкъ и привыкать между тѣмъ къ употребляемымъ нынѣ особливо въ наукахъ терминамъ. Вслѣдствіе чего для студента Лепехина нахожу я пристойныя слѣдующія книги:

- 1) Первыя основанія металлургіи сочиненія г. штатскаго сов'ятника Ломоносова.
- 2) Его же перевода Вольфіанскую экспериментальную физику.
- 3) Валеріеву минералогію переводу д'єйствительнаго штатскаго сов'єтника г. Шлаттера.
- 4) Содержанія здёшней академій комментаріевъ на россійскомъ языкъ.
- 5) На латинскомъ языкѣ Floram ingricam, собранную изъ записокъ покойнаго профессора Крашенинникова, и изданную въ печать г. Гортеромъ, которая книжка ему необходимо нужна тѣмъ, что онъ въ состояніи будетъ по оной видѣть, какія про-израстенія общи тамошней и здѣшней землѣ» <sup>248</sup>).

Летомъ 1767 года Лепехинъ выёхалъ изъ Страсбурга, и на возвратномъ пути въ Россію посётилъ Голландію, где познакомился со многими учеными, преимущественно съ профессорами лейденскаго университета: Альбиномъ, фан-Ройеномъ, Гаубе, Алламаномъ и др. Альбинъ (Albinus, 1697—1770) занималъ одно изъ первыхъ мёстъ въ ряду замёчательнёйшихъ анатомовъ того времени. Фан-Ройенъ (van Royen, ум. 1779 г.) врачъ и ботаникъ, авторъ описанія лейденской флоры, былъ директоромъ лейденскаго ботаническаго сада. Гаубе (Gaubius, Gaube, 1705—1780) — профессоръ медицины и химіи, ученикъ знаменитаго Бургаве (Воегнааvе) и преемникъ его по кафедрё химіи. Алламанъ (Allamand, 1713—1787) — профессоръ философіи и естественной исторіи; онъ обогатилъ лейденскій садъ и натуральный кабинетъ многими важными пріобрётеніями: голландскіе моряки,

возвращаясь изъ отдаленныхъ плаваній, привозили ему рѣдкіе экземпляры растеній, животныхъ, ископаемыхъ, и т. п. Онъ сдѣлаль нѣсколько открытій въ электричествѣ, и первый объясниль явленіе такъ называемой лейденской банки.

Осенью 1767 года Лепехинъ былъ уже въ Петербургъ. Въ журналъ коммиссіи академіи наукъ 15 октября 1767 года читаемъ: «Бывшій академическій студенть, который нынѣ докторомъ, иззаморя возвратился,... почему и разсуждено: гг. профессорамъ Гмелину и Палласу его, Лепехина, приличнымъ и въжливымъ образомъ освидътельствовать, сколь далеки успъхи въ ботаник в исторіи натуральной, и о семъ Коммиссію письменно увъдомить, а ему, доктору Лепехину, быть при помянутыхъ профессорахъ до дальнейшаго разсмотренія». Но академики, на которыхъ возлагалось производство испытанія, признали болье умъстнымъ другой способъ удостовъриться въ познаніяхъ, пріобр'єтенныхъ молодымъ русскимъ ученымъ заграницею. Въ журналѣ академической коммиссіи 2 ноября 1767 года говорится: «Хотя прежде сего и даны были повельнія гг. профессорамъ Гмелину и Палласу, чтобъ ласковымъ и пристойнымъ образомъ освидетельствовали доктора Лепехина, и представили Коммиссіи объ успѣхахъ его свои мнѣнія. Однако они словесно объявили, что пристойнъе ему препоручить сдълать описанія нъкоторыхъ натуральныхъ вещей, взятыхъ изъ кунсткамеры, кои и представили, а именно: пять банокъ съ разными животными, три птицы и нѣсколько травъ. И для того за благо разсуждено: представленныя гг. профессорами натуральныя вещи отослать при ордерѣ къ г. доктору Лепехину съ тѣмъ, чтобъ онъ ихъ обстоятельно описаль, и описанія подаль въ Коммиссію, вмість и сочиненную имъ диссертацію, по которой произведенъ въ докторы» 244). Представленныя работы заслужили общее одобреніе ученыхъ судей, какъ доказываетъ единогласное избраніе Лепехина адъюнктомъ академіи наукъ.

## III.

Въ 1768 году Лепехинъ избранъ былъ адъюнктомъ, а въ 1771 году академикомъ по каоедрѣ естественной исторіи. Въ собраніи конференціи 23 мая 1768 года происходилъ выборъ Лепехина въ адъюнкты академіи наукъ: всѣ голоса были поданы въ его пользу. Въ собраніи 8 апрѣля 1771 года директоромъ академіи наукъ графомъ Владиміромъ Григорьевичемъ Орловымъ были предложены адъюнкты: Лексель — въ академики по астрономіи, Крафтъ—въ академики по экспериментальной физикѣ, Лепехинъ— въ академики по естественной исторіи и Гильденштедтъ—также въ академики по естественной исторіи. Конференція единогласно признала ихъ достойными званія академиковъ «за ихъ искусство и извѣстныя заслуги» — wegen ihrer geschiklichkeit und bekanten verdiensten 245).

Вскорѣ по избраніи въ адъюнкты академіи наукъ Лепехинъ отправился въ ученое путешествіе по Россіи. Оно продолжалось втеченіе шести лѣтъ, много содѣйствовало изученію Россіи, и прославило имя Лепехина. Обзору этого путешествія мы посвятимъ особую главу, а теперь укажемъ на учено литературные труды Лепехина и вообще на его дѣятельность въ академіи наукъ.

Рядъ мемуаровъ и статей Лепехина, помѣщенныхъ въ періодическихъ изданіяхъ академіи наукъ, продолжается до года его
смерти. Двѣ трети изъ нихъ писаны полатыни и одна треть порусски; нѣкоторыя переведены и на французскій языкъ. Въ латинскихъ мемуарахъ своихъ Лепехинъ описываетъ преимущественно открытыя имъ новыя породы животныхъ и растеній.
Здѣсь находятся описанія животныхъ, открытыхъ имъ въ путешествіи, каковы: князекъ, чеграва, малорослая цапля, плешанка
и слѣпышекъ; двухъ новыхъ породъ овсянокъ: чеканчика и ушастой долгохвостой совки; двухъ породъ бѣломорскихъ тюленей:
крылатки и морскаго зайца; разныхъ породъ пернатокъ и хрящевокъ; четырехъ породъ морской капусты, найденной въ Кан-

далакской губѣ, и др. Онъ описалъ также препровожденнаго къ нему для осмотра гермафродита, взятаго въ рекруты изъ верхневажескаго уѣзда архангельской губерніи, и т. д.

Статьи Лепехина на русскомъ языкѣ помѣщены въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ: въ Новыхъ ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ; въ Собраніи сочиненій, выбранныхъ изъ мѣсяцослововъ; въ Академическихъ сочиненіяхъ, выбранныхъ изъ новыхъ актовъ академіи наукъ; въ Технологическомъ журналѣ; въ Трудахъ вольнаго экономическаго общества. Отдѣльно изданы: Руководство къ разведенію шелка въ Россіи; Способы къ отвращенію падежа въ рогатомъ скотѣ, и т. д. 246).

Въ сочинения о необходимости испытывать лѣкарственную силу собственныхъ произрастеній Лепехинъ замічаеть, что при первомъ водвореніи медицинской науки въ Россіп вст. лікарственныя травы, даже самыя простыя и растущія у насъ въ величайшемъ изобиліи, выписывались изъ-заграницы; но съ развитіемъ врачебныхъ познаній распространялось и собираніе природныхъ растеній, которыя во многихъ случаяхъ могуть быть употребляемы съ большою пользою. Таковы: горькая трава, гребникъ или гравилатъ, марьинъ корень — какъ средства противолихорадочныя; кашкара или пьяная трава, употребляемая жителями гористыхъ мъстностей, страдающихъ ломотою отъ усталости; степная малина, производящая сильную испарину; толокнянка, оказавшаяся однимъ изъ лучшихъ средствъ въ почечныхъ бользняхъ, также какъ и рябина, которую обыкновенно оставляють на съедение птицамъ. Вместо корня саленъ, вывозимаго изъ Турцін, стали употреблять корни съверныхъ растеній, извъстныхъ подъ названіемъ кокушкиныхъ слезъ. Багульникъ или клоповникъ, украшающій наши болота, служить надежнымъ средствомъ въ судорожномъ кашлѣ, и объщаетъ «героическое» пособіе во всёхъ болёзняхъ этого рода. Упомянувъ о рукшинт, придорожной иголкъ, баранцъ, павилишныхъ колокольчикахъ, сухомъ поростѣ и др., авторъ заключаеть свое исчисление словами: «И прежде не достанетъ намъ времени, нежели примъровъ.... И посему, коликій новый озариль бы світь врачебное искусство, когда бы мы со временемъ, усугубивъ свое раченіе, всіхъ своихъ произрастеній силы и дійствія, соотвітственно ихъ природному місту, познали».

Въ статът о домашнихъ средствахъ, употребляемыхъ въ болъзняхъ простымъ народомъ, отчетливо описываются средства, къ которымъ прибъгаетъ народъ преимущественно въ двухъ бользняхъ, свиръпствующихъ съ особенною силою: въ венерическихъ и вълихорадит. «Невоздержность въдтлахъ любовныхъ--говорить Лепехинъ — и между чернью такъ размножила нечистую бользнь, что и въ крестьянскомъ быту, даже и въ самыхъ отдаленныхъ областяхъ, увидишь не только оною обезображенныхъ, но и изувъченныхъ людей». Средства противъ нея, употребляемыя народомъ: большой прикрытъ, пътушокъ или чистякъ, истодъ трава, измодень полевой, черноголовникъ, сулема и др. Отъ лихорадокъ: крушина, молочай, заплиса или луговая рута, конская грива или коноплянка, стародубка, горчанка, золототысячникъ, бобровка, змѣевикъ, трилистникъ водяной, и др. Рядомъ съ внутренними средствами идуть наружныя, которымъ народъ придаеть таинственное значеніе. «Отм'єнитые врачи говоритъ Лепехинъ — въ опредъленіи естества лихорадки между собою несогласны, и разныя отличительныя ей свойства поставляють, да и наши простолюдины не безъ умствованія о лихорадкъ судятъ. Язычническая праотцевъ напихъ древность, не въдущая причинъ при дъйствіи естества, въ истолкованіи оныхъ прибъгала къ вещамъ чрезъестественнымъ, а многобожіе ихъ всегда доставляло имъ суевърныя причины; невидимые же благіе и злые духи; или благодарностію или умилостивленіемъ чувствуемые, и въ болезняхъ главнейшее ихъ убежище составляли. Самое название лихорадки доказываеть суевърное свое происхожденіе, и значить жену радъющую или радующуюся о михь. Таковыхъ поставляють быть седмь жень; всёхъ ихъ имена мнв неизвъстны, а знаемыя прилагаю. Первая лихорадка называется кумаха или кума, вторая — знобиха, третья — гнетуха, чет-

вертая — отневица и пр. Истолкованіе сихъ именъ, и какое понятіе съ оными простолюдины соединяютъ — какъ излишнее, такъ и скучное было бы дёло; довольно сего сказать, что къ такому умствованію и понынѣ чернь привязана, и считаетъ оное за былицу. Изъ сего следують все те странные образы леченія, состоящіе или въ наговорахъ, или въ зловонныхъ вещахъ или въ телахъ остроконечныхъ, коихъ толикое множество, что одно исчисленіе вменъ заняло бы многія страницы. Довольно сказать, что сюда принадлежать и многія сего рода тисненію преданныя средства, какъ то архангелогородцевъ и всёхъ поморцевъ надежное средство — голова морской рыбы, называемой зубатка, которую кладуть подъ головы больному; внутренняя отонка сыраго яйца, коею обвертываютъ мазинецъ при лихорадочномъ приступь; правый медвѣжій глазъ, привязанный къ лѣвой рукѣ и проч. Таковыя и подобныя симъ средства утвердилися между простолюдинами наиболье потому, что при употреблении разныхъ изъ сихъ способовъ проходитъ время: природа, работая, очищаетъ и наконецъ совершенно извергаетъ непріязненное и вредное изъ тъла вещество».

Въ руководствъ къ разведенію шелка въ Россів подробно говорится о различныхъ породахъ тутоваго дерева, о способахъ разведенія его, объ уходѣ за шелковичными червями, о свиваніи шелка съ гнѣздъ или коконовъ и т. п., и вкратцѣ—о постепенномъ распространеніи шелководства въ Европѣ. Въ древнія времена шелкъ былъ величайшею рѣдкостью и продовался по такой высокой цѣнѣ, что шелковыя платья были недоступны даже для семействъ римскихъ императоровъ. Только въ половинѣ шестаго вѣка, при императорѣ Юстиніанѣ, сѣмена шелковыхъ червей были привезены изъ Индіи въ Константинополь. Изъ Афинъ, Коринфа и Оивъ шелководство перешло въ Италію, изъ Италіи во Францію, изъ Франціи въ Германію, и т. д. Россія, довольствуясь большею частью шелкомъ персидскимъ и китайскимъ, первоначально имѣла одно только тутовое заведеніе, на волжскомъ рукавѣ Ахтубѣ, повыше города Царицына, да и то принадлежало

безъ всякаго сомнѣнія, волжскимъ болгарамъ. Шелководство въ Россіи начинается со временъ Петра Великаго, и можетъ послужитъ новымъ источникомъ богатства и дать работу многимъ тысячамъ народа при своемъ дальнѣйшемъ развитіи.

Предлагая способы къ отвращенію въ рогатомъ скотѣ падежа, Лепехинъ говорить во введеніи къ своей книгѣ: «Стараяся быть полезнымъ любителямъ скотоводства и сообщить имъ мои разсужденія и средства къ предупрежденію и исцѣленію скотской, часто къ разорительному несчастію въ стадахъ рогатаго скота случающейся болѣзни, подъ названіемъ падежа или повала извѣстной, выводилъ я мои заключенія не токмо изъ трупоразъятія падшаго скота, но изо многихъ примѣчаній, дѣланныхъ мною во время моего путешествія и разныхъ домашнихъ опытовъ. Сверхъ сего тщился употребить слогъ простой и внятный, и приводилъ въ свидѣтельство такія писанія, каковыя всякъ на природномъ языкѣ читать и по онымъ справки свои дѣлать можеть».

Въ сочиненіяхъ своихъ Лепехинъ пользовался богатымъ матеріаломъ, собраннымъ имъ во время путешествія, отчасти также и собраніями другихъ натуралистовъ, сочленовъ его по академіи наукъ, совершившихъ, подобно ему, ученыя путешествія по Россіи. Подробно описывая произведенія природы, которыя разсѣяны по всему пространству русской земли, Лепехинъ обращаетъ внимапіе на цілебное свойство многихъ травъ и растеній, дающее имъ несомнънное преимущество сравнительно съ произведеніями чужестранными, которыя выписываются издалека, и вследствіе различныхъ причинъ весьма часто оказываются непригодными для врачебнаго употребленія. Труды Лепехина пользовались общимъ и вполнъ заслуженнымъ уважениемъ въ ученомъ мірѣ; одно изъ главнѣйшихъ и существенныхъ достоинствъ ихъ въ научномъ отношени заключается въ точности и отчетливости наблюденій и описаній. Сообщая множество фактическихъ сведеній, Лепехинъ высказываеть вмёсте съ темь и свой взгляль на природу и на разнообразныя действія ея творческой силы. Воззрѣнія свои онъ не излагаеть въ видѣ строгой системы; но по поводу отдёльныхъ фактовъ приводитъ и соображенія общія. обнимающія всю совокупность явленій, и знакомящія съ тогдашнимъ состояніемъ наукъ. Согласно съ господствовавшими тогда идеями онъ признавалъ внутреннюю связь, соответствие и взаимодъйствіе силь и явленій природы и существованіе цълесообразности, проявляющейся какъ въ растительномъ, такъ и въживотномъ царствъ. Лепехинъ говоритъ: «Вникая въ намъренія природы, сколько изъ употребленія прозябаемыхъ заключать возчожно, в фроятнымъ быть кажется, что прозябаемыя ею по всему лицу земному, опредъленному для обитанія и человъческому роду, такъ расположены, чтобы человъкъ и другія животныя, на земномъ шарѣ живущія, находить могли нужное къ своему содержанію. Посему между нашими призрастеніями обрътаемъ мы злаки, въ снѣдь человѣку назначенные, и травы, хозяйственнымъ нашимъ нуждамъ удовлетворяющія; находимъ и такіе, коими мѣстные болѣзненные припадки врачевать можемъ. Для животныхъ, по всей вселенной разсъянныхъ, по качеству климата произрастаютъ былія въ изобиліи, въ снёдь, имъ опредёленныя. Есть и такія, которыя, кажется, служать токмо украшеніемъ лицу земному, или, покрывая неизсыхаемыя блата, скрываютъ отъ глазъ нашихъ пасмурный ихъ видъ, и удерживаютъ излишнюю, изъ нихъ испареніемъ исходящую, влагу, или, распространяя свои корни въ нескахъ зыбучихъ, связуютъ ихъ зыблемость, и возвышая свои съ листами стебли, привлекаютъ ненужные мокрые пары изъ атмосферы. Поросты, коими многія морскія животныя питаются, указують въ водахъ мели и близость береговъ. Словомъ, нътъ ни единаго на лицъ земномъ былія, которое бы не приносило пользы во всей вселенной живущимъ. Посему знаніе произрастеній не токмо уже изв'єстныхъ, но и вновь находимыхъ, весьма полезно и необходимо нужно, а наипаче техъ, которыя или во врачеваніи или въ домостроительств торуть приносить каковую-либо пользу 247).... Изъвсткъ предметовъ, возбуждающихъ наше любопытство, съ благогов вніемъ сопряженное,

предложимъ тъ великолъпія, коими лице земное повсемъстно одъвается, и въ коихъ польза обитающихъ на ономъ наиболъе ощутительна. Мы знаемъ, что они разсъяны по всему нашему шару, и различныя былія занимають различныя м'єста на ономъ. Главнъйшая причина сего въ прозябаемыхъ различія зависить отъ различнаго раздъленія по лицу земному теплоты, проистекающей отъ благотворнаго светила, согревающаго и освещающаго съ прочими нашего міра тылами и обитаемый нами шары, кы пути своему наклоненіе им'єющій. И посему, если бы возможно было намъ обозрѣть половину нашего шара, какое преузорочное и испещренное поле открылось бы глазамъ нашимъ! Преходя отъ знойных в странъ до последних в земли пределовъ, простирающихся къ съверу, усмотръли бы мы во всякомъ климатъ собственныя и отмінитыя произрастенія. Тамъ, гді вічный господствуєть зной, увидёли бы мы разновидныя сочныя и рыхлыя растенія, самою мальйшею влагою питающіяся. Льса, составленные изъразныхъ пальмъ всегда зеленъющихъ, которыя обнаженными своими пнями возвышаяся и сплетшися одними косматыми вершинами, непроницаемую солнечному зною составляють тынь, подъ коею жители находять свое оть онаго убъжище. Разныхъ плодоносныхъ-деревъ сонмъ усладилъ бы нашъ взоръ, благовонныя же древа и травы обоняніе. Но если бы мы обратили свой взоръ на сѣверныя земли конечности, то на первый взглядъ показалось бы намъ все унынія полно; однако, разсмотрѣвъ прилежно, открыли бы и тамъ великое множество растеній, десницею содержащею вся насажденныхъ, которыя, большею частью неизсыхаемыя покрывая блата, малосочнымъ уже себя довольно отдъляютъ видомъ. Преходя же средину между сими крайними предълами теплоты и стужи, повсюду встрѣтили бы насъ удивительныя въ растеніяхъ перемѣны, пріумноженныя и другими обстоятельствами. Высочайшіе горные хребты, покрытые снъгами, и въ самыхъ знойныхъ климатахъ глубокимъ сѣвернымъ странамъ уподобляющіеся, собственными себ' красуются быліями; пространныя степи, неизжіримыя моря, ріки, пески и проч. особенными гордятся произрастеніями. Таковое различное земнаго лица прозябаемыми украшеніе предопредёлено къ очевиднымъ выгодамъ обитающихъ на немъ, ибо равнымъ образомъ извъстно, что земля населена разными животными, изъ коихъ большей части отъ былія питаться повельно. И для того каждому изъ нихъ даны особливое тълосложеніе, разный составъ, отмѣнныя склонности, особенная пища, различные способы доставлять себ' оную. И по сему опредълены каждому извъстные предълы къ пребыванію, за кои преступить безъ опасности ихъ жизни не могутъ, развъ вспомоществуемыя челов вческимъ о нихъ попечениемъ. Такъ наприм връ видимъ мы, что огромнымъ китамъ и другимъ ледовитыхъ морей обитателямъ пріятны міста, всегда объятыя стужею, отъ коей толстый подкожный слой тука служить имъ защитою, и который въ знойной странѣ былъ бы имъ тягостію. Льву дана горячая природа, и сильный внутренній его жаръ, отъ стремительнъйшаго движенія крови предъ прочими животными происходящій, д'блаетъ ему не только сноснымъ, но необходимо нужнымъ знойныя африканскія страны, ибо если бы онъ возчувствовалъ съверныхъ странъ стужу, поистинъ много бы охладнъла его ярость. Лапландскій олень, весьма густымъ одётый подсёдомъ, безбёздно сносить стёснявшую все сѣверную стужу; ягель же, составляя наипріятнѣйшую пищу, содълываетъ его обитателемъ и безплодныхъ съверныхъ тундръ. Въ песчаныхъ и почти безводныхъ африканскихъ пустыняхъ удобно обитаетъ тяглый велблюдъ, снабженъ будучи многими отделеніями въ желудке для содержанія воды въ запасъ, и посему удобно несетъ служение странствующимъ въ дебряхъ безводныхъ и непроходныхъ. И если мы разсмотримъ всѣ роды животныхъ, обитающихъ на землѣ, кроющихся въ водахъ, парящихъ по воздуху, и несмѣтное множество насѣкомыхъ, то при каждомъ ясно усмотрѣть можемъ врожденныя и непреоборимыя причины, обязывающія жить извістнаго животнаго въ извъстныхъ на земли предълахъ 248)..... Нътъ сумнънія, что праотцы челов вческаго рода, обитавшие въ начал в в в ка въ м встахъ блаженныхъ, гдъ природа, одъянная въчнующею весною,

сама собою все нужное человъку производить, питалися быліями и плодами древесными; по времени же, содёлавъ ручными нёкоторыхъ животныхъ, упогребляли въ снедь себе млеко отъ стадъ ихъ, а наконецъ и мясо ихъ въ пищу себъ обращать начали. Почему извъстныя четвероногія животныя содълалися почти всеобщими на земномъ шарѣ животными въ снѣдь употребляемыми. Но съ размноженіемъ человъческого рода, переселяяся далье отъ блаженныхъ мѣстъ, по нуждѣ научилися снѣдныя произрастенія, а наипаче дающія питательную муку, размножать и произращать при помощи искусства; тѣ же, коимъ опредѣлилъ жребій обитать въ конечностяхъ земли, а наппаче съверныхъ, гдъ природа, угнетенная всегдашнею стужею, кажется въ произведеніи былій весьма недостаточествуетъ, и коея недостатковъ ни самое рачительнъйшее человъческое попечение дополнить не въ силахъ, принуждены питаться наипаче плотію животныхъ. Но какъ четвероногія животныя, служащія пищею челов вческому роду въ другихъм встахъ, въ толь суровыхъ климатахъ едва размножаемы и содержимы быть могуть, жители же по существу самаго климата требують крыпчайшей пищи; почему разныя морскія животныя служатъ наппріятнъйшею и полезнъйшею имъ снъдію, коихъ плоть не столь удобоварима, и требуетъ отмѣнной крѣпости желудка, которая, поддерживаема будучи сжимающею все стужею, дълаетъ таковую неудобоваримую пищу соотвътственною силамъ пхъ пищеварительныхъ орудій. И посему читаемъ мы не безъ удивленія, съ какими обрядами, впрочемъ суев'єрными, наши курильцы, олюторы, чукчи, и проч. не менте радости и удовольствія въ пойманіи кита оказывають, какъ бы пріобрѣли нѣкое отмѣнное сокровище» <sup>249</sup>)....

Природа оказываетъ неоспоримое и сильное вліяніе на образъ жизни человѣка, измѣняющійся по климатическимъ и другимъ мѣстнымъ условіямъ, и на самыя религіозныя вѣрованія. «Плодоносное земное нѣдро, обильно производя потребные на пищу человѣку плоды, обезпечиваетъ его жизнь въ доставленіи себѣ оной. Поистинѣ не недостатокъ другой пищи обязываетъ восточ-

ныхъ народовъ питаться земными произращеніями, но самый климать и сохранение въ ономъ безбользненной жизни. Плоть животныхъ, склонная къ тленію и превращающаяся удобно въ гнилость, при ослабляемыхъ зноемъ тоя страны органахъ, къ варенію пищи опредёленныхъ, безъ сумнёнія легко бы могла сообщить оную сокамъ тѣлеснымъ и тѣмъ увеличить къ гнилости расположеніе. Напротивъ того древесные плоды и былія нѣжною своею клейкостію и маслеными частицами удобно возобновляють части тыла. которыя чрезъ самую жизнь, какъ то извъстно, ежеминутно теряются. Кислота въ нихъ или явная или скрытно содержащаяся исправляетъ наклонность къ гнилости, соединяся съ щелочною солью, претворенною чрезъ самое крови обращение въ таковое свойство, и составляетъ темъ среднюю смесь. Сокъ ихъ въ виде соединяющаго вещества очищаеть и выводить оставшіяся въ питательномъ каналѣ нечистоты; смѣсясь же съ кровію, удобно разбиваеть въ ней вязкость, и тъмъ уменьшая въ сосудахъ треніе, все тёло содержить въ прохлажденіи. Но какъ плоды много содержать въ себъ запертаго воздуха, который могъ бы вредить ихъ слабымъ желудкамъ, то обильно произрастающая трость. дающая сахаръ, не только отвращаетъ сіе неудобство, но и пріумножаетъ своею сладостію питаніе, и т. д. Хотя ученіе восточныхъ мудрецовъ, проповъданное послъ Пивагоромъ въ Греціи, о преселеніи душъ непроницаемою зав'єсою древности сокрыто, и составляеть суевърный и жалостному заблужденію подверженный членъ ихъ закона, однако, кажется, съ в фроятностью заключать можно, что сему въ прочемъ замысловатому ученію самая нужда была путеводительницею. Когда ненасытное человъческого чрева желаніе къ перемѣнѣ яствъ побуждало ихъ къ насыщенію себя плотію животныхъ, отчего неминуемо должны были произойти гнилыя бользни, какъ то и до нынь примычается въ индійцахъ и египтянахъ, питающихся рыбами и другими животными, которые разными наружными нечистями, а иногда и самою язвою заражаются, и посему мудрые люди, вперяя въ народъ мижніе о преселеніи душъ, отъ употребленія на пищу животныхъ отвратить и происходящее оттуда эло пресечь старалися. На заблужденій восточныхъ народовъ основанный другой членъ в ры не мало способствуеть къ сохраненію между ими здоровья, ибо всякому извъстно, сколь многія причины обязывають ихъ законное наблю дать очищеніе, состоящее въ омовеніи всего тёла водою; но сіе наблюдение, очищая ихъ мнимое душевное падение, очищаетъ и прилипшія къ тѣлу остроты, потомъ изверженныя, и тѣмъ предохраняеть отъ многихъ нечистей. Чёмъ отдаленнёе люди живуть отъ экватора, и чёмъ чувствительнёе становится зима, тёмъ болье употребляють на пищу животныхъ. Въ самыхъ же съверныхъ земли конечностяхъ почти однимъ питаются мясомъ, какъто гренландцы, лопари, исландцы, и по всему берегу Ледовитаго океана кочующіе народы. Между всёми сими народами суровостію жизни, чему мы очевидными были свидітелями, отличны семояды, по тундренымъ берегамъ Ледовитаго океана кочующіе. Когда мы представимъ образъ жизни сихъ народовъ, и сравнимъ оный съ образомъ жизни народовъ, обитающихъ въ тъхъ странахъ, гдъ земное нъдро само собою все нужное человъку производить, то на первый взглядь покажется намь, что сін блаженную, оные же преисполненную труда и золъ влачатъ жизнь. Но природа все творить на пользу челов ку, и сія самая суров в йшая жизнь составляетъ блаженство, т. е. здравіе живущихъ въ сихъ холодныхъ мѣстахъ. Когда мы разсмотримъ дѣйствіе стужи надъ телами, то ясно сіе уразуметь можемъ» и т. д. 250).

Допуская начало цёлесообразности, Лепехинъ далекъ былъ отъ всякихъ произвольныхъ теорій, догадокъ и сближеній, не основанныхъ на данныхъ представляемыхъ самою природою, а порождаемыхъ игрою болѣе или менѣе изобрѣтательнаго воображенія. «Хотя сіе неоспоримо, — говорить онъ — что праотцамъ человѣческаго рода для обитанія вначалѣ опредѣлены были теплыя страны, между тропиками лежащія, гдѣ почти вѣчное господствуетъ лѣто, и гдѣ земля сама собою во всякое время со изобиліемъ производить все нужное на снѣдь человѣку, ибо разумъ человѣческій одними опытами доходитъ до того, что можетъ

обращать въ пользу, и къ чему много требуется времени, чтобы человъкъ вымыслиль оружіе и способы низлагать и уловлять животныхъ и сооружать себъ довольныя отъ воздушныхъ перемень защиты, какъ то изъ исторіи человеческаго разума весьма явствуеть. Но чтобы человъкъ для сихъ такъ называемыхъ блаженныхъ мфстъ сотворенъ былъ, какъ нфкоторые творцы системъ изъ наготы человъческаго тъла и безоружности его членовъ заключають, - противно опыту и поставленному въ природѣ благоустройству. Ибо и животныя, коимъ предопредѣлено жить въ знойныхъ странахъ, и коихъ во свидътельство своему заключенію поставляють, не всѣ безшерстны, но многія изъ нихъ оною од ты, прим тромъ встхъ породъ обезьянъ, льва, верблюда и проч., и коимъ бы, по ихъ умствованію, надлежало обитать во странахъ, гдф стужа и зной разныя поперемфино времена занимаютъ года; разумъ же человъческій доставляеть людямъ оружіе, превышающее всякое вооруженіе, коимъ прочія снабжены животныя» <sup>251</sup>).

По убъжденію Лепехина, ученому, посвящающему себя изученію естественныхъ наукъ и въ особенности медицины, необходимо ознакомиться съ мъстною флорою и съ такъ называемыми народными средствами леченія различныхъ болезней. Къ этому побуждаеть то обстоятельство, что некоторыя изъ важнейшихъ и действительно целебныхъ растеній открыты простымъ народомъ, и отъ него уже перешли ко врачамъ, и сдѣлались достояніемъ науки. «Исторія врачебнаго искусства — говорить Лепехинъ-научаетъ насъ, что первыя онаго основанія отъ простаго употребленія травъ начало свое воспріяли. Древніе греки, удручаемые болъзнями, пыталися всякими средствами укрощать свирёпство оныхъ, и память тёхъ лёкарствъ, о коихъ пользё научалъ ихъ самый опытъ, изсъкали на декахъ, и вывъщивали оныя во храмѣ Эскулапія. Обычай вывозить болящихъ на распутія, дабы мимоходящіе, видя жалостное ихъ состояніе, могли сообщать средства, въ подобныхъ болезняхъ употребленныя, служиль къ распространенію врачебныхъ травъ. Но несытая

алчба корысти и въ семъ случа довела смертныхъ къ сокрытію въ тайнъ многихъ лъкарствъ, человъческие недуги врачующихъ. Знаніе оныхъ преходило отъ отца къ д'ятямъ, которыя сохраняли оное для своего потомства какъ нъкое богатое наслъдство. И сей то есть главнъйшій источникъ таинственныхъ врачеваній, неизсякшій и въ наши просвъщенныя времена, ибо сколь многія изъ оныхъ куплены щедростію государей для всеобщаго употребленія, всякому, думаю, изв'єстно. Но сколь впрочемъ ни недостаточенъ былъ способъ лѣчить болѣзни, употребляемый простымъ народомъ, не имущимъ никакого знанія ни о сложеніи человѣческаго тъла, ни о дъйствіи частей онаго въ здравомъ состояніи, ни о разности причинъ, производящихъ по наружному виду одинакія бользни, ни о сплетеній самыхъ бользней между собою, ни о составительныхъ частяхъ лекарствъ и пр.; однако должно признаться, что лучшія лікарственныя средства не умствованіемь врачей, но употребленіемъ простолюдимовъ открыты были. Такъ напримъръ неизмъняемое оружіе къ укрощенію лихорадокъ кору хину получили мы отъ дикихъ американцевъ; отъ нихъ же переняли употребление рвотнаго камня; ихъ опытами удостовърилися мы о усмиряющемъ эмъиный ядъ корнъ сенегъ, равнымъ образомъ и о коръ, унимающей поносы, о корнъ кровочи. стительномъ и о многихъ другихъ. Нашу кашкару, которая съ толикою пользою пріумножаеть нып' врачебный припасъ, и надежное составляетъ пристанище обуреваемымъ ломотными болъзнями, простое же сибиряковъ употребление открыло. Наиглавивишее средство, простымъ народомъ употребляемое во французской бользни, есть такого рода, коимъ первенствующие въ Европф врачи до самаго высочайшаго степени достигилую сію болѣзнь излѣчали. Я разумѣю сулему (mercurius sublimatus), которая между нашими простяками введена, можеть быть, прежде въ употребленіе, нежели врачи внутрь ее давать осмѣлились 252)... Поистинъ не недостатку въ природныхъ растеніяхъ, врачебною силою снабдынныхъ, но нашему предразсужденію приписывать должно, что мы, оставляя втунь собственныя, въкоихъ природа. кажется, впечатлъла лъкарственныя силы, обстоятельствамъ климата соотвѣтствующія, большее же упованіе на произрастенія отдаленнъйшихъ странъ возлагая, въ ожиданіи нашемъ часто обманываемся. Врачамъ сіе, къ прискорбію ихъ, извъстно, сколь часто получаемъ мы восточныхъ странъ и Америки произведенія, важнѣйшую часть врачебнаго припаса составляющія, которыя или этъ долговременности или отъ небреженія или, что нерѣдко слугается, отъ подмѣна и примѣсу корыстолюбивыми людьми, истинюй своей лишаются силы, чего въприродныхъ растеніяхъ избъкать можно.... Хина и доднесь единственнымъ средствомъ въ сыпленіи лихорадочныхъ движеній почитаемая, наиболье обличаетъ нерадѣніе наше въ испытаніи силы природныхъ растеній. Не можно себф вообразить, чтобы благотворящая во всемъ природа не произвела помъстныхъ средствъ противу всеобщей почти болѣзни, а снабдила единственно онымъ перувіанское королев-CTBO» 253).

Что касается языка и слога, то сочиненія Лепехина отличаются обиліемъ народныхъ русскихъ названій, преимущественно ботаническихъ, особенностями порядка словъ, размѣщенія дополняемыхъ и дополненій и т. п., и симметрією въ устройствѣ и расположеніи періодовъ, заключающихся большею частью словами съ дактилическимъ окончаніемъ, которое такъ любилъ Карамзинъ. Приведемъ въ примфръ два отрывка противоположнаго содержанія: «Разсматривая обитаемый нами шаръ, повсюду зримъ неизръченную Творца премудрость и благость; чудимся тъмъ его уставамъ, по коимъ земля наша, въ неизмъримомъ небесъ пространствъ повъшенная, непремънное свое и другимъ тъламъ небеснымъ соотвътственное сохраняетъ движение. Священный восторгъ пленяетъ умъ нашъ, когда умственно измеряемъ соравнов в сную тяжесть суши, оба полушарія составляющей, объемлемой непостижимыми водъ безднами. Съ благоговѣніемъ ко Творцу взираемъ на разныя протяженія горныхъ хребтовъ, коихъ знаменитыя вершины доставляють намъ источники чистъйшихъ водъ, привлеченныхъ съ окружающей ихъ атмосферы; нѣдра же ихъ раждаютъ намъ металлы, нужные къ облегченію трудовъ, и къ украшенію служащіе. Словомъ: всякое на нашемъ шарѣ произведеніе, всякое явленіе, когда въ нихъ вникаемъ, ясно изображаютъ намъ всесильную Творца десницу, давшую бытіе онымъ, и устроившую неразрывный союзъ въ природѣ ко взаимной пользѣ всея твари».... <sup>254</sup>).

«Пахатныя растенія, вв ренныя земному н дру, прежде нежели могутъ достигнуть совершенной своей зрълости, разнымъ бывають подвержены случайностямь, на ихъ вредъ, а иногда и на самую гибель стремящимся. Иногда долговременная засуха, изсушивъ земную поверхность, изнуряетъ растенія гладомъ; иногда чрезмѣрная мокрота дѣлаетъ въ нихъ сверх-обыкновенную полность, и пресъкши должную испарину, собственною оныя удручаеть тяжестію. Нерадко вихри, сильные ватры, градъ и участные средильтние морозы съ чувствительнымъ вредомъ общества труды сельскихъ жителей упустошаютъ. Всъ сім случайности, такъ сказать, противъестественны въ разсуждени прозябаемыхъ бываютъ; но есть и такія, которыя къ урожаю пахатныхъ растеній неотмѣнно потребны и вмѣстѣ вредительны быть могуть. Дело всемь известное, что жаркіе дин необходимо нужны, когда хльбъ колосится, цвътеть, наливается и эрьеть; но самое же сіе нужное жаркое время рождаетъ вредныя росы, которыя пахари медвяною росою или ржою называють, п о которой мы теперь предложить нам'врены. Подъ именемъ ржи разумфется роса, къ которой примфсились минеральныя выдохновенія, отчего она получаетъ ржавый цвётъ, пёкоторую вязкость, также и солодковатый вкусъ, отъ котораго хл'абопашцы ржою и медвяною росою называють. Павшая ржа на стебли, листье и колосъ, оные перетдаетъ, отчего листья и колосъ изсыхаютъ, стебель отъ малаго в'тру ломается, и изломавшись прес'вкаеть путь движущимся питательнымъ сокамъ къ верхнимъ частямъ растенія» <sup>255</sup>).

Лепехинъ обогатилъ русскую литературу переводомъ классическаго произведения Бюффона — естественной истории человъка

и животныхъ. Подобно знаменитому Линнею, Бюффонъ (1707— 1788) почитается зам'вчательн'ы в представителем в естествознанія и свётиломъ науки своего времени <sup>256</sup>). Посвятивши себя наукт съ самой ранней молодости, несмотря на вст приманки своего общественнаго положенія и богатства, Бюффонъ возбудилъ общее внимание и сочувствие ученыхъ изследованиями своими въ области геометріи, физики и сельскаго хозяйства и переводомъ одного изъ сочиненій Ньютона. Двадцати шести лість отъ роду Бюффонъ избранъ былъ членомъ академіи наукъ. Важнымъ событіемъ въ его жизни, имфвинмъ сильное вліяніе на его ученую деятельность, было назначение его директоромъ ботаническаго сада (intendant du jardin du roi). Основанный въ нервой половин' семнадцатаго стольтія, парпискій ботаническій садъ находился въ рукахъ придворныхъ врачей, которые смотрѣли на него какъ на доходную статью, и старались извлекать изъ него какъ можно болѣе, но отпюдь не для пауки, а для своего кармана. Бюффонъ придалъ учрежденію и новый общирный объемъ и новый духъ. Садъ, назначенный первоначально для разведенія врачебныхъ травъ и растеній, обратился въ музсумъ естественной исторіи, куда стекались произведенія трехъ царствъ природы изъ всехъ частей света. благодаря деятельности и славе знамеинтаго натуралиста. Сосредоточивъ свои занятія въ предёлахъ музеума, постоянно умножавшаго свои научныя богатства, Бюффонъ предался изученію и описанію природы со всею настойчивостью неутомимаго трудолюбія, оправдавшею на ділів его собственныя слова, что геній есть постоянный трудъ и теривніе. Памятникомъ этого геніальнаго терижнія служить естественная исторія, всеобщая и частная, составляющая одно цілое съ описаніемъ королевскаго сада пли кабинета рідкостей, какъ называется онъ въ русскомъ переводь. Классическій трудъ Бюффона вышель подъ названіемъ: Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Въ составъ этого труда во всемъ его объемъ входять: естественная исторія человъка, животныхъ, птицъ, рыбъ, описание минераловъ, теорія земли и эпохи природы. Сотрудникомъ и помощникомъ Бюффона и въ завѣдываніи кабинетомъ естественной исторіи и въ научныхъ работахъ и описаніяхъ, былъ ученый врачъ Добантонъ (Daubenton), извѣстный своими познаніями въ зоологіи и анатоміи.

Бюффонъ первый написалъ естественную исторію человѣка. Ло него ученые разсматривали родъ челов вческій то съ физіологической или медицинской точки зрънія, то съ нравственной и политической, не вдаваясь въ изследование различныхъ расъ, обитающихъ на земномъ шарѣ, и взаимныхъ отношеній между ихъ физическими и духовными свойствами. Бюффонъ наблюдаетъ человъка съ его появленія на свътъ, указываетъ существенныя особенности человъческой природы и тъ измъненія, которымъ она подвергается. Онъ первый пытался опредёлить отличительныя свойства расъ, и если стремленія его не увѣнчались полнымъ успѣхомъ, чего невозможно и требовать отъ первыхъ опытовъ, то во всякомъ случат ему принадлежить заслуга разумнаго и плодотворнаго почина: онъ проложилъ путь, по которому шли послѣдующіе естествоиспытатели. Съ обширною, многостороннею ученостью Бюффонъ соединяль редкую проницательность, духъ критики и умънье овладъть матеріаломъ, извлеченнымъ изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ. Онъ сообщаль вст свтатьденія, встречаемыя у натуралистовь, географовь, путешественниковъ, сравнивалъ ихъ между собою, критически оценивалъ ихъ, отдёляя истинное отъ сомнительнаго и ложнаго, и изъ разсёянныхъ чертъ и отрывковъ создавалъ стройное цълое. Въ естественную исторію Бюффонъ внесъ начало критическое: оно выразилось въ сравнени различныхъ видовъ, въ указании ихъ свойствъ и особенностей, въ объяснении ихъ именъ. и т. и. По его мнѣнію, въ естественной исторіи животныхъ весьма важна номенклатура, и поэтому необходимо подвергнуть строгому разбору названія, усвоенныя животнымъ, и опредёлить, насколько возможно, различе между видами, названными одними и тѣми же именами, и т. д.

Произведенія Бюффона при своемъ научномъ достоинствъ представляють цёлый рядъ мастерскихъ картинъ, упрочившихъ за ученымъ натуралистомъ славу писателя-художника. Французскіе критики признавали и признають сочиненія его образцовыми какъ по содержанію, такъ и по внішней отділкі и слогу. Слова: le style c'est de l'homme même сдълались афоризмомъ, повторяемымъ безчисленное множество разъ, но не въ томъ самомъ видѣ какъ у Бюффона, а въ такой передѣлкѣ: le style c'est l'homme. Бюффонъ придавалъ весьма важное значение слогу, доказывая его внутреннюю, неразрыпную связь съ мыслію и содержаніемъ произведенія. Для того, чтобы хорошо писать — говорить онънадо хорошо думать, хорошо чувствовать, и върно передавать свои мысли и чувства; надо обладать умомъ, душою и вкусомъ. Слогъ требуетъ соединенія и действія всёхъ духовныхъ способностей; основу слога составляютъ мысли, а красота и гармонія словъ играетъ роль второстепенную, и зависитъ отъ степени чувствительности органовъ. Только тѣ произведенія перейдуть въ потомство, которыя написаны хорошимъ слогомъ. Обиліе свідіній, новость фактовъ и даже открытія не спасуть оть забвенія, если все содержаніе книги, въ которой они находятся, не отличается особеннымъ достоинствомъ, а въ изложении нътъ яркихъ признаковъ вкуса, благородства и таланта; сведенія, факты, открытія весьма удобно переходять въ другія книги, и много выигрываютъ попадая въ руки более искусныя. Все это берется извић, только слогъ исходитъ отъ самого человѣка: ces choses sont hors de l'homme, le style est de l'homme même. Слогъ не заимствуется, не переносится, не исчезаеть; онъ прекрасень только тогда, когда выражаеть истину, а безсмертіе — удёль истины и только истины. Поэзія, исторія, философія им'єють одну общую и великую задачу — изображение природы и человъка, и т. д. <sup>257</sup>).

Появленіе труда Бюффона произвело сильное д'єйствіе на умы современниковъ, прив'єтствовавшихъ въ автор'є соединеніе глубокой учености съ блестящимъ художественнымъ талантомъ. Но

съ другой стороны послышались голоса и не въ пользу автора, и всего опаснъе для него были обвиненія въ свободномысліи и въ противорѣчіи и несогласіи его идей съ истинами священнаго писанія. Объ этомъ обстоятельствъ следуетъ упомянуть по некоторой связи его съ судьбою русскаго перевода. Богословскій факультеть въ Париж подвергъ книгу Бюффона строгому разбору, и извлекъ изъ нея и всколько положеній, заслуживающихъ по его мижнію порицанія, какъ напримжръ: Воды морей произвели горы и долины земли; воды неба возвратять землю морямь: они покроють ее постепенно, образуя въ иныхъ мъстахъ материки, подобные тъмъ, на которыхъ мы обитаемъ. По всей въроятности солнце потухнеть, когда уничтожится въ немъ горючій матеріаль: земля тоже была нікогда горючею, расплавленною массою... Душа по существу своему безстрастна. Нравственныя истины болье или менье произвольны, будучи основаны на разнаго рода соображеніяхъ и предположеніяхъ, и т. н. Бюффонъ поспѣшиль отвѣтить сорбоннѣ, что онъ вовсе не намѣренъ противорѣчить священному писанію, и твердо вѣритъ всему, что говорится у Монсея какъ о времени и порядкъ мірозданія, такъ и обо всёхъ обстоятельствахъ, которыми сопровождалось сотвореніе челов'єка, земли и всей вселенной. Въ пространномъ и уклончивомъ отвътъ Бюффона недостаетъ одного только условія искренности; но ученые сорбонны, довольные тымь, что возраженія ихъ Бюффонъ напечаталь въ своей кнпгѣ, сдѣлали видъ, что вполив удовлетворены его будто-бы чистосердечными объясненіями <sup>258</sup>). Вообще Бюффонъ отличался искусствомъ ладить съ сильными міра, не позволяль себѣ задѣвать ни духовныхъ, ни свътскихъ властей, и дъйствовалъ съ такою осторожностью и разсчетомъ, что, по замѣчанію одного писателя, охотно бы призналъ землю неподвижною, если бы ея кругообращение сколько нибудь угрожало его личной безопасности.

Въ сужденіяхъ и отзывахъ о трудѣ Бюффона, высказанныхъ по поводу русскаго перевода, отражаются до нѣкоторой степени измѣненія и колебанія, происходившія въ умственной жизни рус-

скаго общества. Въ концъ восьмнадцатаго стольтія, главнымъ образомъ вслёдствіе французской революціи, у насъ подвергались запрещенію тѣ самыя книги, которыя незадолго до того не только были терпимы, но и распространялись въ обществъ какъ образцовыя произведенія. Екатерина II переписывалась съ Бюффономъ, читала его естественную исторію, и восхищалась его эпохами природы. Ваши эпохи природы — писала она Бюффону открыли мит новый міръ, летописи котораго были ногружены досель въ глубочайшее забвеніе; только геній, вооруженный такою великою ученостью, въ состояніи отгадывать минувшее, опираясь на факты неизбѣжные, и объяснять исторію изъобширной книги природы. Въ свою очередь Бюффонъ писалъ Екатеринь, что съверъ есть истинная колыбель всего великаго, произведеннаго природою въ первобытную эпоху ел творчества, и выражаль надежду и желаніе, чтобы снова сіверь оказаль благотворное дъйствіе на другія страны Европы: mes voeux seraient de voir cette belle nature et les arts descendre une seconde fois du nord au midi; en attendant ce moment qui ferait la réhabilitation de cette partie croupissante de l'Europe 259).... Такимъ образомъ Бюффонъ употребялъ буквально тотъ же самый эпитетъ о западной Европъ, который былъ предметомъ такихъ ожесточенныхъ нападокъ во время литературной борьбы славянофиловъ съ западниками.

По волѣ императрицы Екатерины II академія наукъ предприняла русскій переводъ естественной исторіи Бюффона. Въ собраніи академической конференціи 5 ноября 1787 года Лепехинъ объявиль отъ имени Дашковой, что государыня желаетъ, чтобы всѣ сочпненія Бюффона были переведены на русскій языкъ. Вслѣдствіе такого заявленія нѣсколько академиковъ, природныхъ русскихъ, взяли на себя этотъ трудъ, раздѣливъ его между собою по спеціальности занятій каждаго изъ нихъ 260. Въ переводѣ участвовали: Румовскій, Котельниковъ, Протасовъ, Иноходцевъ, Озерецковскій, Соколовъ, Зуевъ, и всѣхъ болѣе — Лепехинъ. Русскій переводъ состоитъ изъ десяти томовъ; изъ нихъ шесть,

отъ пятаго и до послѣдняго, переведены однимъ Лепехинымъ, а первый переведенъ имъ же вмѣстѣ съ Румовскимъ.

Въ началѣ 1789 года Румовскій и Лепехинъ представили конференціи первый томъ русскаго перевода. Втеченіе трехъ лѣтъ издано пять томовъ; на пятомъ томѣ, вышедшемъ въ 1792 году, изданіе остановилось по распоряженію или во всякомъ случаѣ съ вѣдома княгини Дашковой. Спустя нѣсколько лѣтъ, во время отсутствія Дашковой, поднятъ былъ вопросъ о причинѣ прекращенія изданія, и канцелярія академіи наукъ предписала немедленно приступить къ продолженію труда, возложеннаго на русскихъ академиковъ. Для выясненія дѣла признано необходимымъ предварительно переговорить съ Лепехинымъ, въ то время больнымъ, черезъ руки котораго проходило все, касающееся до перевода Бюффона на русскій языкъ. Слѣдствіемъ этихъ переговоровъ и обсужденія вопроса академиками, участвовавшими въ переводѣ, было со стороны ихъ коллективное заявленіе такого содержанія:

«Когда ея сіятельство академіи наукъ директоръ и кавалеръ княгиня Екатерина Романова Дашкова предложила ученому собранію, что ея императорскому величеству нашей всемилостивъйшей государын благоугодно было, чтобы творенія графа Бюффона преложены были на языкъ россійскій, тогда русскіе академики: Котельниковъ, Румовскій, Протасовъ, Лепехинъ, Иноходцевъ, Озерецковскій, Соколовъ и Зуевъ, принявъ съ достодолжнымъ благоговъніемъ высочайшее повельніе, немедленно приступили къ возложенному на нихъ труду, и чтобы скоръе исполнить высокомонаршую волю, первыя части Бюффоновыхъ твореній раздѣлили между собою такъ, что иную часть переводили двое, иную же и трое, и симъ способомъ въ непродолжительномъ времени изданы были пять частей сего творенія, составляющія собственно введеніе въ естественную исторію, каковыя токмо и на нізмецкій языкъ преложены. Остаются кромѣ сихъ нѣкоторыя другія, къ сему предмету относящіяся; но сім такого свойства, что одержа въ себѣ одни токмо пылкія умствованія и вычисленія, никакой пользы россійскому читателю принесть не могуть, какъто веорія о простываніи земнаго шара и прочихъ планетъ, основанная на произвольномъ и неимовърномъ положении. Другія же, какова есть эпохи природы, совсимь не согласують съ преданіями священнаго писанія, и безъ позволенія святѣйшаго правительствующаго синода никакъ изданы быть не могутъ. Что касается до исторіи естественной собственно такъ называемой, то и сію надобно разд'єлить на три части. Первая содержить въ себѣ собственное графа Бюффона ума произведеніе, въ коемъ привлекательнымъ и ему токмо свойственнымъ слогомъ описываются отличительныя животныхъ свойства; наружные же знаки изображены словами, отъ знатоковъ охотниковъ, птицелововъ, скотоводцевъ и проч. употребляемыми, каковыхъ на россійскомъ язык в отыскать не можно, поелику вс в искусства обращаться съ животными не вошли еще въ употребленіе. Вторая часть составляетъ трупоразъятіе и разм'єръ животныхъ, которая выработана г. Добантономъ, и токмо для однихъ ученыхъ, въ сей наукъ упражняющихся, а не для всякаго читателя, можетъ быть полезна. Третья часть состоить изъ описанія королевскаго кабинета, гдв исчисляются чучелы и всякія части животныхъ, съ краткимъ описаніемъ; но и сія часть для большаго числа читателей никакого удовольствія принесть не можеть. Изъ сего явствуеть, что продолжение преложения Бюффоновой естественной исторіи на отечественный языкъ нашъ сопряжено съ великими затрудненіями. Ибо, чтобы предпріятіе сего труда могло соотв'єтствовать чести академін, непремінно нужно вопервых утвердить всі употребительныя реченія въ сей наукѣ, дабы преложеніе единообразно и соотвътственно быть могло; вовторыхъ необходимо требуется собрать всё слова, охотниками, птицеловами, конскихъ заводовъ содержателями и другими скотоводцами и промышленниками употребляемыя, и тёмъ привесть въ состояніе предпріемлющихъ трудъ преложенія знаменательно изображать таковыя слова, въ подлинник в находящіяся. Ибо и славный графъ де-Бюффонъ не все сіе витщаль въ своемъ понятіи, но имтьль кътому многоразличныя пособія, каковыхъ мы сами по себѣ имѣть не можемъ; но если они доставлены будутъ, то мы трудъ сей продолжать готовы» <sup>261</sup>).

Но ожидаемыхъ пособій ни отъ кого доставляемо не было, и Лепехинъ одинъ занимался приготовленіемъ необходимыхъ данныхъ: благодаря собраннымъ имъ матеріаламъ явилась возможность продолжать предпринятый трудъ. Въ предисловіи Лепехина къ переведенному имъ шестому тому, изданному въ 1801 году, находятся любопытныя свёдёнія, касающіяся русскаго перевода и дѣятельности переводчика. Лепехинъ говоритъ: «Императрица Екатерина великая, желая распространить повсюду просвъщение и свёдёнія въ отечестве нашемъ, повелёть соизволила россійскимъ академіи наукъ членамъ преложить на отечественный языкъ творенія славнаго графа де-Бюффона, къ естественной исторіи животныхъ относящіяся. Что трудъ сей благосклонно принятъ быль обществомъ, доказываетъ то, что уже третьимъ тисненіемъ издана первая часть сего сочиненія. Впрочемъ, не обинуясь сказать можно, что всв пять частей содержать въ себв токмо всеобщее введеніе въ естественную исторію четвероногихъ животныхъ, въ коемъ пылкое воображение сочинителя нерѣдко увлекало его отъ общаго о вещахъ понятія, и онъ умозрѣніе свое индѣ на зыблемомъ полагалъ основаніи, что изъ приложенныхъ примъчаній трудившимися въ преложеніи усмотръть можно. Но какъ въ слёдующихъ частяхъ изобразилъ онъ намъ самихъ животныхъ, описывая ихъ родъ жизни, средства нужныя къ снисканію ихъ пропитанія, нравы, особенныя склонности. образъ и время, къ размноженію своего племени употребляемые. и продолжение ношения самокъ щенныхъ, всѣ способы для домашняго скотовъ содержанія нужные, и каковой кормъ вреденъ имъ быть можеть: все же сіе выражаль онъ реченіями, на заводахъ конскихъ, въ скотоводствъ, въ охотъ и въ промыслахъ употребляемыми, имъя довольно способовъ къ полученію таковыхъ реченій и всего, до естества животныхъ касающагося, или отъ людей, помянутыми упражненіями занимающихся. или воспитывая разныхъ животныхъ въ своемъ поместье и въ доме, и делая надъ ними возможныя наблюденія, — то трудившіеся досель въ преложеніи, лишены будучи таковыхъ пособій, принужденными нашлися удержаться отъ продолженія начатаго ими труда, пока не представится случай собрать все нужное къ окончанію онаго. Между темъ целая половина изъ трудившихся въ переводе убыла, да изъ оставшихся нъкоторые другими, а не исторіи естественной, учеными предметами занимаются. Посему, собравъ нъкоторыя реченія въ природномъ язык' нашемъ изв'єстныя, мнилъ я быть въ состояніи начатой продолжать трудъ, но время показало, что нъкоторыя реченія не такъ выражены, какъ надлежало. Почему и прошу покорнъйше всъхъ любителей россійскаго слова и знающихъ прямо предлагаемыхъ животныхъ вразумить меня въ техъ названіяхъ, которыя, можеть быть, неправильно мною употреблены: таковою благосклонностію при второмъ изданіи воспользоваться съ должною благодарностію не упущу. Впрочемъ я старался, сколько могъ, сохранить мысли и выраженія сего краснорѣчиваго писателя, наблюдая притомъ и цѣлость природнаго языка нашего, и преложилъ токмо разсужденія г. Бюффона о животныхъ, ихъ природъ, нравахъ и проч. Описаніе же наружныхъ частей каждаго животнаго дополнялъ описаніемъ г. Добантона, въ томъ же твореніи пом'єщеннымъ, заключая все прибавленіемъ размѣра въ частяхъ наружныхъ, яко нужнаго къ точному различенію животныхъ, а наппаче такихъ, которыя по наружному ихъ виду почти сходными быть кажутся. Трупоразъятельную же часть, какъ для многихъ читателей ненужную и только въ трупоразъятии сравнительномъ упражняющимся пользу принесть могущую, равнымъ образомъ и описаніе частей предложенныхъ животныхъ, въ королевскомъ кабинетъ ръдкостей хранящихся, опустиль я, со всёмь до нихь не касаяся. Но вмёсто сего типился собирать и прибавлять собственныя мои и разныхъ писателей, а болье г. Мартини пополненія, какъ для лучшаго и прямаго разумѣнія сочинителя, такъ и до воспитанія и употребленія домоводственнаго животныхъ касающіяся. Наконецъ, сіе токмо сказать остается, за сею шестою частію непосредственно слѣдовать будуть и прочія части по порядку, изъ коихъ нѣкоторыя уже переведены и здѣшнею санктпетербургскою цензурою одобрены» <sup>262</sup>).

Для сличенія перевода Лепехина съ французскимъ подлинникомъ приводимъ нѣсколько мѣстъ, въ которыхъ говорится о двухъ разнородныхъ началахъ въ человѣческой природѣ и объ особенностяхъ ея сравнительно съ міромъ животныхъ <sup>269</sup>).

L'homme intérieur est double, il est composé de deux principes différens par leur nature et contraires par leur action. L'âme, ce principe spirituel, ce principe de toute connaissance, est toujours en opposition avec cet autre principe animal et purement matériel: le premier est une lumière pure qu'accompagnent le calme et la sérénité, une source salutaire dont émanent la science, la raison, la sagesse; l'autre est une fausse lueur qui ne brille que par la tempête et dans l'obscurité, un torrent impétueux qui roule et entraine à sa suite les passions et les erreurs.... Il est aisé, en rentrant dans soi-même, de reconnaître l'existence de ces deux principes: il y a des instans dans la vie, il y a même des heures, des jours, des saisons où nous pouvons juger non

Внутренній человѣкъ есть двойствененъ; онъ по существу своему составленъ изъ двухъ различныхъ началъ и противныхъ одно другому по ихъ действіямъ. Душа, сіе духовное начало, начало всякаго познанія, всегда противуборствуетъ другому, животному началу, прямо вещественному. Первое есть ясный свёть, сопровождаемый тишиною и безмятежіемъ, спасительный источникъ, изъ коего проистекаютъ познаніе, разумъ и премудрость; другое же есть ложный блескъ, являющійся токмо въ бурное время и во тьмѣ, потокъ стремительный, увлекающій за собою страсти и заблужденія.... Входя въ самого себя, не трудно познать бытіе сихъ двухъ началъ: есть минуты въ жизни нашей, даже часы, дни и времена, въ кои мы судить моseulement de la certitude de leur existence, mais aussi de leur contrariété d'action. 'Je veux parler de ces temps d'ennui, d'indolence, de dégoût où nous ne pouvons nous déterminer à rien, où nous voulons ce que nous ne faisons pas et faisons ce que nous ne voulons pas; de cet état ou de cette maladie à laquelle on a donné le nom de vapeurs, état où se trouvent si souvent les hommes oisifs et même les hommes qu'aucun travail ne commande. Si nous nous observons dans cet état, notre moi nous paraîtra divisé en deux personnes, dont la première qui représente la faculté raisonnable, blâme ce qui fait la seconde, mais n'est pas assez forte pour s'y opposer efficacement et la vaincre; au contraire, cette dernière étant formée des toutes les illusions de nos sens et de notre imagination, elle contraint, elle enchaîne et souvent elle accable la première, et nous fait agir contre ce que nous pensons, ou nous force à l'inaction, quoique nous ayons la volonté d'agir....

Amour! desir inné, âme de

жемъ не токмо о безсумнънности бытія оныхъ, но и о противуборствій въихъ дійствіяхъ. Я говорю о томъ времени скуки, безпечности, отвращенія, въ которое мы ни за что приняться не хочемъ, или желаемъ дѣлать то, чего не дѣлывали, дълаемъ же то, чего дълать не хотимъ; въ такомъ состояніи сего припадка, который называется истерикою или ипохондріею, коимъ подвержены люди праздные, люди трудиться не обязанные. Если мы сами себя въ семъ состояніи примѣчать будемъ, то мы сами себѣ покажемся разделенными на две ипостаси, изъ коихъ первая, составляющая разумную нашу способность, охуждаетъ дѣянія другія; но не имѣетъ столько силы, чтобы воспротивиться и побъдить оную. Напротивъ того, сія вторая, будучи составлена изъ мечты нашихъ чувствъ и воображенія всякаго рода, принуждаетъ первую, связуетъ путами, часто удручаетъ оную, и принуждаетъ насъ поступать противъ нашего размышленія, или нудить насъ къ недействію, хотя мы дёйствовать желаемъ...

Любовь! вражденное вожде-

la nature, principe inépuisable de l'existence! pourquoi fais-tu l'état heureux de tous les êtres et le malheur de l'homme? C'est qu'il n'y a que le physique de cette passion qui soit bon, ce que, malgré ce que peuvent dire les gens épris, le moral n'en vaut rien. Qu'est ce en effet que le moral de l'amour? la vanité; vanité dans le plaisir de la conquête, erreur qui vient de ce qu'on en fait trop de cas; vanité dans le desir de le conserver exclusivement, état malheureux qu'accompagne toujours la jalousie, petite passion, si basse qu'on voudrait la cacher; vanité dans la manière d'en jouir, qui fait qu'on ne multiplie que ses gestes et ses efforts sans multiplier ses plaisirs; vanité dans la facon même de la perdre, on veut rompre le premier; car si l'on est quitté, quelle humiliation! et cette humiliation se tourne en désespoir lorsqu' on vient à reconnaître qu'on a été longtemps dupe et trompé. Les animaux ne sont point sujets à toutes ces misères, ils ne cherchent pas des plaisirs où il ne peut y avoir; guidés par le sen-

лѣніе, душа природы, неисчерпаемый источникъ бытія! для чего ты рождаешь счастливое состояніе всёхъ тварей, несчастіе же человѣка? Сіе происходить отъ того, что естественное токмо сея страсти состояніе хорошо; правственное же, сколько бы предразсудки ни одобряли онаго, никуда не голится. Что же такое въ самомъ дълъ есть нравственное въ любви? Суета; суета въ удовольствім своея поб'єды; заблужденіе, происходящее отъ почитанія за велико таковыя поб'єды; суета въ желаніи сохранить ее исключительно токмо для себя; злосчастное состояніе, сопровождаемое всегда ревнивостію, столь поносною страстію, каковую стараемся утаевать отъ всѣхъ; суета въ образѣ наслажденія оною, который производить то, что мы увеличиваемъ токмо наши телодвиженія и усиленія, а не удовольствія! Суета и въ томъ, какимъ образомъ мы оную теряемъ; мы хотимъ первые разорвать оную, ибо если оставляемы бываемъ, какое для насъ униженіе! И сіе унижение обращается въ отчаяніе, когда узнаемъ, что уже за timent seul, ils ne se trompent jamais dans leur choix, leurs desirs sont toujours proportionnés à la puissance de jouir, ils sentent autant qu'ils jouissent, et ne jouissent qu'autant qu'ils sentent; l'homme au contraire, en voulant inventer des plaisirs, n'a fait que gâter la nature, en voulant se forcer sur le sentiment il ne fait qu'abuser de son être et creuser dans son coeur un vide que rien ensuite n'est capable de remplir....

Y a-t-il rien de comparable à l'attachement du chien pour la personne de son maitre? on en a vu mourir sur le tombeau qui la renfermait. Que de mouvemens, que d'inquietudes, que de chagrins s'il est absent; que de joie lorsqu'il se retrouve! à tous ces traits peut-on méconnaître l'amitié? se marque-t-elle même parmi nous par des caractères aussi énergiques? Il

долгое время прежде мы были обмануты. Животныя всемъ симъ бъдствіямъ не подвержены; они не ищуть удовольствія тамъ, гдѣ онаго имѣть не можно; будучи водимы однимъ чувствованіемъ, никогда въ избраніи онаго не опибаются; вождельнія ихъ всегда соразмьрны силѣ наслажденія; они столько же чувствують, сколько наслаждаться могуть, и наслаждаются столько, сколько чувствуютъ. Напротивъ того, человекь, стараяся изыскивать увеселенія, портить свою природу: желая принудить себя къ чувствованію, во зло употребляетъ токмо бытіе свое, и содълываетъ въ сердиъ своемъ пустоту, которую потомъ ничти наполнить не можно....

Можно ли что сравнить съ привязанностію собаки къ своему господину? видали собакъ умирающихъ на могилѣ своихъ хозяевъ. Какія движенія, какія безпокойства, какія прискорбія объ отсутствіи господина; какая радость о возвращеніи его! При всѣхъ сихъ знакахъ можно ли не опознать дружбы? И оказывается ли оная между нами столь изразительными знаками?

en est de cette amitié comme de celle d'une femme pour son serin, d'un enfant pour son jouet etc. Toutes deux sont aussi peu réfléchies, toutes deux ne sont qu'un sentiment aveugle; celui de l'animal est seulement plus naturel, puisqu'il est fondé sur le besoin, tandis que l'autre n'a pour objet qu'un insipide amusement au quel l'âme n'a point de part. Ces habitudes puériles ne durent que par le désoeuvrement, et n'ont de force que par le vide de la tête; et le goût pour les magots et le culte des idoles, l'attachement en un mot aux choses inanimées, n'est il pas le dernier degré de la stupidité? Cependant que de créateurs d'idoles et de magots dans ce monde! que de gens adorent l'argile qu'ils sont paîtrie! combien d'autres sont amoureux de la glêbe qu'ils ont remuée! L'amitié suppose cette puissance de réfléchir, c'est de tous les attachemens le plus digne de l'homme et le seul qui ne le dégrade point; l'amitié n'émane que de la raison, l'impression des sens n'y fait rien, c'est l'âme de son ami qu'on aime, et pour aimer

Таковая дружба сходна склонностію женщины къ ея чижику или дитяти къ его куклѣ. Для той и другой не много потребно размышленія, и об'є являють слепое возчувствованіе. Но дружба животнаго болъе естественна, поелику она основана на нуждѣ; напротивъ того, другая имбеть предметомъ безполезное провожденіе времени, въ коемъ душа ни мало не участвуетъ. Сія дѣтская забава происходить единственно отъ праздности, и занимаетъ токмо пустыя головы. Вкусъ къ морскимъ кошкамъ и почитание идоловъ, словомъ, прилѣпленіе къ вещамъ неодушевленнымъ, не суть ли послѣдняя степень безумія? Но сколько притомъ есть еще въ свъть семъ твореній побезьянь, коимъ бы не приносили идольскаго служенія? Сколько людей покланяются глинь, изъ коей содѣлали они изображенія? Сколько влюбленныхъ въглыбу земли, которую они сами вращали? Дружество предполагаеть непремѣнно размышленіе, и изъ всёхъ нашихъ склонностей есть наидостойнъйшее человъка, и оно одно токмо его не унижаетъ;

une âme, il faut en avoir une. Ainsi l'amitié n'appartient qu'à l'homme, et l'attachement peut appartenir aux animaux....

Nos observateurs admirent à l'envi l'intelligence et les talens des abeilles; elles ont, disentils, un génie particulier, un art qui n'appartient qu'à elles, l'art de se bien gouverner. Une ruche est une république où chaque individu ne travaille que pour la société, où tout est ordonné, distribué, réparti avec une prévoyance, une équité, une prudence admirable. Athènes n'était pas mieux conduite, ni mieux policée. Y a-t-il en effet rien de plus gratuit que cette admiration pour les mouches et que ces vues morales qu'on voudrait leur prêter, que cet amour du bien commun qu'on leur suppose, que cet instinct singulier qui équivaut à la géométrie la plus sublime, instinct qu'on leur a nouvellement accordé, par lequel les

дружба проистекаетъ отъ разума; впечатлѣнія на чувства наши ни малѣйшаго не имѣютъ въ ней участія, но токмо душа друга, коего мы любимъ, а чтобы возлюбить душу, должно самому имѣть оную. И такъ дружество принадлежитъ единому человѣку; прилѣпленность же могутъ имѣть животныя....

Наши наблюдатели наперехватъ удивляются знанію и дарованіямъ ичелъ; онъ, говорять, имфють особливый разумъ, искусство имъ токмо собственное, искусство хорошо управлять самихъ себя. Улей есть общество, въкоемъ всякій частный работаеть для общества, гдф распредфлено, раздфлено и роздано съ предвидъніемъ, съ справедливостію и благоразуміемъудивительнымъ: Авины не съ лучшимъ порядкомъ были правимы и благоучреждены. Можеть ли въ самомъ дълъ быть что-нибудь болѣе произвольное, какъ таковое удивленіе пчеламъ, какъ таковые нравственные виды, каковые имъ приписывать стараются, какъ предполагаемая между ими любовь къ общественному благу: сіе чудное естественное

abeilles résolvent sans hésiter le problème de bâtir le plus solidement qu'il soit possible dans le moindre espace possible et avec la plus grande économie possible? Ces cellules des abeilles, ces hexagones tant vantés, tant admirés, me fournissent une preuve de plus contre l'enthousiasme et l'admiration: cette figure toute géometrique et toute régulière qu'elle nous paraît, et qu'elle est en effet dans la spéculation, n'est ici qu'un résultat mécanique et assez imparfait qui se trouve souvent dans la nature, et qu'on remarque même dans ses productions les plus brutes; les cristaux et plusieurs autres pierres, quelques sels etc. prennent constamment cette figure dans leur formation. Qu'on observe les petites écailles de la peau d'une roussette, on verra qu'elles sont hexagones, parce que chaque écaille croissant en même temps se fait obstacle, et tend à occuper le plus d'espace qu'il est possible dans un espace donné: on voit ces mêmes hexagones dans le second estomac des animaux ruminans, on les trouve dans les graines,

побужденіе, которое недавно пчеламъ приписали, не уступаетъ и самой высокой геометріи, и помощію котораго онъ безъ дальняго размышленія слёдующую задачу сооружить зданіе съ возможною твердостію на мальйшем пространствъ и съ возможною бережливостію ръшили.... Сім пчелиныя ячейки, сіи шестиугольники, толико славимые, толикое удивленіе возбуждающіе, подають ми наисильн в йшее средство къ опроверженію изступленія и удивленія. Сіе очертаніе при всей кажущейся намъ геометрической строгости, при всей своей правильности, каковыя и въ самомъ дёлё, если разсмотръть пристально, находятся, не иное что суть, какъ слѣдствія механическія, и довольно несовершенныя, часто въ природѣ встрѣчающіяся, и каковыя примѣчаемъ даже въ самыхъ нестройныхъ природы произведеніяхъ; кристаллы и многіе другіе камни, нікоторыя соли и проч. постоянно таковое очертаніе получають при своемъ происхожденіи. Если разсмотримъ чешую на морскомъ псѣ, то увидимъ, что

dans leurs capsules, dans certaines fleurs etc. Qu'on remplisse un vaisseau de pois ou plutôt de quelque autre graine cylindrique, et qu'on le ferme exactement après y avoir versé autant d'eau que les intervalles qui restent entre ces graines peuvent en recevoir; qu'on fasse bouillir cette eau, tous ces cylindres deviendront des colonnes à six pans. On en voit clairement la raison, qui est purement mécanique: chaque graine, dont la figure est cylindrique, tend par son renflement à occuper le plus d'espace possible dans un espace donné, elles deviennent donc toutes nécessairement hexagones par la compression réciproque. Chaque abeille cherche à occuper de même le plus d'espace possible dans un espace donné, il est donc nécessaire aussi, puisque le corps des abeilles est cylindrique, que leurs cellules soient hexagones par la même raison des obstacles réciproques....

оная шестиугольна, поелику всякая чешуйка, выростая въ одно время съ прочими, находить отъ другихъ препятствіе, и старается занять сколько возможно болѣе пространства въ данномъ мѣстѣ. Видимъ также шестиугольники въ рубцѣ живущихъ животныхъ; примѣчаемъ оныя и въ зернахъ, въ вмѣстилищахъ оныя содержащихъ, въ некоторыхъ цветахъ и проч. Если наполнимъ сосудъгорохомъ или другими какими зернами цилиндрическими, и наливъ на оныя столько воды, чтобы оною наполнилися вст промежутки, покроемъ плотно и станемъ варить, то всѣ сіи цилиндрическія зерна сдёлаются шестигранными столбиками. Причина сему явственна, и прямо механическая. Всякое зерно, имѣющее видъ цилиндра, по разбухлости своей стремится наиболье, сколько возможно, занять мѣста въ данномъ пространствѣ, почему отъ взаимнаго давленія неотмѣнно должны всѣ принять на себя видъ шестиугольной призмы. Каждая пчела ищетъ равнымъ образомъ наиболѣе, сколько возможно, занять міста въ дан-

Toutes ces manoeuvres sont relatives à leur organisation et dépendantes du sentiment qui ne peut, à quelque dégré qu'il soit, produire le raisonnement et encore moins donner cette prévision intuitive, cette connaissance certaine de l'avenir, qu'on leur suppose. Une poule ne distingue pas ses oeufs de ceux d'un autre oiseau, elle ne voit point que les petits canards qu'elle vient de faire éclore ne lui appartiennent point, elle couve des oeufs de craie, dont il ne doit rien résulter, avec autant d'attention que ses propres oeufs; elle ne connait donc ni le passé, ni l'avenir, et se trompe encore sur le présent. Les nids des oiseaux, les cellules des mouches, les provisions des abeilles, des fourmis, des mulots, ne supposent donc aucune intilligence dans l'animal, et n'émanent pas de quelques loix particulièrement номъ пространствѣ: слѣдовательно, такъ же необходимо, чтобы пчелиныя ячеи, поелику пчелы имѣютъ цилиндрическое тѣло, были шестисторонны по причинѣ взаимнаго препятствія....

Всѣ сій сооруженія суть соотвътственны ихъ сложенію и зависять отъ чувствованія, немогущаго произвести ни малъйшаго разсужденія, а еще менѣе преподать сіе воззрительное предузнаніе, сіе точное знаніе будущаго, каковыя предполагають. Курица не распознаетъ своихъ япцъ отъ япцъ другой птицы; она не узнаетъ утять ею выведенныхъ, но ни мало ей не принадлежащихъ; она сидить на яйцахъ мѣловыхъ, изъ коихъ ничего вытти не можетъ, съ такимъ раченіемъ какъ на своихъ собственныхъ: следовательно, она не знаетъ ни мало прошедшаго, ни будущаго, и обманывается притомъ настоящимъ. И такъ гивзда птичьи, соты пчелиные. запасъ оныхъ, запасъ муравьевъ, полевыхъ крысъ, никакого разумѣнія не предполагають въ животномъ, и не проистекають ни оть какихъ законовъ,

établies pour chaque espèce, mais dépendent, comme toutes les autres opérations des animaux, du nombre, de la figure, du mouvement, de l'organisation et du sentiment, qui sont les loix de la Nature, générales et communes à tous les êtres animés. Il n'est pas étonnant que l'homme, qui se connait si peu lui-même, qui confond si souvent ses sensations et ses idées, qui distingue si peu le produit de son âme de celui de son cerveau, se compare aux animaux, et n'admette entr'eux et lui qu'une nuance, dépendante d'un peu plus ou d'un peu moins de perfection dans les organes; il n'est pas étonnant qu'il les fasse raisonner, s'entendre et se déterminer comme lui, et qu'il leur attribue non seulement les qualités qu'il a, mais encore celles qui lui manquent. Mais que l'homme s'examine, s'analyse et s'approfondisse, il reconnâitra bientôt la noblesse de son être, il sentira l'existence de son âme, il cessera de s'avilir et verra d'un coup d'oeil la distance infinie que l'être suprème a mise entre les hêtes et lui. Dieu seul con-

но зависять, какъ и всѣ прочія действія животныхъ, отъ числа, вида, движенія, наружнаго строенія и чувствованія, которыя суть законы природы всеобщіе всѣмъ одушевленнымъ тварямъ. Почему и не удивительно, что человъкъ, столь мало самъ себя знающій, столь часто смѣшивающій свои чувствованія и свои понятія, толь мало различающій произведенія души своея отъ произведеній своего мозга, примѣняетъ себя къ животнымъ, и допускаетъ между собою и оными токмо различія тёнь, зависящую отъ нѣсколько большаго или нѣсколько меньшаго совершенства орудій. Следовательно, и не удивительно, что онъ приписуетъ имъ способность размышлять, разумёть другь друга взаимно, и предпринимать, какъ онъ и самъ, все съ намѣреніемъ; что онъ присвояеть не токмо тѣ качества, каковыя самъ имѣетъ, но еще и такія, каковыхъ онъ лишенъ. Но если человъкъ разбереть самъ себя, и углубится въ сіе разбирательство, то вскорф познаеть лостоинство своего существованія, почувствуеть бытіе души

nait le passé, le présent et l'avenir, il est de tous les temps et voit dans tous les temps: l'homme, dont la durée est de si peu d'instans, ne voit que ces instans; mais une Puissance vive, immortelle, compare ces instans, les distingue, les ordonne, c'est par Elle qu'il connait le présent, qu'il juge du passé, et qu'il prévoit l'avenir. Otez à l'homme cette lumière divine, vous effacez, vous obcurcissez son être, il ne restera que l'animal; il ignorera le passé, ne soupçonnera pas l'avenir et ne saurra même ce que c'est que le présent....

своея, престанетъ унижать себя, и единымъ возэрѣніемъ усмотрить безконечное разстояніе, каковое Всевышнее существо положило между имъ и прочими животными. Единый Богъ въдаетъ прошедшее, настоящее и будущее, онъ сый прежде встхъ втковъ, и зритъ во вся грядущіе вѣки: человѣкъ, коего существованіе столь кратковременно, видитъ токмо настоящее; но животворящая и безсмертная сила сравниваетъ сіе настоящее, различаетъ оное, и онымъ учреждаетъ; ею вспомоществуемый познаеть онъ настоящее, судить о прошедшемъ и предвидитъ будущее. Отымите отъ человѣка сей божественный свёть, вы угасите, вы потемните его сущность, и онъ останется токмо животное; онъ не будетъ знать прошедшаго, ни подозрѣвать о будущемъ, даже не познаетъ и самого настоящаго....

Много времени и труда стоило Лепехину разсмотрѣніе тѣхъ многочисленныхъ переводовъ съ иностранныхъ языковъ на русскій, которые поступали въ коммиссію для изданія переводовъ, учрежденную Екатериною ІІ. Эту обязанность Лепехинъ исполняль со времени возвращенія своего изъ путешествія по Россіи и до открытія россійской академіи. На Лепехина, вмѣстѣ съ Ру-

мовскимъ и Озерецковскимъ, возложено было изданіе сочиненій Ломоносова: мы упомянули объ этомъ при обзоръ дъятельности Румовскаго. Лепехинъ былъ также редакторомъ академическаго журнала — Новыхъ ежем всячныхъ сочиненій, и разбиралъ статьи и цёлыя книги, присылаемыя въ академію наукъ для разсмотрѣнія <sup>264</sup>). Въ разборахъ своихъ и отзывахъ Лепехинъ не ограничивался бъглыми замътками, а подробно знакомилъ съ содержаніемъ книги, съ ея достоинствами и недостатками, подтверждая выводы свои рядомъ фактическихъ доказательствъ. По поводу книги Антоновскаго, изданной подъ названіемъ Новъйшаго повъствовательнаго землеописанія всьхъ четырехъ частей свъта, Лепехинъ написалъ обширную рецензію, изъ которой можно видъть какъ относился онъ къ своей задачъ. Михаилъ Ивановичь Антоновскій изв'єстень въ литератур'є сочиненіями своими и переводами съ французскаго и нѣмецкаго, между прочимъ переводомъ переписки Екатерины съ Вольтеромъ, а также изданіемъ двухъ журналовъ: Бесёдующій гражданинъ и Вечерняя заря, служившая продолженіемъ Утренняго свѣта 265).

Судьба Бесевдующаго гражданина убедила издателя, по его собственному свидательству, вътомъ, что върусскомъ обществъ всего болье имьють успьхь статьи исторического содержанія. Вотъ собственныя слова издателя, наивно сопоставляющаго произведенія Вольтера, Руссо, Гете съ изділіями лубочной литературы. «Издавая въ свътъ ежемъсячное изданіе подъ названіемъ Бесподующій гражданинг, и пом'єщая въ оное главн'єйшихъ трехъ родовъ сочиненія и переводы, нравоучительныя, историческія и касающіяся до изящныхъ наукъ, съ тімъ единственно наміреніемъ, дабы узнать вкусъ народный, и къ которому наиболье оный изъ сихъ трехъ родовъ склоненъ, --- къ несказанному обрадованію нашему увиділи мы, и удостовірились опытомъ, что, во опроверженіе техъ обидныхъ для россійскаго народа мивній, яко бы оный больше влеченія им веть къ чтенію поглощающих в умъ и благонравіе растлівающихъ книгъ, каковы: Фоблазы, Гостиные сыны, Два турка, Родственники Магометовы, Новыя Элоизы, Кандиды, Вертеры, Поизмятыя розы, Совъстьдралы, глуныя и невкусныя площадныя сказки о Бовахъ и Ерусланахъ, и симъ подобныхъ, — во опровержение, говоримъ, толь обидныхъ мн вній, россійскій народъ наиглавн вишее им ветъ устремленіе къ чтенію отечественнаго, а купно и другихъ народовъ, землеописанія и исторіи, яко первоначальнаго источника просв'єщенія и върнъйшей указательницы прямаго пути ко всемъ прочимъ полезнымъ для рода человъческого познаніямъ — прилъпленіе, дълающее величайшую честь сердцамъ и умамъ россійскаго народа! Посему-то съ того же самаго времени и предпринято нами сочиненіе сего, издаваемаго нынь, всеобщаго повыствовательнаго землеописанія, обращая наиболье стараніе наше къ отечественному. Для сего употребили мы самые върные источники — домашнихъ и чужестранныхъ писателей описанія и записки, какъ изданныя уже частію въ світь, такъ и поныні еще остававшіяся безъ обнародованія» 266). Пов'єствовательное землеописаніе издано безъ имени автора, и въ пространномъ заглавіи сказано только, что книга сочинена и почерпнута изъ върнъйшихъ источниковъ «учеными россіанами».

Повъствовательное землеописаніе появилось въ такое время, когда событія, происходившія во Францій, возбуждали опасенія въ правительственныхъ сферахъ; свъдънія о Францій и преимущественно о французской революцій послужили главнымъ поводомъ къ запрещенію книги. Въ ней встръчаются такого рода мъста: «Въ древнъйшія времена, франкскіе короли ежегодными собраніями народа были весьма ограничены. Въ XV стольтій сдълалась перемъна въ семъ правленій. Власть короля весьма увеличилась отобраніемъ многихъ знатныхъ помъстьевъ. Карлъ VII учредилъ непремънное войско, и онъ, или сынъ его Людовикъ XI, присвоилъ себъ право налагать подати безъ согласія государственныхъ чиновъ. Людовикъ XI управлялъ самодержавно или лучше сказать тирански. Впослъдствій чины государственные (etats généraux) хотя и были по временамъ сзываемы, но ихъ жалобы и представленія неограниченною властію королей уничто-

жались. Кардинала Ришелье, министра Людовика XIII, казалось единственное стараніе состояло въ томъ, чтобы власть короля увеличить уничтожениемъ вольности и священныхъ правъ народа. Въ правление Людвика XIV деспотизмъ вошелъ на высочайшую степень. Людвикъ XV наследовалъ всю неограниченную власть своего предшественника; но какъ не наслѣдовалъ онъ тёхъ же блистательныхъ дарованій, и предался величайшимъ распутствамъ, оставя правленіе своимъ министрамъ и любовницамъ, то подданные его начали скучать таковымъ поноснымъ игомъ, которое въ правленіе Людвика XIV частію сами на себя возложили. Хотя въ его время и менте было стихотворцевъ съ прекрасными дарованіями, нежели во время его предшественника; но оное произвело философовъ, которые при свътъ разума открыли права государя и гражданина, и доставили всему народу новый обороть въ умахъ. Американская война, въ которой Людовикъ XVI скоро по вступленіи своемъ на престолъ принялъ участіе, показала подданнымъ его на самомъ дёлё тё новыя правила, кон пропов'єдывали имъ т'ь философы, и возбудила въ нихъ величайшее желаніе вольности и основаннаго на правотъ постановленія. Упадокъ доходовъ, причиненный несчастливымъ правленіемъ Людовика XV и который легкомысліе и расточительность министровъ и двора. Тюдовика XVI въ его юности привели до крайности, сдълалъ наконецъ необходимымъ сзывъ чиновъ государства яко послъднее средство къ уврачеванію сего зла. Государственные чины воспользовались благопріятствующими обстоятельствами, въ которыхъ они находились, и просвъщеніемъ своего времени къ искорененію старыхъ злоупотребленій и къ сочиненію для государства новаго постановленія. Основаній, принятыхъ для сего новаго постановленія преимущественно три. Первое — сохраненіе естественныхъ и непрем'єнныхъ правъ человека, то есть: свободы въ торговле, мысляхъ, речахъ и сочиненіяхъ, съ тѣмъ, чтобы оныя не были вредны прочимъ сочленамъ общества; права собственности, личной безопасности и совершеннаго равенства въ разсуждени законовъ. Второе —

всякое самодержавіе принадлежить первоначально народу, почему въ обществъ никакая власть существовать не можетъ, которая не отъ него происходить, и не основывается на благѣ его. Третіе — въ свободномъ государствѣ должно отдѣлить многія права самодержавія. Двѣ власти во Франціи различествують одна отъ другой: постановляющая и постановленная — le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués. Постановляющая власть есть народное собраніе» и т. д. 267). Подобныя указанія на свободу и равенство гражданъ и на верховныя права народа не могли быть встръчены сочувственно въ кругахъ, осудившихъ путешествіе Радищева какъ опасное порожденіе духа революціи, охватившей Францію и гибельной для всей Европы. Генераль-прокуроръ Самойловъ въ письмѣ къ управляющему академіею наукъ объявилъ высочайшую волю, чтобы «книгу подъ заглавіемъ: Новъйшее повъствовательное землеописаніе, по причинъ помъщенія въ оной непозволенныхъ выраженій продажею остановленную, отослать въ академію наукъ съ темъ, дабы оная, вынявъ изъ нея совсёмъ артикулъ о Франціи, прочее точнейшимъ образомъ пересмотрела, и ничего не оставила такого, что противно законному и самодержавному правленію и самой благопристойности, а потомъ напечатавъ выпустила въ публичную продажу». Канцелярія академін наукъ препроводила книгу къ Румовскому, поручая ему сдёлать въ ней перемёны по своему усмотрёнію, и возлагая на него, какъ необходимое условіе, чтеніе последней корректуры. Румовскій сділаль нісколько замічаній, но вмісті съ темъ заявилъ, что самъ собою, одинъ, онъ не решается чтолибо изменить, выпустить или прибавить. Вследствие этого академическое собрание составило изъ русскихъ академиковъ комитеть для разсмотрѣнія присланной генераль-прокуроромъ книги. Лепехинъ, какъ членъ комитета, представилъ следующее мненіе, въ которомъ разбираетъ книгу не въ политическомъ или нравственномъ, а въ научномъ отношеніи, опредъляя степень ея научнаго достоинства и пригодности для нашей литературы:

«Книгу подъ заглавіемъ повыствовательнаго землеописанія,

издаваемую неизвъстнымъ сочинителемъ, ввъренную мнъ отъ ученаго собранія для просмотрънія и объявленія моего мнънія. проходилъ я съ возможнымъ вниманіемъ, и нахожу къ донесенію высокопочтенному собранію слъдующее.

«По мнѣнію моему, говоря токмо объ одной Россіи, неизвѣстный сочинитель предпріяль трудъ, превосходящій его силы в знанія; ибо не токмо входя въ глубочайшую древность о происхожденіи россійскаго народа, о различныхъ переселеніяхъ народовъ, ихъ сородненія и проч., зашелъ онъ во глубину никѣмъ не измѣримую, или исчисляя разныя статьи, силу, обиліе и благосостояніе государства составляющія, хотѣлъ проникнуть безъ всякаго основанія въ свѣдѣнія, у нѣкоторыхъ токмо государственныхъ особъ хранимыя; но и въ другихъ своихъ повѣствованіяхъ, болѣе уже извѣстныхъ, кажется, ясно доказалъ недостатокъ своихъ познаній

«Въ самомъ началѣ вступленія (стр. 6), говоря о Европѣ вообще, почитаетъ оную многолюднѣе прочихъ частей свѣта, и полагаетъ въ оной жителей 160 миліоновъ. Если исчисленіе сіе принять за истинное, не говоря о томъ, что сочинитель дѣлаетъ сравненіе съ числомъ неизвѣстнымъ, то и тутъ неосмотрительность его ощутительна, когда въ одномъ китайскомъ государствѣ числится жителей до 200 миліоновъ, каковое исчисленіе утверждается на томъ, что въ Китаѣ каждый хозяинъ обязанъ на дверяхъ дома своего выставлять доску съ показаніемъ числа своего семейства. Если къ сему присовокунить, не упоминая о другихъ владѣніяхъ, Индію, Турцію, Персію и россійскія области, въ Азіи лежащія, то грубая сія ошибка сочинителя весьма будетъ ясна; и нѣкоторые писатели полагаютъ въ Азіи число народа до 650 миліоновъ.

«На той же страницѣ сочинитель, говоря о монархическомъ правленіи, полагаетъ оный токмо въ Россіи, Пруссіи и Даніи; но кому не извѣстно, что Испанія, Португаллія, Неаполь съ Сицилією, наслѣдныя австрійскія земли и Швеція состоятъ подъ монархическимъ правленіемъ.

«На стр. 7, въ раздѣленіи европейскихъ владѣній поставляетъ сочинитель имперіи, королевства, республики и независимыя духовныя княжества; въ число сихъ послѣднихъ — папа и мальтійскіе кавалеры. Но забылъ онъ въ роспись сію помѣстить курфирстовъ, въ числѣ коихъ трое духовныхъ, и о коихъ упомянуть необходимо нужно было, а потомъ привесть и о другихъ княжескихъ домахъ, носящихъ титло эрцгерцоговъ, герцоговъ, князей, ландграфовъ и маркграфовъ, а мальтійскіе кавалеры особой статьи въ Европѣ не составляютъ, но зависятъ отъ папы и отъ тѣхъ государей, во владѣніяхъ коихъ находится жалованное имъ имѣніе.

«На стр. 9 написано, что европейская Россія разд'яляется отъ Азін Карскимъ заливомъ, Уральскимъ хребтомъ, Кайгородомъ въ вятскомъ намѣстничествѣ, рѣкою Волгою, вытекающею изъ нижегородскаго намъстничества и протекающею даже до Царицына и пр. Хотя между европейскою и азіатскою Россіею нътъ точно узаконенныхъ предъловъ, и разные писатели различно оные полагають, однако новъйшими землеописателями, начиная отъ Страленберга, согласно полагается предъломъ, самою природою поставленнымъ, хребетъ Уральскихъ горъ, начинающихся Великимъ мысомъ съ западной стороны Обской губы, о коемъ и самъ говоритъ сочинитель. Но чтобы Карскій заливъ, находящійся между устьями рікть Печоры и Оби, прозванный по небольшой рачка Кара, въ него впадающей, и который потомъ отъ него названъ моремъ, входилъ въ отдёлительные рубежи между европейскою и азіатскою Россією, — діло, до сего времени неслыханное. Еще неосновательные быдный Кайгороды, лежащій по сю сторону Урала въ болотной лощинъ, поставленъ между отличительными знаками сказаннаго предёла. Говоря же о продолженіи сего преділа, составляемаго Волгою, сочинитель не умѣлъ изъяснить и мыслей своихъ, и поставилъ, яко бы Волга начало свое имбла въ нижегородскомъ намбстничествб, а устье при Царицынѣ.

«На стр. 10, исчисляя сочинитель острова и полуострова, въ

европейской Россіи находящіеся, поставиль и островъ Котку, по самоновѣйшимъ токмо начинаніямъ извѣстный, и пропустиль острова Соловецкій и Анзерскій, на Бѣломъ морѣ находящіеся, которые и по исторіи церковной заслуживаютъ вниманіе.

«На стр. 11 пишетъ сочинитель, что зимою стужи даже и въ самой сѣверной части не такъ жестоки, какъ умозрительные описатели представляютъ оныя свѣту. Не говоря о дальнѣйшей сѣверной части Сибири, довольно будетъ привесть въ доказательство противнаго одинъ городъ Устюгъ, гдѣ въ извѣстныя зимы отъ естественной стужи ртуть въ тепломѣрѣ сама собою замерзаетъ.

«На стр. 11 — 14, сочинитель, входя въ исчисление естественныхъ произведеній, именно въ европейской токмо части Россіи находящихся, представляеть опое не токмо въ весьма недостаточномъ и поверхностномъ видъ; но полагаетъ въ числъ оныхъ такія, каковыхъ не только въ европейской части Россіи, но и въ областяхъ ея азіатскихъ не находится. Приписывая же многимъ изъ нихъ превосходныя качества, обнажаетъ въ сей части свое незнаніе. Ибо, говоря о нашихъ мраморахъ, называетъ ихъ наилучшими, а гранитъ нашъ почитаетъ превосходнъйшимъ гранитомъ въ свётё; въ число камней, какъ печто изящное, помъщаетъ мергель; упоминаетъ о базальтъ, котораго, сколько мнъ извъстно, въ Россіи не находится; полагаеть въ росписи камней малахить, но сей собственно составляеть богатую мѣдную руду, и лучшій находится въгумешевскомъ рудник по ту сторону Урала, и следовательно не въ европейской части Россіи; исчисляетъ топазы, аметисты, аквамарины, ониксы, сердолики, перелифты, опалы и проч.; но лучшіе изъ сихъ находятся въ азіатской части. О сурмѣ, упоминаемой сочинителемъ, я не слыхивалъ, чтобы сія находилася въ Россіи. Калчеданы, причисленные имъ къ камнямъ, безъ сумнёнія надлежало бы причислить къ рудамъ. Что касается до упоминаемой имъ ртути, то не токмо ее никогда въ Россіи чистой или самородной отыскано не было, но и въ видѣ киновари найдены были томко признаки въ михайловскомъ покойнаго Сибирякова рудникѣ въ нерчинской округѣ.

«Въ разсуждении прозябаемыхъ еще меньшее сочинитель явиль свое знаніе не токмо весьма недостаточнымъ исчисленіемъ оныхъ, но и присвоеніемъ европейской Россіи такихъ, каковыхъ въ оной не находится. Ибо кедръ и пихта суть сибирскія произведенія, и первый совершенно различествуеть отъ настоящаго или ливанскаго кедра, и потому называется сибирскимъ. Такъ названная имъ бълая и черная топола хотя суть древа, растущія въ южной полосъ европейской Россіи, однако первое называется просто тополью, а другое осокорью. Буковое, оливковое, гранатное, аминдальное дерева, смоковница и каштаны суть собственно произведенія Таврическія области. Упоминаемаго же сочинителемъ древеснаго хлопчатника отечество есть Индія. Черница и голубица, и малымъ ребятамъ извъстные ягодные кусты, весьма между собою различны. Розу и шиповникъ ни коимъ образомъ къ ягоднымъ кустамъ относить не можно. Не знаю также, въ какихъ огородахъ нашелъ нашъ сочинитель ананасы, когда сім въ теплицахъ и парникахъ не безъ труда воспитываются. Между полевыми быліями въ европейской Россіи полагаеть сочинитель сарсапарилль, ревень и шафрань. Но кому не извъстно, что истинная сарсапарилла растетъ въ Китат и полуденной Америкћ; настоящаго же или такъ называемаго копытчатаго ревня не токмо въ европейской, но и въ азіатской части Россіи не находится; дикій же шафрань изв'єстень токмо въ Таврид'ь, и проч.

«О животных», Россіи собственных», сочинитель столь же малое имѣетъ понятіе, какъ и о предшедших» частях» естественной исторіи, ибо въ число животных», въ европейской части Россіи водящихся, включаетъ онъ буйволовъ съ лошадинымъ хвостомъ и короткохвостых». Если чрезъ первую породу разумѣетъ такъ называемаго тангутскаго вола и корову, а чрезъ другую обыкновеннаго буйвола, то та и другая, собственно суть животныя азіатскія, и я не слыхивалъ, чтобы первое когда-либо причислялося къ скотамъ домашнимъ. Въ числѣ домашняго же скота почитаемыя имъ обѣ породы верблюдовъ собственно обитаютъ

въ азіатскихъ степяхъ; держатъ же ихъ наши въ азіатской части кочующіе народы какъ скоть тяглой, и то въ маломъ числь. Дикихъ лошадей въ европейской части Россіи не видимо, но водятся въ степяхъ Великой Татаріи. Порода сайгаковъ наипаче водится въ теплыхъ азіатскихъ степяхъ, нежели въ Европъ. Никто, кромѣ нашего сочинителя, утверждать не будеть, чтобы гіены и чакалки водилися въ Европъ, ибо отечество ихъ есть знойныя міста Азіи. Соболь также весьма рідкій гость въ Европѣ, а собственно водится въ сѣверныхъ странахъ Азіи и Америки. Морскихъ львовъ не токмо въ европейскихъ, но и въ азіатскихъ моряхъ не видывалъ; водится же онъ въ южной полосъ земнаго шара около Америки. Морскіе медв'єди, уповательно по переводу такъ сочинителемъ названные, извъстны у насъ подъ именемъ морских котова, и придержатся съверной части Тихаго моря, откуда преплавають въ южный океанъ. Подъименемъ морской лошади, помъщенной имъ въ росписи морскихъ европейскихъ животныхъ, разумфется отъ нашихъ естественной исторіи писателей бегемотъ или инпонотамъ; но сей водится въ Африкъ около Нила и другихъ большихъ тамъ рѣкъ. Полагаемая имъ въ числь же европейскихъ морскихъ животныхъ морская корова (манати) водится при морскихъ берегахъ теплъйшихъ странъ обоего свъта; не ръдка она и въ Камчатскомъ моръ, но сіе почитаютъ за отмѣнную породу.

«Въ исчисленіи и названіи птицъ, рыбъ и нас'єкомыхъ писатель нашъ столько же недостаточенъ и неоснователенъ, какъ и въ вышеприведенныхъ статьяхъ, ибо павлина причисляетъ онъ къ нашимъ дворовымъ птицамъ, бабу-птицу и фазана полагаетъ въчисл'є птицъ европейскихъ, и пр., и пр.

«Таковаго рода погрѣшностей, почти на всякой строкѣ встрѣчающихся, всякъ удобно при маломъ раченіи избѣжать бы могъ, поелику о всемъ вышеприведенномъ удобно можно было выправиться въ книгахъ, на россійскомъ языкѣ изданныхъ. Однако сочинитель, не чувствуя своея слабости, не устыдился повѣствовать о разныхъ прехожденіяхъ, смѣшеніяхъ и проименованіяхъ славено-росскаго народа, и входя въ глубочайшую и неудобь испытуемую онаго древность, утверждать не сумнится, яко бы всѣ писатели въ томъ согласны, что народъ россійскій есть потомство *Мосоха*, сына Іафетова, и пр., и пр.

«Правда, Абульгази, въ родословной своей исторіи о татарахъ производитъ славянъ отъ Саклаба, сына Іафетова, а другіе оть Руса, Іафетова же сына. Но какъ имя того и другаго сумнительно, и въ священномъ писаніи не упоминается, то сочинителю нашему и пригодился Мосоха, дабы безъ сумненія удобне произвесть отъ него москвитянъ. Впрочемъ Іосифъ Флавій, мужъ всякаго въроятія достойный, и которому предъ древними греческими писателями первое мъсто уступить должно, точно назначаетъ міста, гді сыны Іафетовы поселилися. Магого поселился въ земль, названной по его имени, магогова, отъ грековъ скивами именуемыхъ. Оовсла былъ родоначальникомъ оовсляма, названныхъ послѣ иверянами. Отъ Мосоха произошли мосхи, именуемые потомъ капподокіанами. Въ древней географіи, Скивія горою Имаусомъ раздёлялася такъ, какъ Индія рёкою Гангомъ: съ одной стороны сопредъльна была Согдіанъ, а съ другой простиралася до съверныхъ странъ Китая. Одна часть Скио и начиналася отъ рѣки Іаксарта, неправедно греками Танаисомъ названной: въ последующія же времена сей Іаксарть почтень быль рекою Дономъ, и такъ, не размышляя вдаль, поселили потомъ скиоовъ на Дону. Народы въ древней Скиоіи называлися магини, даги, массатеты, табазы, абіи, саки; остальная же часть Скивіи была неизвъстна, и географъ Птоломей поселилъ въ оной какихъ-то народовъ иппофаговъ (конеядцевъ) и антропофаговъ (человъкоядцевъ).

«Иверія лежить между Колхидою и Албаніею; Колхида подлѣ Чернаго моря, куда аргонауты ѣздили, Албанія же подлѣ Каспійскаго. Мосхи и Мосхицкія горы положеніе имѣють ближе къ Черному, нежели къ Каспійскому морю, а за горами Мосхицкими начинается Арменія; Каппадокія же отстояла отъ оныхъ далеко всторону, ниже Өракіи и Понта. Впрочемъ рѣка Киръ, которой

сочинитель даетъ имя Росъ, недалеко отъ Мосхицкихъ горъ имъетъ свое начало.

«Европейская Сармація показана на картѣ между рѣками Днѣпромъ и Дономъ, азіатская же между Волгою и Азовскимъ моремъ, и въ европейской Сармаціи показаны между прочими народами алауны и роксоланы.

«И такъ необходимо нужно, чтобы сочинитель привелъ тѣхъ писателей, откуда почерпнулъ онъ о россійской древности столь утверждаемое имъ повъствованіе. Иначе, все сіе будетъ походить на выдумку, каковую истинная исторія совершенно отмещеть.

«Впрочемъ смѣю сказать, что сіе сочинителемъ предлагаемое повѣствованіе о глубокой древности россійскаго народа мнѣ тѣмъ сумнительнѣе кажется, что онъ и въ томъ, слишкомъ имъ сокращенномъ, періодѣ россійской исторіи, въ коемъ уже несумнѣнныя находятся доказательства, явно противу исторической истины погрѣшаетъ. Ибо

- «1) пишеть онь, будто славено-россы сѣверные, будучи въ общевредномъ положеніи, призвали единоплеменныхъ своихъ князей варяжскихъ для начальствованія надъ собою, князей-братьевъ: Рурика, Синава и Трувора. Напротивъ того, всѣ россійскіе бытописатели въ томъ согласны, что Гостомыслъ, по пресѣченіи княжескаго колѣна въ сыновьяхъ его, въ глубочайшей своей старости, и предвидя скорый конецъ жизни своея, по общему согласію всѣхъ старѣйшинъ, избралъ преемникомъ славено-россійскаго княженія Рурика, внука своего, а сына Умилы, средней своей дщери, бывшей въ супружествѣ за королемъ финскимъ.
- «2) Безразсудно искажаеть имена Святослава, называя его Святославом, такъ какъ и Святополка именуя Святополкомо, коего далѣе, умножая свою погрѣшность, называеть сыномъ Владимира; но онъ былъ сынъ братнинъ и отъ Владимира токмо усыновленный, и слѣдовательно убіеннымъ отъ него тремъ братьямъ былъ не родной, а двоюродный братъ.
  - '«3) Неосновательно называеть святаго Александра Невскаго сборняеть 11 отд. и. А. н.

великимъ княземъ новгородскимъ, ибо въ Новѣгородѣ былъ он просто княземъ, поелику великокняжескаго престола въ Новѣгородѣ не бывало; потомъ княземъ переславскимъ, послѣди же великимъ княземъ владимирскимъ или всероссійскимъ.

- «4) Великаго князя Іоанна Васильевича называеть Іоанномз первымъ; но онъ былъ третій великій князь сего имени: первымъ назывался Іоаннъ Даниловичъ Калита, ІІ-й—Іоаннъ Іоаннъ Іоаннъ красный; слѣдовательно и внукъ его царь Іоаннъ Васильевичъ не былъ Іоаннъ ІІ-й, какъ его сочинитель именуетъ, но Іоаннъ ІІ-й; впрочемъ отъ воспріятія царскаго титла могъ онъ назваться Іоанномъ первымъ. Несправедливо и то имъ сказано, яко бы Новъгородъ при великомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ отдался подъ по-кровительство короля польскаго, поелику оный никогда совершенно не отдавался, а граждане его только имѣли таковое намѣреніе.
- «5) Вопреки истинѣ и то пишетъ сочинитель, яко бы отъ Іоанна, по его названію втораго, россійскіе обладатели стали называться царями, поелику уже родитель его, Василій IV или Василій Іоанновичъ, носилъ сіе титло, и пр., и пр.

«Изъ всего вышеприведеннаго, кажется, необходимо слѣдуетъ, сколь мало можно полагаться на другія сочинителя повѣствованія, каковыхъ въ книгахъ печатныхъ отыскать не можно, и каковыя извѣстнымъ токмо въ государствѣ особамъ свѣдомы. Для примѣра довольно привести статью о разныхъ государственныхъ доходахъ и о количествѣ различной монеты, въ обращеніи находящейся; но впрочемъ то извѣстно, что высочайше учрежденная коммиссія о сочиненіи проэкта новаго уложенія таковаго свѣдѣнія, по тогдашней оныя надобности, получить не могла.

«Посему я весьма согласенъ съ господиномъ коллежскимъ совътникомъ и академикомъ Румовскимъ, что мы требуемаго поправленія въ точности исполнить не можемъ, развѣ академическая канцелярія несумнѣнныя свѣдѣнія и разрѣшенія на пункты, г. Румовскимъ замѣченные какъ въ разсужденіи нашего отечества, такъ и другихъ земель, исключая токмо статью о есте-

ственныхъ произведеніяхъ, доставить возможетъ. Если же, напротивъ того, всѣ сіи статьи, яко недовольно извѣстныя, сумнительныя, а нѣкоторыя и непозволенныя, выпустить, то описаніе сіе ни въ чемъ не будетъ превосходить другія описанія, о семъ предметѣ уже изданныя» 268).

Учено-литературные труды не исчерпывали всей академической д'ятельности Лепехина. Въ составъ ея входили и занятія другаго рода, тъсно связанныя впрочемъ съ научными цълями и стремленіями академіи. Лепехину ввърена была академическая гимназія — учрежденіе весьма важное и принесшее немалую пользу русскому обществу. Съ рѣдкимъ самоотверженіемъ Лепехинъ исполнялъ возложенную на него обязанность. Лъло образованія и воспитанія сроднилось съ его душой; онъ вникаль въ нужды и потребности учащихся со всею внимательностью просвъщеннаго и любящаго наставника, самъ занимался съ ними, разсматриваль и исправляль ихъ работы, и своимъ участіемъ весьма много содъйствоваль какъ научнымъ успъхамъ воспитанниковъ, такъ и развитію въ нихъ нравственнаго чувства. Около пятнадцати лътъ Лепехинъ былъ инспекторомъ академической гимназіи, и трудился въбуквальномъ смыслѣ слова безкорыстно, никогда и ни отъ кого не получая за эти труды никакого вознагражденія. Нравственною и единственною для него наградою была привлзанность къ нему академическихъ питомцевъ, сохранявшихъ втеченіе всей жизни своей благодарное воспоминаніе о достойномъ руководителъ. Въ ней, въ этой привязанности, вытекавшей изъ самаго чистаго источника, академикъ нашъ находилъ утъшеніе въ невзгодахъ, которыхъ не миновала и его безупречная, вся посвященная благу питомцевъ, педагогическая дѣятельность. Ему приходилось переживать горькія минуты, выслушивать зам'єчанія и упреки, нисколько имъ не заслуженные. Заботясь о вв ренномъ ему училищъ, Лепехинъ не могъ и не долженъ былъ скрывать его недостатковъ, и дъйствительно указывалъ ихъ; въ отвътъ на это начальникъ академіи Домашневъ зам'ятиль и вел'яль занести въ протоколъ, что Лепехинъ не сообщалъ ему о положени гимназіи. Такой поступокъ вынудиль благодушнаго Лепехина представить въ академическое собраніе изложеніе своего образа д'єйствій, доказывающее неосновательность и несправедливость взводимыхъ на него обвиненій. Лепехинъ писалъ:

«Его превосходительство, двора ея императорскаго величества дъйствительный камергеръ и академіи наукъ господинъ директоръ Сергъй Герасимовичъ Домашневъ, въ ученомъ собраніи сего октября 21 дня присутствуя, по причинъ упоминаемаго состоянія гимназіи въ журналъ сего собранія отъ 17 числа конференцъ-секретарю господину Эйлеру въ особенномъ журналъ замътить приказалъ, будто бы я, яко инспекторъ гимназіи, со времени отбытія его въ путешествіе до сего времени никакъ о гимназіи не увъдомлялъ. На что почтеннъйшему собранію имъю честь объяснить слъдующее:

«Его превосходительство, будучи главный въ академіи начальникъ, въ случат каковаго-либо съ моей стороны упущенія, имъть всегда совершенное право требовать отъ меня отчету въ управленіи такимъ департаментомъ, въ коемъ воспитывается юношество, имъющее заступить первъйшія по академіи должности. Но что я въ семъ не дълалъ упущенія, доказываетъ то:

- «1) По возвращении его превосходительства въ Санктпетербургъ изъ путешествія въ исходѣ ноября мѣсяца 1781 году, не упустиль я письменно донести его превосходительству, что въ отсутствіе его ученіе въ гимназіи продолжаемо было обыкновеннымъ порядкомъ; что учитель нижняго французскаго класса Тирри отрѣшенъ отъ гимназіи за данное имъ именемъ академіи свидѣтельство въ знаніи французскаго языка пріѣзжему чужестранцу; что я, дабы сей классъ не былъ празденъ до пріисканія новаго учителя, склонилъ г. учителя Фоссе принять на себя обученіе сего класса, съ обѣщаніемъ того жалованья въ прибавокъ, которое получалъ помянутый Тирри. Фоссе обучалъ сей классъ съ 22 октября 1781 года по генварь мѣсяцъ 1782 года, однако за сей излишній трудъ еще и по сіе время не заплаченъ.
  - «2) Когда по публикаціи, сділанной со стороны коммиссіи,

явились охочіе французы для принятія на себя учительской должности, то всѣ сін отсылаемы были его превосходительствомъ въ коммиссію. Сія поручила мнѣ сдѣлать выборъ изъ кандидатовъ, изъ коихъ и былъ удостоенъ по всѣмъ преимуществамъ г. Лельпотъ, о чемъ я коммиссіи донесъ письменно рапортомъ, кой и
представленъ былъ въ коммисскомъ журналѣ его превосходительству. Да и я не упустилъ ему же о семъ донести словесно, однако
у сего учителя чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ удерживаемо было жалованье по причинамъ, мнѣ неизвѣстнымъ.

- «3) Что я въ февралѣ мѣсяцѣ сего года представлялъ его превосходительству о недостаточномъ числѣ на академическомъ иждивеніи содержащихся гимназистовъ, доказываетъ то данное имъ, господиномъ директоромъ, коммиссіи предложеніе о принятіи двухъ вольныхъ учениковъ, Севергина и Александрова, на казенное содержаніе, и въ коемъ его превосходительство упомянуть изволилъ, что они пріемлются по моей рекомендаціи.
- «4) Въ мартъ мъсяцъ имълъ я честь увъдомить его превосходительство писъменно о всъхъ учителяхъ, въ гимназіи находящихся, и какимъ обученіемъ каждый изъ нихъ занятъ.
- «5) Тогда же увъдомлялъ я его превосходительство о состояніи студентовъ, что число ихъ только двое составляютъ, а именно Петровъ и Васильевъ, и что по сей причинъ г. адъюнктъ Гакманнъ, бывшій тогда конректоромъ гимназіи, не могъ давать своихъ наставленій; но и изъ сихъ Васильевъ отпущенъ былъ въ орловскій утвадъ.
- «6) Въ остальное время наиболѣе надлежало мнѣ попечительствовать о испрошеніи денегь на содержаніе гимназистовъ, ибо экономъ удержаніемъ оныхъ доводимъ былъ часто до крайности, Таковыя представленія принужденъ я былъ дѣлать его превосходительству троекратно, изъ коихъ на послѣднее, писанное 30 сентября, имѣю и письменный отзывъ; но и за тѣмъ выдача послѣднихъ денегъ не прежде какъ 19 сего мѣсяца воспослѣдовала; удержанные же за прошедшій годъ 232 рубли еще и по сіе время не выданы.

«Сіи крайности принужали меня приносить жалобы между сочленами академическаго собранія, что обучающієся на казенномъ иждивеніи гимназисты доходять до крайности; что малое ихъ число — ибо нынѣ дѣйствительно учащихся только двадцать восемь человѣкъ, а по штату академическому надлежало имъ быть путдесяти, кромѣ 40 тѣхъ, коихъ академія въ силу высочайшаго именнаго повелѣнія обязана воспитывать и наставлять въ россійскомъ правописаніи для наполненія ими приказныхъ мѣстъ, — не можетъ удовлетворить тѣмъ ожиданіямъ, каковыхъ отъ сего училища по справедливости требовать надлежитъ. Сіе самос подало поводъ г. академику Крафту, при разсужденіи о задаваемыхъ вопросовъ деньги лучше унотребить на поправленіе, то есть на содержаніе полнаго числа учащихся въ гимназіи, нежели платить чужеземцамъ.

«Въ заключение за нужное почитаю присовокупить, что я во все время надзиранія моего надъ гимназією, — къ чему побуждало меня единое усердіе, а не каковое-либо награжденіе, ибо я сего никогда не желалъ и не получалъ, - никогда не выпускалъ изъ виду моей обязанности, и старался доводить молодыхъ людей, сколько гимназическія ученія споспъществовать могуть, до того, чтобъ они были полезны и академіи и обществу, что самымъ опытомъ доказать не трудно. И посему часто я бывалъ въ гимназін; свид'єтельствоваль усп'єхи учащихся и труды учащихь, въ чемъ могу свидътельствоваться учащими и учащимися; надзиралъ строго надъ прівзжими учителями, требующими отъ академіи свидътельства, присутствуя почти всегда самъ при таковыхъ экзаменахъ. Но сколь мое усердіе ни велико и въ семъ званіи быть академін полезнымъ, однако нын шнія обстоятельства принуждають меня всепокорно испрашивать отъ сей должности увольненія» <sup>269</sup>).

Слова Лепехина о томъ, что онъ исполнялъ свои обязанности съ любовью къ дѣлу и искреннимъ желаніемъ воспитать людей полезныхъ академіи и обществу, вполнѣ подтверждаются отзы-

вами лицъ, бывшихъ ближайшими свидътелями его образа дъйствій. Одинъ изъпитомцевъ академической гимназіи временъ Лепехина, академикъ Севастьяновъ, такими чертами рисуетъ своего наставника и руководителя. «Въ 1777 году — говорить онъ вв френо было Ивану Ивановичу Лепехину главное смотр вніе надъ академическою гимназіею. Туть-то показаль онь во всей полноть благородную свою душу и сердце, челов колюбіем в исполненное. Помня, что самъ первыя основанія въ наукахъ получиль въ семъ благотворномъ учрежденій, изъ котораго вышло столько полезныхъ обществу людей и достойныхъ ученыхъ, безъ жалованія и безъ всякаго особливаго возданнія управляль онъ гимназіею цьлыя пятнадцать льтъ изъ единыя благодарности, свойственной благородному сердцу. Безъ искренняго благоговъчія къ сему почтенному мужу не могу и воспомнить о тёхъ мудрыхъ наставленіяхъ, о томъ отеческомъ попеченій, каковое им'єль онъ обо всёхъ обучавшихся въ гимназіи. Нередко случалось, что онъ, видя чистосердечное раскаяніе впадшаго въ погръшность, проливаль слезы, давая мудрые сов'ьты, и принимающаго оные также заставляль ихъ проливать, ибо увъщеваль онь со всею нъжностью п кротостью чадолюбиваго отца. Таковыми средствами часто истребляль онъ закосивлые пороки, и развратившихся обращаль на нуть доброд тели. Таковымъ благороднымъ снисхожденіемъ поселиль онъ въ пѣжныхъ сердцахъ искреннее къ себѣ почтеніе, привязанность и любовь, и в'єчную благодарность въ тъхъ, кто имълъ счастіе обучаться въгимназіп академической во время его надъ оною смотрѣнія» 270).

## IV.

Путешествія по Россіи, совершенныя нашими академиками въ прошломъ столѣтіи, по справедливости считаются событіями, составляющими славу академіи и великую заслугу тружениковъ науки, послужившихъ прекрасной цѣли съ самымъ полнымъ самоотверженіемъ и энергіею. Ученыя путешествія сдѣлались драгоцѣннымъ преданіемъ академіи и лучшимъ правомъ ся на вниманіе

правительства и сочувствіе просв'єщеннаго общества. Въ устав'є академій наукъ, дарованномъ ей въ началѣ девятнадцатаго столътія, они признаются подвигомъ, доказывающимъ дъятельность академіи на пользу науки и Россіи. «Всѣ просвѣщенные народы говорится въ уставъ-въ разныя времена испытали, колико спосившествуетъ успехамъ наукъ соединение многихъ ученыхъ, одушевляемыхъ единою ревностію къ усовершенствованію оныхъ. Учрежденныя въ ихъ нѣдрахъ академіи и ученыя общества, обративъ дъятельность членовъ своихъ къ единой цъли, предпринимали и совершили важныя дела, и обогатили науки открытіями, которыя безъ того счастливаго соединенія ревности и знаній, можетъ быть, невозвратно бы погибли для рода челов вческаго. Такъ и Россія раздъляеть съ ними славу распространенія предметовъ наукъ. Академія наукъ неоднократно доказала ту пользу, какую подобныя заведенія могуть принести государству, что свидътельствуютъ многіе подвиги, наипаче же славныя и съ успъхомъ оконченныя путешествія для изследованія и описанія естественныхъ произведеній Россіи, и экспедиція для астрономическихъ наблюденій» 271),

Путешествія предназначались преимущественно для изслѣдованія и описанія Россіи въ отношеніи къ предметамъ, входящимъ въ кругъ наукъ естественныхъ. Но этимъ не исчерпывалась задача ученыхъ путешественниковъ; она замѣчательна по своему разнообразію, придающему особенный пптересъ и значеніе трудамъ академиковъ, описавшихъ свои путешествія по Россіи. При снаряженій экспедицій академія наукъ вмѣнила въ обязанность участвующимъ въ нихъ ученымъ дѣлать точныя изслѣдованія: о свойствѣ почвы и воды; о состояніи земледѣлія; о скотоводствѣ, пчеловодствѣ и шелководствѣ; о рыбномъ и звѣриномъ промыслѣ; о наиболѣе распространенныхъ болѣзняхъ у людей и скота, и о средствахъ лѣчить и предупреждать эти болѣзни; объ искусствахъ, ремеслахъ и другихъ предметахъ промышленности; стараться открывать достопримѣчательныя растенія; заниматься повѣркою положенія чьѣстъ, наблюденіями географическими и метеорологическими; со-

бирать все, касающееся нравовь, обычаевь, древностей, языковь, преданій; вообще замѣчать съ точностію все, что заслуживаеть вниманія въ томъ или другомъ отношеній и знакомить съ естественными условіями страны и бытомъ народа.

Академія наукъ, изыскивая всевозможные способы къ полученію наибольшихъ успѣховъ отъ снаряжаемыхъ ею экспедицій, обратилась къ содѣйствію медицинской коллегіи, коммерц-коллегіи и вольнаго экономическаго общества, приглашая ихъ сообщить свои соображенія о предметахъ, заслуживающихъ особеннаго вниманія въ видахъ общественной пользы. Медицинская коллегія считала въ высшей степени важнымъ: наблюденія надъ эпидеміями; собраніе точныхъ свѣдѣній о мѣстонахожденіи и свойствахъ различныхъ предметовъ, употребляемыхъ въ медицинѣ; открытіе признаковъ славившагося въ прежнія времена петровскаго цѣлебнаго источника близъ Астрахани, и т. п. Вольное экономическое общество прислало цѣлый рядъ вопросовъ, ожидающихъ отвѣта отъ ученыхъ путешественниковъ по Россіи 272).

По преобладающей цёли, экспедиціи назывались физическими, а по мёстностямъ, куда они направлялись, одни изъ экспедицій названы астраханскими, другія — оренбургскими. «Въ оренбургскую посылку — говоритъ Лепехинъ — назначены были трое: академикъ Палласъ, профессоръ Фалькъ и я; жребій палъ на меня открыть нашему сообществу путь». Названія, данныя экспедиціямъ, опредёляють, и то только отчасти, ихъ направленіе, но отнюдь не объемъ и предёлы, которые были несравненно общирнёе. Около шести лётъ продолжалось путеществіе Лепехина, посётившаго множество городовъ, селъ и деревень на пространствё между Бёлымъ и Каспійскимъ морями, между Ураломъ и Волгою по всему ея теченію и т. д., отъ Сибири до Бёлоруссіи и отъ Астрахани до Архангельска.

Путешествіе . Іспехина издано въ четырехъ томахъ подъ названіемъ дневныхъ записокъ; оно обнимаетъ время отъ 8 іюня 1768 года до 30 іюня 1772 года. Три тома вышли при жизни автора, четвертый томъ изданъ по смерти Лепехина спутникомъ его Озерецковскимъ <sup>273</sup>).

Дневныя записки Лепехина представляють рядь описаній разнообразныхъ предметовь изъ области естествознанія и этнографіи. Авторъ описываеть травы, растенія, животныхъ, птицъ, рыбъ, насѣкомыхъ; говоритъ о земледѣліи, о рыбной и звѣриной ловлѣ, о различныхъ заводахъ, и т. п.; вмѣстѣ съ тѣмъ сообщаетъ весьма много свѣдѣній о бытѣ народа, нравахъ, обычаяхъ, вѣрованіяхъ, языкѣ.

Въ дневникъ Лепехина исчислено и описано множество травъ и растеній. Это исчисленіе и описаніе, важное въ научномъ отношеній, въ высшей степени лыбопытно потому, что знакомить насъ съ чисто-русскою научною терминологіею. Путешественникъ нашъ, по его собственному свидътельству, пропускалъ весьма многое по причинъ неисчернаемаго богатства матеріала, которымъ имѣлъ намѣреніе воспользоваться въ особомъ сочиненіи, об'єщая сообщить и народный способъ употребленія травъ и растеній. Лепехинъ постоянно имѣлъ въ виду изученіе Россіи. такъ сказать, въ ней самой, познаніе естественныхъ средствъ которыми обладаетъ она, и способа, какимъ пользуются ими для своихъ нуждъ и потребностей жители различныхъ мѣстностей. стоящіе по своему образу жизни лицомъ къ лицу съ природой. Въ описаніи травъ, растеній, минераловъ и природы вообще. авторъ любитъ останавливаться на явленіяхъ, въ которыхъ проглядываетъ втрное народное чутье, вполнт оправдываемое и научными наблюденіями. «Если мы вникнемъ — говоритъ онъ въ порядокъ между животными и прозябаемыми, отъ премудраго Творца устроенный, и если сей возьмемъ себѣ правиломъ въ сельскихъ нашихъ примъчаніяхъ, безъ сумнънія, съ приращеніемъ наблюденій возрастуть и наши угадыванія. Что спбиряки отъ насъкомыхъ берутъ свои примъты въпредузнавании ясной и пасмурной погоды, такъ же сходствуеть съ естественнымъ уставомъ. Физикамъ извъстно, что ясный воздухъ не всегда бываетъ безъ постороннихъ, а особливо водяныхъ частицъ, которыя современемъ, скопившись, въдождевыя сгущаются капли. Но какъ крылья насекомых ко всякой влаге гораздо чувствительны, то при такомъ расположени воздуха томное въ нихъ примъчается летаніе, и чёмъ болёе отъ паровъ тяжелёетъ воздухъ, тёмъ менее они отъ земной отдаляются поверхности... Можетъ статься, что крестьянскія упражненія, принуждая ихъ къ сильному и безпрестанному тёлодвиженію, много сохраняють ихъ соки въ наллежащемъ соединенія. Но мнѣ кажется, что вперенную съ молодыхъ лётъ каждому привычку древесные весною употреблять соки главнъйшею причиною ихъ сохраненія почитать должно. У каждаго крестьянина съ весны на дворъ увидишь костеръ молодыхъ облупленныхъ сосенъ, съкоторыхъ они, слупивъ наружную кору, вязкій, къ дереву прилипшій сокъ, им'єющій на будущій годъ составить новый дерева слой, соскабливають и бдять, какъ малыя дети, такъ и взрослые. Всякъ, кто слыхалъ только о врачебной наукъ, довольно понять можетъ, сколь сіи соки съ весны, когда самая томящая и удручающая въ болотныхъ мѣстахъ бываетъ влага, къ раздёленію сгущающейся оттого крови способствують, и тымь предохраняють оть цынги и другихь бользней, которыя отъ слабости сосудовъ и умножающихся оттого мокротъ начало свое имѣютъ. Правда, крестьяна употребляютъ сіе средство не в'єдая его д'єйствія, ниже понимая происходящія отъ того выгоды; но сама прирора вложила имъ побуждение и склонность къ тому, что къ сохраненію ихъ тёла по обстоятельствамъ мѣста много способствуетъ»....

Дорожа каждою чертою быта и понятій народа, Лепехинъ приводитъ народныя преданья, примѣты, повѣрья. Такъ объ одной изъ травъ, которымъ народъ приписываетъ чудесную силу, замѣчаетъ: «Большой прикрытъ (фасаlia hastata) изобиловалъ при дорожныхъ падяхъ, и будущимъ невѣстамъ благополучное обѣщалъ совершеніе брака. Сибиряки траву сію въ лѣкарственныхъ употребляютъ случаяхъ, то есть пьютъ отъ нея уваръ въ наружныхъ нечистяхъ. Она же имъ служитъ, по ихъ мнѣнію, и противу свадебныхъ ворожей: когда невѣста отъ вѣнца приво-

зится въ домъ жениховъ, то оную траву кладутъ въ такое мѣсто, гдѣ бы невѣста нечаянно чрезъ нее перешагнуть могла, и тогда, по ихъ сказкамъ, никакіе не берутъ невѣсту уроки» и т. д. <sup>274</sup>).

Описаніе міра животныхъ представляетъ также богатый матеріалъ для русской народной терминологіи. Путешественникъ нашъ говоритъ, что онъ описываетъ животныхъ «природными словами», и подробность описаній и новость словъ заставили его выдѣлить эту часть изъ общаго разсказа и соединивъ въ особую, обширную главу, изложить ее въ видѣ прибавленій ко второму и третьему томамъ путевыхъ записокъ. Русскія названія животныхъ, равно какъ и растеній, встрѣчающіяся въ путешествіи Лепехина, помѣщены нами въ приложеніи къ нашему труду <sup>275</sup>). Сообщая подробныя свѣдѣнія о различныхъ животныхъ, Лепехинъ указываетъ, гдѣ они водятся, говоритъ о ихъ нравахъ, и предлагаетъ точное описаніе особенно замѣчательныхъ животныхъ, опредѣляя ихъ внѣшній видъ, величину, размѣры частей и т. п. Въ запискахъ своихъ онъ обращаетъ особенное вниманіе на новые, еще никѣмъ неописанные виды животныхъ. Описанія его въ такомъ родѣ:

«Чайка поваръ или Разбойникъ или Оомка. Природа чайку сію одарила весьма скорымъ и проворнымъ полетомъ, но не дала ей способности самой себъ промышлять пищу, какъ то другія дѣлаютъ чайки въ морѣ. Короткій ея носъ лишилъ бы ее всеконечно пропитанія, если бы въ природ в не постановлено ей было другое къ пропитанію средство. Быстрое ея око всегда надзираетъ надъ другаго рода чайками, кои какъ скоро поимаютъ какую рыбку, то поваръ до тъхъ поръ гоняется за ними, пока они добычу свою, хотя уже возпоглощенную, не выпустять, и сію онъ на воздухѣ подхватываетъ. Около сельдяныхъ промышленниковъ всегда они вьются, потому что сіп не рѣдко, для забавы, мелкихъ селедокъ бросаютъ на воздухъ, которыхъ повара подхватываютъ. Разбойничій поистинь родъ жизни принуждаетъ ихъ летать особнячкомъ, и они никогда не стадятся, какъ то дълаютъ другія чайки. Къ сохраненію своихъ яицъ, которыя они кладутъ на песчаныхъ косахъ или островахъ просто, смѣшную

и удивительную употребляють хитрость. Когда къ такой косъ или острову, гдф поваровы лежать яйца или молодыя дфти, пристанетъ судно, а наипаче когда выдетъ человъкъ, тогда разбойникъ, отбъжавъ или отлетъвъ нъсколько со всевозможнымъ крикомъ останавливается, и смотритъ, въ которую сторону пойдетъ человъкъ: если поворотитъ онъ къ гнъзду, тогда ложится на спину, бьетъ крыльями, трепещется и представляется изнемогающимъ или умирающимъ, чтобы отманить человѣка. Когда же человькъ къ нему подходить станетъ, то вдругъ, однако томнымъ полетомъ, отлетаетъ далбе, и то же самое дбиствіе производитъ. Но когда всѣ его хитрости останутся тщетными, и челов в возьметь яйца или д тей, тогда взлетаеть на воздухъ, и вьется надъ онымъ съ превеликимъ крикомъ, и испражняя оба свои концы, старается опакостить похитителя, и тъмъ нъсколько удовлетворить своей печали. Эдуардомъ представлено изображеніе повара въ совершенномъ возрастъ, а я присовокупляю еще не перелинялаго изображение и описание. Ноги, когти и носъ черные, лоснящіеся; такого же цвъту и перепонка, пальцы соединяющая. Верхъ головы отъ основанія зѣва до самаго затылка покрываютъ черныя перья; шея, зобъ и исподъ брюха изчерна-пепельнаго цвъта; междукрыліе и спина въ разсужденіи брюха черныя, а въ разсужденіи перьевъ, верхъ головы покрывающихъ, блёдняе. Крыльныя перья снаружи черны, совнутри же нѣсколько бѣлѣютъ, но стволъ у каждаго пера совсѣмъ бѣлый; хвостъ черный, въкоемъ два среднія пера весьма длинныя». Затёмъ обозначается размёръ птицы, длина ея отъ конца носа до конца хвоста, толщина носа при основаніи и при концѣ, длина крыльевъ у сидячей птицы, разстояніе между концами распростертыхъ крыльевъ, и т. д.

«Песецъ. Животное сіс не только въ Сибири, но и въ архангелогородской губерніи, а особливо въ убздахъ кольскомъ и пустозерскомъ, также и на Новой землѣ обильно водится. Пес цовъ два рода почитается: бѣлые и голубые, изъ коихъ послѣднихъ болѣе на Новой землѣ ловятъ. Но какъ песцы между пу-

шистыми звърями не последнее занимаютъ мъсто, то и шкурки ихъ на разныя руки разбиваются. Молодые песцы, какъ скоро начинаютъ выходить изъ своихъ норъ, которыя имъ отцы въ земя съ разными выходами вырывають, называются норники. Четырехмъсячные становятся уже бълы, кромъ сърой спины и части, лежащей при лопаткахъ, гдъ сърая же полоса спинную пересѣкаетъ, почему и называются крестовиками или крестоватиками. Голубые песцы сіе же имѣютъ раздѣленіе потому, что прочія части голуб'єють, а спина и надлопаточная часть еще сфры остаются. Около конца октября мфсяца песцы бываютъ уже одноцвътны, но шерсть ихъ еще надлежащей длины и мягкости не получаетъ, почему и называются недопесцами. Въ декабрѣ мѣсяцѣ, со дня праздника Николая чудотворца, совершенную ось получають песцы, и называются просто песцами или рослопесцами. Въ следующую весну въ мае месяце паки шерсть свою теряють, и называются вешняками, и въ псходъ сего мьсяца уже новыхъ щенятъ кидаютъ. Наружный песцовъ видъ и тълосложение весьма близко подходитъ кълисицъ, но они не столь хитры, какъ оная. Рыло у нихъ тупяе, и уши небольшія кругловатыя, напротивъ того у лисицы долгія острыя. Голосъ совсёмъ отъ лисьяго отмънный, гораздо сиповатъе и толще. Удобно, когда вынутъ ихъ изъ норы, привыкаютъ къ людямъ, и весьма ручными становятся. Я держаль песца съ лисицами въ одномъ анбарѣ; лисицы между собою вязалися, напротивъ того съ песцомъ никакого союза примѣтить не могъ»....

«Напболѣе всего насъ увеселяли горностаи и ласки. Сіи два небольшія животныя особливою суровостію и проворствомъ одарены отъ природы, и по справедливости къ хищнымъ звѣрямъ причисляются. Мы держали ихъ въ желѣзныхъ клѣткахъ, гдѣ слѣдующее за ними примѣтили. Чрезъ весь день пребываютъ они въ покоѣ, и наслаждаются сномъ, а какъ скоро наступитъ вечеръ — обыкновенное ихъ время къ похищенію предназначенной имъ пищи, всячески стараются выбиться изъ своего заключенія, и такъ крѣпко грызутъ свою темницу, что въ короткое

время и толстое дерево перешилить могутъ, притомъ такъ прожорливы, что въ день гораздо больше поглощають, нежели сколько все ихъ составляеть тело. Горностай суровее противъ ласки, ибо хотя долгое время его питаешь, никогда смириться не можеть, но упорно всегда наблюдаеть хищную свою ухватку. Пищу свою хватаетъ изъ рукъ съ отрывомъ, и будучи раздразненъ кидается на дразнящій его предметь борзо, шипить и стрекочетъ поворобыному, имъя блистающие и кровавые глаза. Наибольшая алчность сихъ зверковъ примечается, когда они забираются въ овины къ житничкамъ, и если ихъ тутъ найдутся тысячи, ни одного не покинутъ вживъ, но всъхъ безъ милости убивають: почему крестьяна тёхъ горностаевъ и ластокъ, которые близъ скирдовъ и житницъ водятся, никогда не убиваютъ, но паче ихъ сберегаютъ. Проворство горностая столь велико, что онъ смъло напускаетъ и на величайшихъ крысъ въ ихъ норъ. Провидение природы къ сохранению жизни каждаго животнаго видно наиболье въ тъхъ звъряхъ, которые цвътъ шерсти своей въразныя времена года переменяютъ. Къ симъ зверямъ должно причислить горностая и ласку. Горностай и ласка лётомъ бывають со спины темнорыжіе, а зимою всѣ бѣлые, потому что льтомъ бълизна между зеленостію, а зимою рыжій цвътъ между снѣгомъ могли бы ихъ скоро предать въ руки гонящихъ. Сія есть истинная причина прозорливой природы перемёны въ цвётахъ животныхъ, но отчего сія перемена бываетъ, я не знаю. Сіе только скажу, что и подмінная теплота, представляющая весеннюю пору, такую же въ горностаяхъ производить перемѣну, ибо въ самую глубокую зиму горностаи и ласки, будучи согрфваемы избною теплотою, цвѣтъ свой перемѣняли» 276):

Весьма подробно описываются минеральныя богатства Россіи; рудники и заводы «мѣдиплавильные, желѣзодѣлаемые, доменные и молотовые», также заводы кожевенные, винокуренные, мыловарни и соловарни. При всѣхъ подобныхъ описаніяхъ авторъ имѣетъ въ виду какъ цѣли промышленныя, такъ и требованія науки, и настаивая на необходимости изученія силъ и законовъ

природы, тщательно отмѣчаетъ и тѣ явленія, въ которыхъ теорія, болье или менье односторонняя, разбивается при встрычь съ природою, какъ она есть въ действительности. «Книги минералоговъ — замъчаетъ онъ — наполнены правилами, что самовысочайшія горы къ рожденію металловъ не удобны; напротивъ того низменныя, которыя съ высочайшими сообщение имфютъ, за жилище оныхъ почитаются. Но что такія правила не всегда бываютъ върны, и что натура не всегда одинакому послъдуетъ правилу, научаетъ Конжековскій камень. Безлісіе его верха, повсюду лежащія снѣжныя кучи въ лѣтній мѣсяцъ, и не рѣдко среди самаго лъта съдъющая его вершина довольно высоту онаго доказываетъ; но несмотря на сіе не только хребетъ, но и самые гребни наполнены были мѣдною рудою, и чѣмъ выше и острѣе быль гребень, тымь изобильные она показывалася; всы тончайшія разсѣлины камней улѣплены были зеленою тонкою пленою, которая самую руду составляла.... Кому не извъстны доказательства физиковъ о чистотъ водныхъ паровъ? Кто бы похотълъ сумнъваться о химическихъ опытахъ? Всъ химики единогласно утверждаютъ состоятельность поваренной соли, которая бываетъ непремънна развъ отъ безпрерывнаго варенія. Я въ заключеніе только скажу, что въ яицкой степи природа ни физическому остроумію, ни химическимъ опытамъ не слѣдуетъ. Теперь не трудно истолковать и то, для чего насъ жажда более мучила на переметь, нежели на песчаной части степи: пбо она изобиловала пръсною водою, которая безъ сумнънія соленые пары размывала. Сіе особливое и, сколько миф помнится, еще никфиъ не примѣченное явленіе соленыхъ паровъ заслуживаетъ большаго вниманія и дальнѣйшихъ опытовъ» 277).

Въ путевыхъ запискахъ Лепехина находится много свѣдѣній о бытѣ какъ русскихъ крестьянъ, такъ и инородцевъ. Описаніе различныхъ предметовъ изъ народнаго быта переноситъ насъ въ минувшія времена, и правдивый разсказъ очевидца заключаетъ въ себѣ не мало яркихъ чертъ для внутренней исторіи народа. Авторъ вникаетъ въ бытовыя условія, занятія и образъ

жизни крестьянъ, описываетъ устройство волжскихъ судовъ, подробно говоритъ о хлѣбопашествѣ и о разныхъ промыслахъ съ ихъ выдающимися особенностями, не забывая при этомъ указывать на недостатки и даже на вредъ того или другаго обычая, издавна укоренившагося въ народѣ.

Говоря о хлібопашестві, Лепехинъ доказываетъ вредъ такъ называемыхъ новинъ, и защищаетъ соху, видя въ ней одно изъ лучшихъ хльбопашныхъ орудій преимущественно въ мъстахъ песчаныхъ. Къ числу вредныхъ вещей въ крестьянскомъ обиходь онъ относить и лапти. «Дьло, кажется, ясно, — замьчаеть онъ по этому поводу, — но не безпрекословно. Любители лаптей могутъ много говорить вопреки. Они приводятъ крестьянскую бѣдность, скорый подрость липы и не малый въ томъ крестьянскій промысель. Правда, крестьянинь нашь имфеть даровую обувь, но не вездѣ. Нѣтъ ли такихъ мѣстъ, гдѣ лыки покупаются, и лапти крестьянину становятся въ четыре и пять копфекъ? Липовыя лутошки безспорно скоро подростають, но не соотвътственно ихъ вырубанію. Я не силенъ въ математикъ, да кажется и по пальцамъ сіе вычислить можно. Для каждыхъ лаптей потребны двѣ толстыя лутошки, а мелкихъ три и четыре надобно. Въ зимнюю пору мужикъ проноситъ дапти десять дней, а въ рабочую лётнюю пору иногда и въ четыре дни истопчеть. И такъ ему надобно въ годъ по крайней мъръ пятьдесятъ паръ, на которыя, взявъ среднее число, до 150 лутошекъ потребно. Каждый отпрыскъ дутошки на влажныхъ мъстахъ не прежде трехъ льть можеть быть годнымь для дранія лыкь, а на крыпкой земль еще болье требуетъ времени: почему липнякъ завсегда вдвое уменьщается противъ своего приросту. Если къ сему прибавить неумъренное мочалъ употребление и сдирание лубья, то ясно понять можно, для чего мужики, когда какая деревня нёсколько льть простоить при льсь, изобилующемь липою, уже не около лвора своего деруть лыки, но иногда версть за десять и далже **БЗДИТЬ** принуждены бываютъ. Крестьянскій прибытокъ отъ промыслу лаптей знатенъ быть не можеть. Где довольно липоваго

лёсу, тамъ крестьянинъ получитъ за лапти одну копёйку, и много три деньги; но если онъ время, потребное на плетеніе лаптей, употребитъ на другой какой лёсной промыселъ, какъ на пріуготовленіе изъ листовъ сажи, золы для поташу, на собираніе сёры съ сосенъ, елей, отъ которой другія государства, лёсами не такъ богатыя, какъ мы, знатную получаютъ прибыль, — то, безъ сомнёнія, съ общенародною пользою и свою прибыль умножитъ. Я стою на краю лёса, и вижу только его опушку, почему едва до злоупотребленія онаго коснуться могъ. Вычислить всё премущества лёсныхъ угодьевъ и небережливое съ ними обращеніе нашихъ крестьянъ неотмённо нужно, чтобы далёе подвинуться въ лёсъ. Но я по лёсамъ мало хаживалъ, и во внутрь онаго безъ проводника пуститься не смёю, дабы, заблудясь, вмёсто показанія праваго пути, не услышать откликовъ: безъ тебя то знаемъ, безъ тебя много о семъ писано» 278).

При описаніи различныхъ способовъ и пріемовъ, употребляемыхъ въ ремеслахъ и промыслахъ, авторъ дёлаетъ иногда любопытныя сравненія русскихъ обычаевъ съ западноевропейскими. «Мнъ не ръдко слыхать случалося—говорить онъ-разсужденія добромыслящихъ о своемъ отечествъ, для какой причины наши, притомъ самыя простыя, художества, не могутъ придти до такого совершенства, какъ напримъръ у другихъ народовъ. Умалчивая о другихъ препятствіяхъ, кажется мнъ, что смъшеніе разныхъ промысловъ не малую въ томъ имбеть участь. Кто бывалъ въ отдаленныхъ нашихъ городахъ, тотъ знаетъ, что купецъ вмѣсть и пахарь. Рукомесленный отнимаеть хльбъ у купца, а пахарь занимаетъ мъсто рукомесленника. Кому неизвъстно, что въ деревнъ живущій дешевле себя содержать можеть, нежели городской обыватель: то деревенскій рукомесленникъ по мёр'в дещевизны въ содержаніи продасть и сделанные имъ товары. И такъ городскій рукод вльный принуждень бываеть употреблять въ своей работъ скорость, дабы униженную цъну чрезъ деревенскихъ рукодъльныхъ наградить поспъшностію; но что сдълано чрезъ мѣру скоро, то, говорять, бываеть не здорово» 279);

Волжскія суда; сравниваемыя съ рейнскими, описываются такимъ образомъ: «Они походятъ носомъ своимъ на галеры, и для способности рабочимъ людямъ дълаются на нихъ широкія и за борть спущенныя настилы, которыя всё огораживаются перилами, и служатъ судну кровлею. Посрединъ судна ставится нарочито высокая мачта со своими канатными прикръпами, на которой во время поносу или повѣтру распускается широкій прямой парусъ. Гребными называются они единственно по товару, какой на нихъ везется. Если товаръ будетъ купецкій, то, какой бы онъ ни быль, судно называется гребное. Напротивъ того, то же самое судно, если будетъ нагружено солью, уже и не удостоиваютъ его назвать гребнымъ, но прозываютъ солянымъ судномъ. Такія суда по Волгѣ вверхъ ходятъ или по поносу на нарусѣ, или бечевою, или по канату, то есть завозомъ. На каждомъ суднъ по крайней мѣрѣ до 100 человѣкъ рабочихъ людей бываетъ, а иногда и болье. Такія суда, а особливо гребныя, вооружаются по ньскольку пушекъ на вертлугахъ для безопасности отъ разъвзжающихъ по Волгъ удальцевъ. Тяжелый грузъ и нарочито стремительное теченіе Волги великихъ требуетъ издержекъ, чтобы поднять такое судно вверхъ: почему тщательные общаго добра искатели старалися облегчить сіе затрудненіе новымъ изобретеніемъ. Они выдумали махину, состоящую изъ колеса и вала, въ которой ходили быки; однако сіе механическое облегченіе вскорости было оставлено повидимому за неудобствомъ. Если мы сравнимъ волжское стремленіе со стремленіемъ Рейна, то великую найдемъ разность. Рейнъ безъ сумнѣнія быстриною своею превзойдетъ двоекратно Волгу. Берега его столь же крутояры, какъ и волжскіе; однако купецкія суда, величиною своею по истинѣ волжскія превышаюшія, какія напримірь ходять изъ Голландіи въ Кельнъ, всегда подымаются лошадьми. Я не знаю, что бы и у насъ могло воспрепятствовать такой же ввести порядокъ. По Волгъ во многихъ мъстахъ изрядная находится бечевая; а гдъ оная залегла, то не естественнымъ препятствіямъ, но единственно нераченію о бечевой приписывать должно, и если бы о бечевой должное прилагали 17\*

стараніе, то бы вмѣсто кучи народу, которая для бечевки требуется, довольно было пяти, а и много шести лошадей. Симъ способомъ вывозимые изъ Астрахани товары и соляные отпуски гораздо меньшаго потребовали бы иждивенія на провозъ. Волжскіе жители получили бы новую отрасль промысла, а отдаленныхъ городовъ хлѣбопашцы, оставя любимое для ихъ бурлачество, по нѣскольку тысячъ четвертей ежегодно бы присѣвали» <sup>250</sup>).

Въ путевыхъ запискахъ Лепехина встрѣчаются и замѣтки о народномъ образованіи. Обученіе крестьянскихъ дітей было тогда большою редкостью, и помещики вовсе о немъ не заботились. Исключение составляли владёльцы горныхъ заводовъ, нуждавшіеся въ грамотныхъ крестьянахъ для своихъ личныхъ выгодъ. «Въ селѣ Исаковѣ — разсказываетъ Лепехинъ — должно намъ было перемънить лошадей, гдъ мы отъ дождя зашедъ къ священнику, въ первый разъ увидъли попечение помъщицы о воспитаніи крестьянскихъ д'ьтей, которая на своемъ иждивеніи обучаеть ихъ россійской грамоть, въ чемъ священникъ съ причетниками руководствуетъ... Какъ заводчики собственныхъ имъютъ крестьянъ, то и особливое раченіе о воспитаніи малольтнихъ крестьянскихъ дётей у нихъ видно. На каждомъ заводё учреждены для малолётнихъ училища, гдё обучають россійской грамоть, и по успъхамъ ихъ опредъляются въ разныя заводскія отмѣнныя должности» 281).

Много страницъ въ дневникѣ Лепехина посвящено описанію быта инородцевъ: мордвы, чувашъ, зырянъ, вогуличей, татаръ, калмыковъ, киргизовъ, башкиръ. Авторъ весьма подробно говорить о ихъ образѣ жизни, нравахъ, обычаяхъ, любимыхъ занятіяхъ и т. д.; о хлѣбопашествѣ, скотоводствѣ, пчеловодствѣ; объ одеждѣ, пищѣ и напиткахъ; о свадьбахъ, родинахъ ѝ похоронахъ; о проявлепіяхъ умственной и нравственной жизни, о законахъ, о религіозныхъ вѣрованіяхъ и обрядахъ, и т. п.

Главные законы калмыковъ состоять въ слѣдующемъ. Если подданный дерзнетъ обидѣть словомъ, рукою или злоумышленнымъ коварствомъ кого-либо изъ жанской фамиліи, то виновнаго

казнять смертію, и искореняють весь родь его, а скоть и все имущество, сколько бы его ни было, забирають на хана. Военачальника, б'ёжавшаго съ поля битвы, од'євають въ женское платье, выводять на позорь, и записывають въ рядовые, а вс'є улусы забираются на хана. Въ случат убійства, какъ умышленнаго, такъ и неумышленнаго, убійцу бьють плетьми нещадно, и ломають ему правую руку и л'євую ногу, взыскавъ пять соть овецъ черноголовыхъ б'ёлыхъ, одного верблюда и одну лошадь: овецъ отдають насл'єдникамъ убитаго, верблюда — хану, а лошадь палачу вм'єсто жалованьй, и т. д.

По космогоническимъ преданіямъ калмыковъ, міръ произошелъ изъ первобытной, пикѣмъ не созданной, отъ вѣка существующей пропасти или бездны. Изъ нея поднялись золотыя облака, изъ облаковъ пошелъ сильный дождь, отчего образовалось море-океанъ, изъ котораго произошло всякое дыханіе, всѣ животныя и растенія. Солнце сділано изъ огня и стекла, місяць изъ стекла и воды; звъздъ на небъ болье десяти тысячъ миліоновъ. Безплотныя силы рождаются отъ объятій и подалуевъ, отъ любовнаго взора и усмѣшки. Первобытные люди рождались черезъ переселеніе душъ, отличались необыкновенною силою и долгов вчностью, имѣли крылья, сіяли свѣтлостію, и въ великомъ были прохлажденія. Но когда приспело несчастное время, светлость ихъ померкла, летаніе миновалось, и пища, сладкая какъ медъ, перевелася. Тогда люди стали питаться тростникомъ, но пользовались имъ недолго, ибо пекущійся объ утреннемъ запасся тростникомъ на будущій день; прим'тру его посл'тдовали и другіе, отчего тростникъ уменьшился, а въ скоромъ времени и совсемъ исчезъ. По прошествіи многихъ в ковъ начали умаляться и блаженное состояние и число леть. Напоследокъ люди дошли до того, что жили не болбе десяти льть, и пятимъсячный младенець вступаль въ супружество; витстт съ темъ уменьшался и ростъ: люди были величиною въ локоть, а лошади — съзайца; наконецъ сдълались тяжкія бользии и моръ, отчего тогдашніе люди и перевелися» 282)...

Извъстія, и весьма подробныя, о понятіяхъ и върованіяхъ калмыковъ Лепехинъ заимствовалъ изъ туземныхъ источниковъ, пользуясь переводомъ ставропольскаго протојерея отца Дубовскаго, знатока калмыцкаго языка и усерднаго распространителя въры и грамотности между инородцами, весьма охотно отдававшими дътей своихъ въшколу, находившуюся подъ его надзоромъ въ Ставрополъ. Постепенно сливаясь съ окружающимъ ихъ русскимъ населеніемъ, инородцы все болѣе и болѣе усвоивали себѣ русскіе обычай, одежду, религіозныя празднества и обряды. Это видно изъ следующихъ данныхъ, сообщаемыхъ Лепехинымъ о чуващахъ и мордве: «Кроме всеобщаго богомолія бываеть у нихъ участное, которое отправляется у каждаго въ домѣ. Время богомолія избирають они передь об'єдомъ, приготов'я овцу или гуся, которые должны быть доморощенные, ибо на молитву покупать животныхъ за гръхъ вмъняется, а бъдные въ случат недостатка на мольбу употребляють густую кашу. Нарядивъ на столъ, ставять за оный всёхъ своихъ домашнихъ, не выключая и женатыхъ дётей, а степенные или старикъ со старухою, ставъ у дверей и отворивъ оныя, молятся. Если того дому старикъ не въ состояній отправлять сего богослуженія, то просять посторонняго человека, старику солетняго или старше, а моложе брать не дозволяется. Такія участныя богомолія ввелися у нихъ въ то время, когда они болье стали быть знакомы съ россіянами, и переняли у нихъ такъ называемые годовые праздники. Первъе изъ всъхъ пріобыкли они почитать Николая чудотворца, въ праздникъ котораго приходили къ нашимъ церквамъ, и приносили свъчи и воскъ съ тъмъ, чтобъ они предъ образомъ Николая чудотворца теплилися, и сдёлавъ ему поклоненіе, молилися сими словами: тряктона вактона, придая: Николай милостивый». При такомъ расположении инородцевъ къ христіанству, при ревностномъ посещени детьми калмыковъ школы, въ которой они учились русской грамот и закону Божію, не было повидимому надобности въ какихъ-либо принудительныхъ мѣрахъ и всего менъе въ тълесныхъ наказаніяхъ. А между прочимъ встръчаемъ подобнаго рода извѣстіе «о православіи у калмыковъ: Ставропольское духовенство крайне старается соблюсти въ нихъ цѣлость нашего закона, почему учрежденный въ Ставрополѣ протопопъ, отецъ Дубовской, искусный въ калмыцкомъ языкѣ, не рѣдко объѣзжаетъ всѣ ихъ улусы, и смотритъ, не имѣютъ ли они какихъ развращенныхъ книгъ. Если у кого такія книги найдутся, то отецъ протоіерей имѣетъ власть не только отнимать такія книги, но по духовенству и наказывать плетьми, что о калмыцкой подлости разумѣть должно» 283).

Лепехинъ вносилъ въ свои дневныя записки все, что удавалось ему собрать относительно быта, обычаевъ, върованій и суевърій инородцевъ. Сообщивъ нъсколько этнографическихъ данныхъ о вогуличахъ, Лепехинъ продолжаетъ: «О древнемъ ихъ законт ничего точнаго вывтдать я не могъ; но сіе только сказывають, что дерево лиственница была въ числъ обожаемыхъ ими вещей, а по какой причинъ, того не знаютъ: можетъ быть, что они отълиственницы видёли больше выгодъ, нежели отъ другаго какого дерева. Съ лиственницы собирають они клей, и употребляють какъ на домашнія подблки, такъ и на снарядъ охотничій. Притомъ лиственничная сфра служить вогуличанамъ вмёсто лёкарства и вмѣсто лакомства, которые, такъ какъ и башкиры, часто ее жують, и сказывають, что отъ стры бываеть чисть роть, бъльноть зубы, и всякая нечистота во рту очищается. Нъкоторыя примѣты, до звѣроловства касающіяся, можеть быть отъ древняго ихъ суевърія происходять. Всякій промышленникъ, когда собирается на промысель, береть съ собою какую-нибудь вещь для счастія, напримірь изъ чурки выділанную колодицу съ приппибеннымъ соболемъ или въ капканъ пойманнаго звъря, и сему подобныя другія. Оную вещь столь долго хранять и почитають, пока бываетъ удача въ промыслъ; въ противномъ случат бросають съ презрѣніемъ, ломають, и ругаются ей, такъ какъ вредной вещи, придавая ей прозвание шайтана, то есть обладаемой нечистымъ духомъ. Изъ чего заключить можно, что праотцовская ихъ в ра уподоблялася в рамъ другихъ многихъ дикихъ народовъ, почитающихъ ту вещь за свято, отъ которой какой-нибудь себѣ пользы надѣются»  $^{284}$ ).

Лепехинъ старался собирать самыя точныя и полныя свёдёнія о посъщаемыхъ имъ мъстностяхъ и обо всемъ томъ, что находилъ въ нихъ достопримъчательнаго въ какомъ-бы то ни было отношении. Говоря о мѣстахъ, имѣющихъ историческое прошлое, онъ основывается на свидътельствъ памятниковъ, сохранившихъ извъстія о событіяхъ минувшаго времени. Онъ пользовался матеріалами не только печатными, но и рукописными, приводя данныя, и иногда въ весьма большомъ количествъ, изъ различныхъ источниковъ: изъ двинскаго лътописца, изданнато вольнымъ россійскимъ собраніемъ при московскомъ университетъ; изъ судебника 1550 года; изъ рукописнаго собранія церковных в правиль, какъ греческихъ, такъ и русскихъ; изъ рукописной лѣтописи соловецкаго монастыря, и т. и. Приводя во всей подробности «законы, данные великимъ Ярославомъ, сыномъ Володимировымъ» или такъ называемый Ярославовъ уставъ, по списку найденному въ окрестностяхъ Архангельска, Лепехинъ замѣчаетъ, что этотъ важный памятникъ древняго быта «достопнъ избавленъ быть отъ общаго забвенія». О рукописи онъ говорить: «Сін законы списаны изъ книги, содержащей въ себъ собраніе церковныхъ правиль, древними греческими соборами и нѣкоторыми россійскими архіереями изданныхъ. Въ ней начертание буквъ уставное, старинное и читать трудное не за обыкновеннымъ за тѣмъ, что цѣлая строка однимъ реченіемъ кажется по перазділимости словъ одного отъ другаго» 285). Приписка въ концъ рукописи относится къ 1541 году. Излагая содержаніе грамоты царя Ивана Васильевича, хранящейся въ архангельскомъ монастыръ вмѣстъ съ другими старинными грамотами, объясняеть въ ней и которыя м'юта, находящіяся въ современномъ ей памятникі — судебникі. При изложеніи историческихъ свидѣтельствъ указываетъ несходство извъстій болье древнихъ съ позднъйшими. Сказаніе соловецкой лътописи о томъ, что каменная кръпость для защиты поморянъ отъ нашествія шведовъ, заложенная по вол'є царя Өедора Ивановича, построена монастырскими крестьянами, не согласно съ повъствованіемъ Ломоносова въ поэмъ его Петръ Великій:

Спросиль наставника: кто сими вась горами
Толь крёнко оградиль, приставя ихъ руками?
Великій Іоаннь, твой сродникь и примёрь,
Что россовь превознесь, и здыхъ агарянь стерь,
Онь, жертву принося за помощь въ браняхъ Богу,
Межъ прочими и здёсь даль милостыню многу:
Пять сотъ взмённиковъ поиманныхъ татарь,
Имъ въ казнь, обители прислаль до смерти въ даръ,
Работою ихъ рукъ сіи воздвиглись стёны, и проч.

. Тепехинъ понималъ важность археологическихъ изслъдованій, и собраль для этого не мало матеріаловь во время своего путешествія. Онъ самъ говорить, что если современемъ ученые объяснять и опишуть всё монеты, которыя онь собраль по берегамъ Волги, то безъ сомнѣнія многое раскроется касательно волжскихъ древностей 286). Онъ обратилъ внимание на курганы. на предметы въ нихъ находимые и на разнообразіе внѣшняго вида кургановъ. Описываетъ старинныя пушки, прозванныя затинными, относящіяся ко временамъ Ермака и дающія достаточное понятіе о тогдашнемъ огнестръльномъ ломовомъ орудіи и т. п. Сообщеніе археологическихъ свідіній сопряжено было съ большими трудностями, какъ видно изъ словъ Лепехина: «Названія и разділенія бывшей монеты спровідать я не могь, потому что у насъ обыкновенно, когда отъ какой канцеляріи потребуешь древнихъ извістій, отговариваются бывшими пожарами, въ коихъ всѣ извѣстія истребилися» 287).

Древность и старина парода хранятся не въ однихъ только письменныхъ и вещественныхъ памятникахъ, но и въ устныхъ преданіяхъ, измѣняемыхъ временемъ и другими обстоятельствами, но любопытныхъ и важныхъ для археолога, историка и этнографа. Лепехинъ называетъ подобныя преданія баснями и сказками, но тѣмъ не менѣе дорожитъ ими, излагая ихъ весьма подробно, и сопровождая излагаемое извѣстіе своими объясненіями и

замѣчаніями. Слова Лепехина, что онъ сообщаетъ то или другое преданіе, не вдаваясь въ изслѣдованіе его достовѣрности, а единственно потому, что въ достовѣрности его убѣждены мѣстные жители, обнаруживаютъ въ нашемъ путешественникѣ вѣрный тактъ ученаго, вникающаго въ народную жизнь и во всѣ особенности господствующихъ въ ней понятій и воззрѣній. Для изслѣдователей народнаго быта имѣетъ значеніе всякій фактъ, въ которомъ выражаются понятія и вѣрованія народа.

Производя названіе Пьяной рѣки отъ ея излучистаго и криваго теченія, Лепехинъ счелъ нужнымъ привести и другое производство, основанное на народномъ преданіи: «Нѣкогда двое князей имѣли между собою брань, которыхъ иные русскими, другіе ордынскими почитаютъ. Изъ нихъ одинъ одолѣлъ другаго, и торжествуя о своей побѣдѣ, остановился при помянутой рѣкѣ. Во время торжества воины упилися виномъ, и оставя воинскій порядокъ, шаталися повсюду. Побѣжденные, услышали нестройность своихъ побѣдителей, собравъ раздробленныя свои силы, и напавши незапно на своихъ непріятелей, на голову ихъ побили, и отъ побѣды надъ пьяными, въ знакъ памяти, рѣку назвали Пьяною» <sup>288</sup>).

При описаніи города Владимира Лепехинъ передаетъ слѣдующую легенду о такъ называемомъ Пловучемъ озерѣ. Великій князь Юрій Долгорукій, обозрѣвая свои владѣнія, проѣзжалъ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ теперь Москва; они принадлежали тогда боярину Кучковичу. Князь Юрій потребовалъ его къ себѣ на поклонъ, но гордый бояринъ сказалъ, что онъ не хочетъ кланяться, и что онъ самъ властелинъ въ своей маленькой землицѣ. Раздраженный князь велѣлъ привести Кучковича насильно, и лишилъ его жизни. Дочь и сынъ Кучковича пришли оплакивать своего отца. Тронутый ихъ горестью, князь взялъ ихъ съ собою, и впослѣдствіи женилъ сына своего Андрея на дочери Кучковича. Князь Андрей, любя уединеніе, проводилъ время большею частью въ монастырѣ Боголюбовѣ, отчего и прозванъ боголюбскимъ. Здѣсь онъ и былъ убитъ вельможами, подговоренными

его женою, ненавидъвшею своего мужа. На мъсто его возведенъ на престолъ братъ жестокой княгини Кучковичь. Братъ убитаго, князь Михаилъ, узнавши о печальной судьбъ своего брата, собраль полки, и подступиль къ Владимиру. Жители безъ всякаго сопротивленія отворили городскія ворота, и впустили князя Михаила, который, «изымавъ Кучковича и осудивъ праведнымъ судомъ княгиню, опредълилъ имъ сію казнь: зашивъ ихъ въ коробы, приказалъ бросить въ озеро, нынъ Пловучимъ называемое. Не мое дело испытывать справедливость сея повести. Для меня довольно сказать, что сія пов'єсть во Владимир'є, за истину почитается, и люди думають, что сихъ утопленниковъ за ихъ безпримърный знакъ неблагодарности и злобы земля не принимаетъ, и такъ они до сихъ поръ по оному озеру плаваютъ. Состояніе озера удобно всякаго можетъ увърить о людскомъ заблужденіи, и не малаго стоитъ удивленія, что и отмѣнитые люди къ такому заблужденію поползновенны. Князей по пов'єсти было потоплено двое, но воображаемых в коробовъ иногда великое число по озеру плаваеть, и которые не иное что суть, какъ кочки, обросшія вътвистымъ мохомъ, который на нѣсколько саженъ отъ береговъ покрываетъ вода. Коренья и вътви онаго такъ кръпко между собою сплелися, что по немъ, какъ по зыблемому полу, ходить можно, однако не безъ опасности. Обширность озерныхъ водъ, обуреваемыхъ вътрами, не ръдко отрываетъ цълыя глыбы или большія кочки помянутаго мха, и носить ихъ по озеру, отчего и заблужденіе происходить народное» 289). Объясненіемъ Лепехина воспользовался и Карамзинъ въ своей исторіи.

Въ числъ предметовъ, привлекавшихъ особенное вниманіе нашего путешественника, былъ языкъ инородцевъ. Лепехинъ приводитъ нъсколько образцевъ разнообразнаго содержанія, преимущественно на зырянскомъ языкъ. «Зыряне — говоритъ онъ — всъ по русски разумъютъ. Я сколько можно старался отыскать ихъ древнюю грамоту, но не могъ; однако у нъкоторыхъ любопытныхъ людей нашелъ только названія нъкоторымъ буквамъ и переводъ объденныхъ молитвъ, которыя при семъ при-

лагаю» 290). Приложенныя имъ молитвы об'вденныя, т. е. читаемыя при совершеніи об'єдни, составляють часть об'єдни св. Іоанна Златоуста съ заупокойными евангеліемъ и апостоломъ. Это обстоятельство, а равно и то, что въ зырянскомъ переводѣ помѣщены лишь тѣ молитвы, которыя читаются и поются для народа, а нѣтъ ни эктеній, ни молитвъ священническихъ, привело митрополита Евгенія къ мысли, что богослуженіе у зырянъ совершалось частію на зырянскомъ, частію на славянскомъ языкѣ, п на зырянскомъ совершались преимущественно заупокойныя объдни 291). Сверхъ отрывка изъ литургіи Лепехинъ приводитъ названія металловъ, животныхъ, частей тёла, имена числительныя и нъсколько фразъ на зырянскомъ языкъ, а также пятьдесять пермскихъ словъ. Для образца языка мордвы и чувашъ приводить несколько молитвь, обращенных вкъ божеству и светиламъ небеснымъ, такого содержанія: Богъ, великій государь! чего прошу, того дай: посъянаго хлъба, скотины больше дай, дай ребять за скотиною ходить, дай здоровья и больше денегь, аминь. Мъсяцъ свътитъ во все царство: освъщай насъ и хлъбъ нашъ 292).

Въ одномъ изъ академическихъ мемуаровъ Лепехинъ сообщилъ извъстіе о древней зырянской надписи и о св. Стефанъ пермскомъ, просвътителъ зырянъ и изобрътателъ зырянской азбуки. Надпись эта снята съ иконы и доставлена Лепехину мъстнымъ жителемъ вологодскаго края Фрисомъ, штабъ-лъкаремъ въ Устюгъ-великомъ и членомъ корреспондентомъ академіи наукъ. Икона съ зырянской надписью, о которой говоритъ Лепехинъ, изображаетъ св. Троицу въ видъ трехъ ангеловъ, принимаемыхъ Авраамомъ (la visitation d'Abraham), и находится въ церкви, построенной, какъ предполагалъ Фрисъ, св. Стефаномъ пермскимъ, въ Вошемскомъ погостъ, въ сорока верстахъ отъ Яренска на правомъ берегу Вычегды 293).

Инородцы, издавна обитавшіе въ предѣлахъ Россіи, находились въ постоянныхъ сношеніяхъ съ природными русскими, а потому весьма естественно предположить заимствованіе другъ у друга какъ различныхъ предметовъ, относящихся къ народному быту, такъ и словъ для выраженія этихъ предметовъ. Руководствуясь такимъ взглядомъ, Лепехинъ пытался объяснить нѣкоторыя русскія названія при помощи подобнозвучныхъ имъ словъ въ языкѣ инородцевъ. «Любопытному читателю — говоритъ Ле пехинъ — могу объяснить, откуда название полушка и по сіе время въ нашей монет восталося. Между мъхами, въ счет в мъсто им вющими, за последній считается заячій мехь, который на татарскомъ языкъ и на всъхъ другихъ, съ татарскимъ нъкое сходство им вющихъ, называется ушкана, которое слово въ смежныхъ съ сими народами русскихъ селеніяхъ и по сіе время осталося, и тамъ зайда какъ бы природнымъ словомъ ушканомо называють. Самая мальйшая вещь цынилася противу половины заячей шкурки, и такъ русаки назвали ее полушканома, отъкоего слова родилася, какъ я думаю, полушка, и нынъ самомалъйшую монету означающая» 294).

У Лепехина встрѣчается также объясненіе пословицъ и поговорокъ, какъ напримѣръ:

«Поморская страна обижена хлѣбородіемъ, ибо и въ тѣхъ мѣстахъ поморья, гдѣ нѣсколько сѣютъ хлѣба, благовременно наступающіе морозы трудъ и иждивеніе пахарей не рѣдко погубляють. Опасные и губительные недозрѣвшему хлѣбу морозы случаются въ исходѣ іюля. Отъ сего старинная на Двинѣ носится пословица: пронеси, Господи, калинники морокомъ; подъ именемъ калинниковъ разумѣютъ 23 и 29 іюля.

«Во время выхода съ моря промышленныхъ судовъ иногда постигаетъ ихъ несчастіе: во льдахъ отрываетъ у нихъ добычу, которую послѣ выкидываетъ на морскіе берега, и тогда достается она въ руки счастливому, который на нее найдетъ, ибо выкинутымъ изъ моря богатствомъ всякому владѣть безъ отысканія позволяется. И посему у поморовъ есть пословица: Богу дать, и въ окошко подастъ» 295).

«Молодые башкирцы смѣшное къ бритью бороды употребляють средство. Они натираютъ себѣ бороду каленою золою, и

ссучивъ круто нитку, съ отмѣннымъ проворствомъ и искусствомъ вкручиваютъ волоса по два и вырываютъ. Зола, по ихъ примѣчанію, слабитъ кожу, и утоляетъ ту боль, какая отъ щипанія волосъ произойти должна. И такъ, кому извѣстна пословица брить ниткою, теперь знаетъ ея начало» <sup>296</sup>).

Приведя изъ судебника мѣсто о полѣ или поединкѣ, Лепехинъ прибавляетъ: «Изъ чего, кажется, всѣмъ вѣдомыя у насъ пословицы произошли: кому на полъ Божья помочь; — чъя сильнъе, та и правъе» <sup>297</sup>).

Богатство матеріаловъ, собранныхъ въ путевыхъ запискахъ Лепехина, свидътельствуеть о неутомимой дъятельности путешественника, понимавшаго всю цену разносторонняго изученія своего отечества. Почти всѣ матеріалы добыты личнымъ трудомъ автора, вносившаго, какъ самъ говоритъ, въ свои записки только то, что видълъ собственными глазами, удаляясь, сколько возможно, отъ чужихъ разсказовъ. Внимательно знакомясь со всъмъ достоприм в чательным в, пов в ряя собственными наблюденіями изв в стія и наблюденія другихъ, Лепехинъ исправляль неточности и погрѣшности, встречаемыя какъ въ русскихъ, такъ и иностранныхъ изданіяхъ и ученыхъ трудахъ. Онъ замізчаетъ, что городъ Владимиръ стоитъ на лѣвомъ берегу Клязьмы по ея теченію, а не на правомъ, какъ обозначено въ россійскомъ атласѣ; указываетъ ошибку Линнея, утверждавшаго, что бълужья кожа даетъ самые лучшіе каретныя ремни: «славный Линней безъ сумнѣнія обманулся названіемъ бізухи, которая есть видъ дельфина, и ловится въ океанъ и Бъломъ моръ, однако и сей кожа употребляется токмо на сыромятные ремни и на шлеи хомутныя»; и т. д. 298).

Но при всей самостоятельности наблюденій и научныхъ работъ Лепехина ему невозможно было обойтись безъ посторонней помощи, преимущественно при описаніи тѣхъ предметовъ, для изученія которыхъ требовалось и особой подготовки и болѣе продолжительнаго времени, необходимаго для знакомства съ вещами и мѣстностями, замѣчательными въ историческомъ и археологическомъ отношеніи. Мы уже упомянули о томъ, что когда поиски его относительно древнихъ памятниковъ зырянскаго языка не увѣнчались успѣхомъ, онъ обратился къ содѣйствію лицъ «любо-пытныхъ», т. е. любознательныхъ, дорожившихъ мѣстными древностями. Историческія свѣдѣнія о двинскомъ краѣ Лепехинъ сообщаетъ на основаніи «критическихъ примѣчаній, собранныхъ обществомъ любопытныхъ людей въ городѣ Архангельскомъ» <sup>299</sup>). Изъ лицъ, болѣе или менѣе содѣйствовавшихъ Лепехину въ достиженіи его цѣли, особенно важна для него была встрѣча съ замѣчательнымъ человѣкомъ своего времени и превосходнымъ знатокомъ своего края, Петромъ Ивановичемъ Рычковымъ, память о которомъ сохранена въ почтенномъ трудѣ академика Пекарскаго. Лепехинъ пользовался совѣтами и указаніями Рычкова, какъ человѣка «знаменитаго у насъ отмѣнными любопытными упражненіями». О сношеніяхъ Лепехина съ Рычковымъ обстоятельно говорится въ монографіи Пекарскаго <sup>300</sup>).

Спутникомъ и до нѣкоторой степени сотрудникомъ Лепехина быль даровитый студенть академического университета Озерепковскій, занявшій впоследствій канедру естественной исторіи въ академій наукъ. «Для большаго успѣха въ дѣлахъ намъ порученныхъ — говоритъ Лепехинъ — отправилъ я изъ Симбирска студента Николая Озерецковскаго, на котораго предъ другими больше полагалъ надежды, въ городъ Саратовъ для собранія тамъ временныхъ птицъ и весеннихъ травъ, давъ ему въ помощники чучельника и стрълка» и т. д. Въ другомъ мъстъ дневника сказано: «Студентъ Николай Озерецковскій, тадивши въ Казань, имѣлъ случай осмотрѣть и описать остатки Болгаровъ, древняго татарскаго города», и затъмъ помъщено довольно подробное археологическое описаніе болгарскихъ развалинъ, къ которому приложено около пятидесяти армянскихъ и арабскихъ надписей въ русскомъ переводѣ 301). Отправляя вмѣстѣ съ Лепехинымъ нѣсколькихъ студентовъ, вв ряемыхъ его надзору и руководству, академія иміва въ виду расширить кругъ свідівній своихъпитомцевъ, развить ихъ любознательность, и приготовить въ нихъ достойныхъ дъятелей науки, соединяющихъ ученость съ знаніемъ своего отечества. Научныя занятія Лепехина съ его молодыми спутниками составляють заслуживающую вниманія сторону его путешествія: она стушевывается въ печатной редакціи записокъ, но ясно обнаруживается въ рукописныхъ отчетахъ, упѣлѣвшихъ въ академическомъ архивѣ. Лепехинъ писалъ: «Находящіеся при мнѣ гимназисты: Тимоей Мальгинъ, Николай Озерецковскій и Андрей Лебедевъ, какъ въ разсужденіи послушаніи, такъ и прочихъ поступокъ, заслуживаютъ всякую похвалу.... Чрезъ все время, которое я препроводилъ въ Москвѣ, дѣлалъ небольшія экскурсіи около Москвы какъ для собиранія травъ, такъ и инсектовъ, и старался дать понятіе находящимся при мнѣ гимназистамъ объ ихтіологіи, и велъ дневную записку въ разсужденіи перемѣнъ воздуха», и т. д. 802).

При изданіи своего труда Лепехинъ имѣлъ въ виду не однихъ только спеціалистовъ, но образованныхъ людей вообще, и потому старался придать описанію предметовъ природы сколько возможно болѣе и общедоступности и занимательности. Съ этою цѣлью все то, что доступно и важно исключительно для спеціалистовъ, соединено авторомъ въ отдѣльныя группы въ видѣ приложеній. Вслѣдствіе этой же причины въ способѣ изложенія замѣчаются: съ одной стороны обычные пріемы, сравненія, образы и т. п., тогдашней литературы; съ другой — простота разсказа, чуждаго всякаго педантизма, тонъ полусерьезный и полушутливый, частое употребленіе пословицъ и поговорокъ, и т. п. Приводимъ нѣсколько образцовъ знакомящихъ съ литературными пріемами автора и любимымъ его способомъ изложенія:

«Сѣнокосная страда представила намъ пріятное позорище въ видѣ трудящихся сельскихъ жителей. Всякій здѣсь со своимъ семействомъ прилагалъ труды къ трудамъ, и сельскія нимфы облегчали трудъ возлюбленныхъ для ихъ предметовъ простымъ своимъ пѣніемъ, споспѣшествуя при томъ по силѣ своей и общему труду ворочаніемъ и грабленіемъ подкошенной травы.... Страдная пора, которая отъ сельскихъ жителей потому называется, что въ сію пору начинается сѣнокосъ, за которымъ слѣдуетъ

жатва и прочія сельскія трудныя упражненія, сдълала начало и къ нашему состраданію: ибо принявшісся за работу крестьяна оставляютъ свои домы почти пусты, такъ что ни подводъ, ни проводниковъ въ скорости и безъ хлопотъ получить не можно.... Другое позорище представили намъ посаженные тарантулы въ хрустальную банку. Ихъ въ тюрьм сидило два десятка. Сперва они покушались вырваться изъ заключенія, и всякъ про себя пѣлаль паутинную лістницу, по которой взбиралися вверхъ, и суетясь другь передъ другомъ выдти изъ банки, пришли въ суматоху, отъ которой произошло кровавое сраженіе. Поб'єжденные и уязвленные старалися отъ побъдителей спасаться бъгствомъ; но побъдители всегда за ними гоняясь, налагали новыя раны до тъхъ поръ, пока непріятелей своихъ не положили на мѣстѣ. Симъ они еще не были довольны; но, по примъру нъкоторыхъ древнихъ американцевъ, пожирали тъла, оставшіяся на сраженіи. Вражда ихъ еще совсъмъ не миновалася, но они продолжали свой бой, по русской пословиць: кто кого смога, тот того и вт рога, до тёхъ поръ, пока одинъ изъ всёхъ остался побёдоносцемъ.... Хотя воевода сызранскій сов'єтоваль намь бол ве взять съ собою оружейныхъ людей для безопасности отъ появившихся на Волгѣ косныхъ съ удалыми; однако мы, имъя въ головъ русскую пословицу: убить наст некого, да и снять ст наст нечего, за лучше почли фхать тихонько, и охранителей оставить при обозф, который того же дня отправлень быль въ Саратовъ».... Обращаясь къ читателямъ, Лепехинъ говоритъ: судите книгу мою какъ хотите, но прошу припомнить изрѣченіе стихотворца: если все, написанное мною, станете бранить, то обнаружите свою злобу; если же все будете хвалить, то покажете свою глупость, и т. п. 303).

Подобныя мѣста нѣсколько озадачивали какъ современныхъ автору критиковъ, такъ и послѣдующихъ издателей его книги. Академикъ Протасовъ, разсматривавшій книгу Лепехина по порученію академіи наукъ, представилъ въ академическое собраніе такого рода отзывъ: «Въ запискахъ г. Лепехина не нахожу я ничего та-

кого, что бы могло препятствовать печатанію оныхъ, выключая небольшія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ шутливыя выраженія, которыя, кажется мнѣ, не соотвѣтствуютъ прочему его слогу, писанному вездѣ дѣльно. Оныя выраженія представляю на разсмотрѣніе почтенному собранію» <sup>304</sup>). При новомъ изданіи путешествія Лепехина слогъ автора оставленъ безъ перемѣны за исключеніемъ, какъ сказано въ предисловіи, нѣкоторыхъ обветшалыхъ выраженій и излишнихъ пословицъ.

По возвращения въ исходъ 1772 года изъ пятилътняго путешествія по восточному краю Россіи Лепехинъ предприняль въ 1773 году новое путешествіе на русскій западъ, изследоваль мъстности, лежащія вокругь Пскова, Великихъ Лукъ, Торопца, и другія части Псковской и Могилевской губерніи, а также пространство по берегамъ западной Двины и Балтійскаго моря. Изъ втораго своего путеществія или «экспедиціи въ Великія Луки и въ провинціи Б'єлорусской губерніи» Лепехинъ возвратился 15 декабря 1773 года. Какъ ни важны были результаты ученыхъ путешествій Лепехина, Палласа и другихъ академиковъ, посвщавшихъ преимущественно восточныя и западныя мъста европейской Россіи и Сибирь, Лепехинъ указывалъ на сѣверъ европейской Россіи какъ на край почти нев'єдомый для науки, но заключающій въ себъ богатьйшій матеріаль для ученыхъ наблюденій и изследованій. «Какъ отдаленныя провинціи нашего отечества — писалъ Лепехинъ — осматривалъ я большею частію съ г. академикомъ Палласомъ, то и объ оставшихся отъ нашего осмотру примъчанія достойныхъ мъстахъ ничего мнь, кромь повторенія о сказанномъ имъ, не остается. Но я думаю, что и ближайшія наши провинцій не менье заслуживають вниманія, какь и самыя отдаленныя, а открытія въ нихъ предъ отдаленными гораздо полезнъе быть могутъ. Самая Ингермоландія и Финландія никъмъ съ должнымъ раченіемъ еще не были осмотръны. Находящіяся въ сихъ провинціяхъ горы испытателя трудъ наградить. и любопытство удовольствовать могуть: доказывають то отъ времени до времении самыми простолюдинами открываемые разные

мраморы; должно думать, что и высокихъ металловъ породы въ нихъ находятся. Олонецкая провинція, частію изъ сихъ горъ составленная, давала намъ свое жельзо, наконецъ даетъ и самое золото. Правда, что сін провинцін ничего важнаго въ разсужденін прозябаемыхъ и животныхъ не объщають, и требують къ своему разсмотрѣнію только знающаго минералога; но первоначальные сихъ горъ хребты, и въ нашей Лапландіи находящіеся, довольно дадутъ упражненія и ботанику, а сосъдственное море, коего многообразныя произведенія никогда не оскуд' вають, не тщетнымъ сдѣлаетъ пребываніе и цоолога, да и минералога осмотръ не безполезенъ будетъ. Мнѣ самому случилося видъть серебряной руды несумитные признаки на устьт ртки Умбы, о чемъ отъменя изъ города Архангельскаго въ императорскую академію наукъ въ свое время и представлено было. Изъ Лапландіи не неудобно будеть испытателю осмотрѣть и острова, къ Новой землѣ лежащіе, да и самую Новую землю сколько возможно, которая не только для обильныхъ морскихъ произведеній, но и для высочайшихъ на ней находящихся горъ особливаго примѣчанія достойна.... Если ближайшія къ стверу лежащія земли приняты будуть въ уваженіе, то думаю, что россійская Лапландія, изобилующая горными хребтами, откроетъ любопытному оку свои сокровища. Надежду сію утверждаеть Медвежій островь, въ Кандалакской губе Белаго моря находящійся, изобиловавшій світлякомъ и самымъ сливнымъ серебромъ. Многіе сего металла несумнѣнные признаки обысканы были и по самому берегу Кандалакской губы, какъто около береговъ ръки Умбы и далъе около кута сего залива, гдѣ шпатъ, наполняющій разсѣлины дресвяка, испещренъ быль свѣтлякомъ, а мѣстами сей послѣдній и цѣлыя составляль прожили. Въ заливахъ близъ Поноя обыскана была мѣдная руда. Сколь изящныя можно тамъ открыть растенія, доказываетъ то лапландская флора г. Линнея. Въ Колѣ можетъ себя обогатить испытатель морскими произведеніями не только ближайшаго берега, но и находящимися въ норвежскихъ заливахъ. Изъ Колы удобнъе, нежели изъ другихъ мѣстъ, будетъ ему посѣтить Грумантъ 18\*

(Шпицбергенъ), куда наши промышленники нерѣдко ѣздятъ, и утвердить своимъ опытомъ удобность морскихъ промысловъ, на которые не малое иждивеніе другіе народы употребляютъ. Равнымъ образомъ изъ Колы открытъ ему будетъ путь и на Новую землю, гдѣ еще никто изъ испытателей не былъ. Гористое сего острова положеніе, можетъ быть, откроетъ его прозорливости не мало любопытныхъ и полезпыхъ вещей, а окружающее его море безъ сумнѣнія трудъ его наградитъ многими рѣдкостями изъ морскихъ произведеній. При осмотрѣ Новой земли не неудобно будетъ путешественнику находить себѣ убѣжище во время зимы въ Пустозерскѣ, а слѣдующею весною изъ онаго далѣе продолжать свои осмотры и примѣчанія въ разсужденіи Новой земли; да во время неудобнаго на оную проѣзда ближайшіе острова и морской берегъ подадутъ ему довольно упражненія, и займутъ его любопытство» 305).

Важное значене путевыхъ записокъ и другихъ трудовъ Лепехина, заключающихъ въ себѣ много новыхъ и замѣчательныхъ данныхъ, признаваемо было какъ отечественными, такъ и иностранными учеными. Появленіе книги Лепехина въ нѣмецкомъ переводѣ содѣйствовало извѣстности ея заграницею, и представители науки не замедлили выразить сочувствіе русскому натуралисту, труды котораго ставили рядомъ съ произведеніями знаменитаго Палласа. Признаніе заслугъ Лепехина европейскими учеными выразилось въ лестныхъ отзывахъ о его путевыхъ запискахъ, въ ботаническихъ и другихъ названіяхъ, данныхъ въ честь его и сдѣлавшихся терминами въ наукѣ; въ избраніи его членомъ различныхъ обществъ, вызванныхъ движеніемъ умственной жизни Европы, и т. п.

Въ иностранныхъ періодическихъ изданіяхъ того времени находятся такого рода отзывы о нашемъ соотечественникѣ: Въ путевыхъ запискахъ своихъ Лепехинъ является и ученымъ наблюдателемъ и просвъщеннымъ мыслителемъ; онъ обогатилъ естественныя науки многими открытіями, преимущественно въ области зоологіи и энтомологіи; у него описаны новые виды рыбъ, птицъ, млекопитающихъ, земноводныхъ; онъ имѣлъ то важное преимущество передъ иностранными путешественниками, что, будучи природнымъ русскимъ и владѣя языкомъ страны, вступалъ въ непосредственныя сношенія съ жителями, и могъ получать свѣдѣнія и болѣе вѣрныя и болѣе подробныя; путешествіе Лепехина, по своему научному достоинству, стоитъ на одной высотѣ съ путешествіемъ Палласа, и т. д. 306).

Извастный ученый Вильденовъ (Willdenow) назваль въ честь русскаго естествоиспытателя Лепехиніею (Lepechinia) одно изъ редкихъ растеній, о которомъ говорить при описаніи берлинскаго ботаническаго сада; подробнъе описано оно у Лекандоля 307). Въ честь Лепехина названы два новые вида насѣкомыхъ, описанные имъ въ его путешествіи — божья синеголовая коровка и полосатый кузнечикъ. Лепехинъ описываетъ ихъ такимъ образомъ: «Между насѣкомыми (въ окрестностяхъ Мурома) примѣчанія достойна божья синеголовая коровка съ красною грудью и красными твердокрыліями, по которымъ двѣ лазоревыя протянуты повязки. Полосатый кузнечикъ: длина всего тъла 6 лин.; кузнечикъ сей во всемъ схожъ съ кузнечикомъ, двоеточнымъ прозываемымъ (gryllus bipunctatus, Linn.), и разнится тымъ, что, начиная отъ самаго лба, чрезъ грудь и все тѣло покрывающій загрудный щитокъ бѣлая посрединѣ проведена черта» 308). Къ дневнику своему Лепехинъ приложилъ и изображение этихъ насѣкомыхъ. Впослѣдствіи они названы: божья синеголовая коровка—chrysomela Lepechini, полосатый кузнечикъ—gryllus Lepechini. Такія названія находятся въ «систем'є натуры» Липпея, изданной Іоганномъ Фридрихомъ Гмелиномъ, профессоромъ философіи и медицины въ Геттинген в 309).

Въ 1776 году Лепехинъ избранъ членомъ берлин каго общества испытателей природы, а въ 1778 году — членомъ гессенъгомбургскаго патріотическаго общества.

Берлинское общество естествоиспытателей—gesellschaft naturforschender freunde, основанное частными лицами, принимало въ свои дъйствительные члены только такихъ знатоковъ и люби-

телей естественныхъ наукъ, которые сами собирали рѣдкія произведенія природы или физическіе и оптическіе инструменты и препараты, и постоянно заботились о расширеніи и усовершенствованіи своихъ познаній. Выборъ какъ отечественныхъ, такъ и иностранныхъ членовъ происходилъ по большинству голосовъ посредствомъ балотированія. Въ числѣ членовъ, избранныхъ въ промежутокъ времени съ іюня 1776 года по октябрь 1777 года, названъ докторъ Иванъ Лепехинъ, членъ россійско-императорской академій наукъ, петербургскаго вольнаго экономическаго общества и цензоръ при переводческомъ институтѣ въ Петербургѣ 810).

Гессенъ-гомбургское патріотическое общество учреждено съ цёлію самою широкою - содействовать умственному и нравственному развитію челов'вчества, распространенію полезныхъ знаній и общественныхъ доброд телей. Подобная цъль представляется чёмъ-то довольно неопредёленнымъ и въ сущности безсодержательнымъ, но тъмъ не менъе во имя ея учредители обращались къ друзьямъ человъчества, въ какой бы странъ они ни жили, призывая ихъ работать на пользу и славу не одной только своей земли (patrie naturelle), но и общирнаго общечеловъческаго отечества (patrie universelle). Въ отношеніи Россіи общество считало необходимымъ для большаго сближенія съ нею принять въ число своихъ членовъ нѣсколькихъ русскихъ академиновъ, наиболье замычательных и дыятельных - membres les plus distingués et les plus laborieux de l'académie impériale de S.-Pétersbourg. Выборъ остановился на Палласѣ и Лепехинѣ. Въ извѣстіи изъ Петербурга отъ 23 мая 1778 года, помъщенномъ въ литературномъ органъ гессенъ-гомбургскаго патріотическаго общества, говорится: академики Палласъ и Лепехинъ изъявили согласіе быть членами нашего общества; Лепехинъ извѣстенъ описаніемъ своего путешествія по Россіи, многими и превосходными статьями на русскомъ языкѣ и столь же драгоцѣнными мемуарами на латинскомъ языкъ, помъщенными въ ученыхъ изданіяхъ петербургской академін наукъ 811).

Труды Лепехина, ценимые и уважаемые въ западной Евро-

пѣ, имѣли особенное значеніе для Россіи какъ безотносительнопо своему внутреннему достоинству, такъ и въ отношени къ тогдашнему состоянію у насъ науки и литературы. Русскія ученыя общества и учрежденія выражали свое сочувствіе и уваженіе достойному представителю науки, много сдёлавшему для изученія своего отечества и для распространенія въ немъ научныхъ свёдёній и любознательности. Въ 1794 году Лепехинъ избрань почетнымъ членомъ государственной медицинской коллегіи, которой вв рены были заботы о развитіи врачебной отрасли въ Россін и о поднягін уровня медицинскаго образованія. Въ учредительномъ актъ сказано: «Чрезъ сіе учреждаемъ медицинскаго факультета коллегію. Два предлога сей коллегін главными почитаться должны: 1) сохраненіе врачеваніемъ народа въ имперія; 2) заведеніе россійскихъ докторовъ, яжкарей, операторовъ и аптекарей, а ктому содержание порядочное аптекъ и добрая ихъ экономія. Всёхъ докторовъ, операторовъ, лёкарей и аптекарей экзаминовать со всякою строгостію по наукт ихъ въ коллегіи. Всѣ между докторами ученые споры по ихъ наукѣ коллегія рѣшать имфеть. Главное попечение коллеги быть должно, чтобъ часъ отъ часу больше просвѣщать докторскую науку саму по себѣ» и т. д. 312).

Независимо отъ своего научнаго значенія, путевыя записки и другіе труды Лепехина высоко цѣнились современниками, съ одной стороны, по множеству полезныхъ свѣдѣній касательно сельскаго хозяйства и промышленности; съ другой — по своему литературному достоинству, по изложенію и языку. Первое послужило поводомъ къ избранію Лепехина въ члены вольнаго экономическаго общества; второе дало нашему ученому несомнѣнное право на вступленіе въ академію русскаго языка и словеспости. Членомъ вольнаго экономическаго общества Лепехинъ избранъ въ 1770 году во время своего путешествія по Россіи. Членомъ россійской академіи онъ избранъ при самомъ ея учрежденіи.

## $\mathbf{v}$ .

Въ самый день открытія россійской академіи провозглашень не только действительнымъ членомъ, но и непременнымъ секретаремъ открываемой академіи «Иванъ Ивановичъ Лепехинъ, исторіи натуральной профессоръ, докторъ медицины, императорской санктпетербургской академін наукъ, обществъ: вольнаго санктпетербургскаго экономическаго, берлинскаго друзей природы испытателей и гессенъ - гомбургскаго патріотическаго членъ». Должность непремѣннаго секретаря Лепехинъ исполнялъ съ учрежденія россійской академіи до самой своей смерти. Онъ долженъ былъ составлять протоколы, хранить рукописные подлинники и вести всъ дъла по академіи. Обязанность эта требовала чрезвычайно много и времени и заботъ, вследствіе чего по уставу россійской академіи полагалось два непремінные секретаря. Но Лепехинъ принялъ весь трудъ на себя, и въ буквальномъ смыслѣ слова работалъ за двухъ. Сверхъ того постоянно, во всёхъ случаяхъ, заменялъ собою переводчика, положеннаго по штату академій. Такою неутомимою и вмість съ тымь безкорыстною д'вятельностію Лепехинъ не мало способствоваль матеріальному благосостоянію академій, давая ей возможность употреблять на научныя предпріятія тѣ средства, которыя презназначаемы были на вознаграждение двумъ лицамъ: переводчику и второму непременному секретарю.

Лепехинъ былъ однимъ изъ главнѣйшихъ участниковъ во всѣхъ трудахъ и предпріятіяхъ академіи, каковы: начертаніе плана для различныхъ академическихъ работъ; собраніе матеріаловъ для словаря; объясненіе ихъ; приведеніе ихъ въ порядокъ и систематическое расположеніе, и наконецъ изданіе словарей, какъ словопроизводнаго, такъ и азбучнаго.

Работы по словопроизводному словарю начались составленіемъ общаго плана: онъ возложенъ быль на нъсколько членовъ, и однимъ изъ нихъ былъ Лепехинъ. Составленіе плана для другаго словаря «аналогическимъ порядкомъ» принялъ на себя также

Лепехинъ, и притомъ одинъ, безъ посторонней помощи. Въ одномъ изъ засъданій россійской академіи читано было представленное Лепехинымъ начертание о приведении славянорусскаго этимологическаго слова въ буквенный порядокъ; собраніе замътило, что при краткомъ описаніи естественныхъ вещей не нужно описывать ихъ употребление въ общежитии. Преемникъ Лашковой по управленію россійскою академією Бакунинъ признаваль необходимымъ, чтобы академія для утвержденія, обогащенія и распространенія русскаго языка приглашала знатоковъ отечественнаго и иностранных взыковы заниматься переводомы общеполезныхъ книгъ на русскій языкъ, и предлагала «упражняющимся въ сочиненіяхъ задачи, какъ въ стихахъ, такъ и въ прозѣ, заслуживающія общее вниманіе, и которыя сочиненія могли бы служить не токмо украшеніемъ россійскому слову, по и объясняли бы какой-либо историческій предметь или діянія великихъ людей, каковыми отечество наше хвалиться можетъ или бы возвышали и вперяли нравственныя-качества». Для приведенія этой мысли въ исполнение Лепехину поручено было составить предначертаніе порядка и правиль, необходимых для успішнаго рода предпринимаемыхъ работъ 313).

Лепехинъ собиралъ для этимологическаго словаря, и представилъ въ академію слова на буквы p, y, n и  $\theta$ , а для словаря азбучнаго обработывалъ слова на буквы u и u. Онъ представилъ собранію слѣдующія слова и реченія, которыя не находятся въ прежнемъ словарѣ: pacщеnz — divisura calicis;  $cn_m$ enhaя коробожа — capsula; nnsdomko—loculus; nns — малая, узкая, внизу загнутая желѣзная лопатка, употребляемая для пропалыванія арбузныхъ и другими овощами засѣянныхъ пашенъ; nnsdomko—тиски или жомы въ маслобойнахъ» nnsdomh словенья nnsdomh словень nnsdomh словень

Лепехинъ былъ членомъ отдѣловъ: объяснительнаго, занимавшагося объясненіемъ смысла и значенія словъ; словопроизводнаго, опредѣлявшаго корни и происхожденіе словъ; техническаго, объяснявшаго названія и термины, употреблявшіеся въ

наукахъ, художествахъ, ремеслахъ и промыслахъ, и т. д. Онъ принялъ на себя объясненіе названій, относящихся къ естественной исторіи, и опредѣлялъ «всѣ слова, изъявляющія естественныя произведенія въ отечествѣ нашемъ, также орудія, въ рыбныхъ и звѣриныхъ промыслахъ употребляемыя». Имъ же представлено въ академію собраніе и опредѣленіе словъ, вошедшихъ въ нашъ языкъ изъ языковъ азіатскихъ 315).

Будучи д'вятельнымъ участникомъ во вс'ехъ академическихъ работахъ, Лепехинъ представлялъ собранію свои соображенія о пріемахъ и порядкѣ этихъ работъ, имѣя постоянно въ виду придать имъ наиболее единства и последовательности. Въ отношеній къ словарю онъ предлагалъ собранію: Имена уменьшительныя ставить при ихъ положительныхъ въ одной строкъ; имена женскія—при мужскихъ; глаголы учащательные—при простыхъ глаголахъ, безъ всякаго объясненія и примфровъ, исключая тъ случаи, когда эти формы, т. е. уменьшительныя, учащательныя, и т. д., заключаютъ въ себъ особливое какое-либо значение или переносный смыслъ, напримъръ: валяю — часто повергаю, роню, и валяю — съ боку на бокъ, со стороны на сторону роняю; — и тогда ставить ихъ по порядку азбучному въ особливой строкъ съ присовокупленіемъ объясненій и примѣровъ. Какъ глаголы, такъ и имена и прочія части річи, изміняющіє свой смысль въ соединеній съ другими словами, наприміть: возводить кого на что вести вверхъ, возвышать; возводить на кого что — слагать на кого что, клеветать на кого, -- не въ разныхъ писать строкахъ, но въ одномъ составъ, раздъляя разныя ихъ смыслы числами, и присоединяя подъ объясненіемъ каждаго примѣры. Имена уменьшительныя ставить въ одной строкъ съ ихъ коренными по примфру новфишихъ словарей на европейскихъ языкахъ, исключая однакоже тѣ случаи, въ которыхъ уменьшительныя обозначаютъ опредёленную мёру или вёсь, какъ напримёръ бутыль и битылка, и т. п. <sup>316</sup>).

Нѣкоторыя изъ заявленій Лепехина относятся къ спорнымъ вопросамъ нашего правописанія. Онъ указывалъ на необходи-

мость привести правописание къ единству, основанному на разумномъ употреблении твердыхъ началахъ. Въ одномъ изъ представленій своихъ по этому поводу онъ говорилъ: «Двое знаменитыхъ въ россійскомъ языкѣ писателей, покойные Михайло Васильевичъ Ломоносовъ и Григорій Васильевичъ Козицкій, въ правописаніи, а особливо буквъ з и с, различнымъ слідовали основаніямъ. Первый держался правописанія славянскихъ и церковныхъ книгъ, и употреблялъ въ сложныхъ словахъ изъ предлоговъ из, вз, воз, низ, раз, со, когда послѣ оныхъ слѣдуетъ согласная твердая, каковы суть  $\kappa$ , n, c, m,  $\phi$ , x, u, u, — букву c. Предъ мягкими же буквами, каковы суть б, г, д, ж, з и плавными в, л, м, н, р, употребляль з. Второй же наипаче следоваль произведенію словъ, и писалъ вмѣсто: здплать — сдплать; здирать — сдирать; збирать — сбирать; зборь — сборь и пр. Нѣкоторые же изъ последующихъ писателей, ни того, ни другаго не держася основанія, безъ разбора употребляють въ помянутыхъ сложныхъ словахъ з и с. Почему не угодно ли будетъ академій взойти въ сіе представленіе и наложить на кого изъчленовъ вывесть основательное правило единожды на всегда для употребленія упомянутыхъ буквъ» 817).

Въ вопросахъ о происхождении словъ, особенно сложныхъ, Лепехинъ является сторонникомъ близкой родственной связи русскаго языка съ другими славянскими языками. Онъ «утверждалъ, что академія, обязавшись торжественно издавать словопроизводный словарь, меньшему подвергнетъ себя сужденію, заимствуя корень изъ сродныхъ славянскихъ языковъ, нежели ставя слова ясно сложныя за коренныя» и т. д. <sup>818</sup>).

Изданіе этимологическаго словаря, возложено было на Лепехина и его товарищей по академіи наукъ и россійской академіи— Румовскаго, Иноходцева и Озерецковскаго. Изданіе азбучнаго словаря поручено было также Лепехину; сотрудниками его въ этомъ дѣлѣ были члены россійской академіи Дмитрій Михайловичъ и Петръ Ивановичъ Соколовы 319).

Всь безъ исключенія труды, поступавшіе въ россійскую ака-

демію, предварительно разсматривались Лепехинымъ; нѣкоторые изъ нихъ онъ разсматривалъ съ особенною внимательностью, принимая на себи званіе члена различныхъ коммиссій, избираемыхъ для оценки вносимыхъ въ академію сочиненій. Вместе съ сочленами своими по россійской академіи: Румовскимъ, Болтинымъ и Иннокентіемъ Полянскимъ, Лепехинъ разсматривалъ правила русскаго правописанія, составленныя членомъ россійской академій о. Василіємъ Григорьевымъ. Вмѣстѣ съ Румовскимъ и Соколовыми Лепехинъ разбиралъ трудъ академика Штрубе — де-Пирмона - русскій этимологическій словарь, о которомъ мы говорили при изложеніи д'ятельности Румовскаго. Разсмотр'явъ планъ ригорики, составленный академикомъ Озерецковскимъ, Лепехинъ «во мнъніи своемъ изъявляетъ желаніе видъть въ расположеніи россійской риторики тѣ правила утвержденными, по которымъ бы можно было следовать тому, что непременно нужно, и избътать того, что не нужно по свойству отечественнаго нашего языка, и тёмъ самымъ показать, что академія въ сочиненіи семъ избрала настоящую стезю, и ни мало не следовала школьнымъ забобонамъ» 320),

Кромъ отзывовъ объ отдъльныхъ произведеніяхъ Лепехинъ постоянно составляль подробные обзоры какъ общей дъятельности россійской академіи, такъ и трудовъ каждаго изъ ея членовъ. Отчеты Лепехина, обыкновенно читавшіеся имъ въ торжественныхъ собраніяхъ академіи, знакомили общество съ жизнію и занятіями этого учрежденія; извлеченія изъ отчетовъ помѣщались при каждой части этимологическаго словаря, начиная со второй. Любопытное предисловіе къ первому тому словаря принадлежитъ также Лепехину. Свѣдѣнія, сообщаемыя имъ въ видѣ отчетовъ, рѣчей или «изображенія трудовъ» и сохранившіяся въ академическомъ архивѣ, заключаютъ въ себѣ драгоцѣнныя данныя для исторіи россійской академіи и важнѣйшаго изъ научныхъ ея предпріятій въ первый періодъ ея существованія. «Россійская академія — говорить Лепехинъ — тщилася вопервыхъ начертать правила своего устава, утверждающія ея существованіе и

украпляющія союзъ между членовъ оныя къединодушнымъ трудамъ въ очищении и обогащении языка россійскаго. Потомъ первымъ себф поставила долгомъ вникнуть, такъ сказать, въ стихіи языка своего и разсмотръть всъ буквы или письмена, въ азбукъ употребляемыя. Разбирая же внимательно каждаго изъ нихъ употребленіе, произглашеніе и знаменательность, относительно къ правиламъ правописанія и смыслу реченій, нашла нікоторыя изъ нихъ неупотребительными, а другія ненужными; въ разсужденіи же нынъ употребительнаго во многихъ реченіяхъ произношенія, не меньше же и для точнъйшаго изображенія иностранныхъ словъ, чувствительный въ нёсколькихъ буквахъ недостатокъ. Ибо, не взирая на превосходное нашего алфавита предъ встми европейскими въ буквахъ обиліе, подающее россіянамъ способность въ чистомъ выговоръ словъ чужестранныхъ, большее наше сообщеніе съ сосёдними народами и многія другія причины и обстоятельства ввели въ языкъ нашъ новые звуки, кои буквами нашими мы изобразить не можемъ, и коихъ употребление сдѣлалося всеобщимъ, почему и начертаніе ихъ, паче же для различенія такихъ реченій, коихъ смыслъ произношеніемъ сихъ токмо звуковъ отличается отъ смысла другихъ собуквенныхъ имъ словъ, стало необходимымъ. Для сего академія къ означенію двухъ нужньйшихъ изъ сихъ буквъ сочла за необходимость принять въ алфавить нашь двт новыя буквы, изъ коихъ бы одна во всемъ соотвътствовала выговору греческія у или латинскаго д, а другая выражала бы тоту. Входя же въ подлежащие упражненіямъ своимъ предметы, имъя уже нъкоторыя основанія грамматическихъ правилъ, искусными въ россійскомъ словѣ мужами предначертанныхъ, ръшилася приступить къ сочиненію словаря славенороссійскаго, признавая оный необходимымъ для пріобрѣтенія въ предпріемлемыхъ трудахъ желаемаго успѣха. Ибо безъ нолнаго собранія словъ и реченій, и не опредёля точнаго имъ знаменованія, смысла и ўпотребленія, не можно ни утвердительно сказать, въ чемъ состоитъ обиліе, красота, важность и сила языка славенороссійскаго, ниже пользоваться ими въ произведе-

ніяхъ разума съ безсомнівною точностію, могущею послужить для подражанія приміромъ. Имія сотрудниками себі многихъ въ знаніи отечественнаго языка искусныхъ мужей, какъ здёсь пребываніе свое имбющихъ, такъ и по разнымъ мфстамъ въ отдаленности отсюда живущихъ, за необходимо нужное сочла для большаго преуспъннія въ трудахъ своихъ поставить непремънныя правила, и каждаго члена извъстить объ оныхъ, дабы каждый изъ нихъ, держася сихъ, единообразно въ общемъ трудъ соучаствовать могъ. Сими правилами предписаны были предълы въ собраніи и выбор'є словъ, долженствующихъ составить словарь славенороссійскій; показанъ приміръ нужнымъ грамматическимъ надъ словами примъчаніямъ; какимъ образомъ поступать при объяснении знаменования словъ; какого держаться способа, и какія въ семъ пособія и изъятія потребны. Наконецъ, по довольнымъ разсужденіямъ о чинѣ или порядкѣ реченій словаря, предлежащаго къ составленію, рішилася расположить оный по кореннымъ словамъ, разсуждая, что такимъ образомъ удобнѣе будетъ опредълять словъ и реченій знаменованія, когда первообразность, происхождение и сложение оныхъ, разное ихъ уклонение отъ своего корени, прехождение въ другой смыслъ, употребление въ различныхъ случахъ и слогахъ, въ одномъ мъстъ означатся и истолкуются. Трудность же въ пріисканіи річей росписью всіхъ словъ, азбучнымъ порядкомъ расположенною, отвратить положила. Утвердивъ такимъ образомъ академія нужныя къ составленію словаря правила, пеклася о снисканіп потребныхъ къ тому пособій, и за первый поставила себ'є предметь собрать вс'є извъстныя слова по буквенному чину, употребя къ сему основаніемъ не токмо тисненію досель преданныя, но и многія рукописныя оныхъ собранія. Трудъ сей раздёленъ былъ между членами академіи, и симъ способомъ въ краткое время почти на всф буквы собрано было толикое обиліе словъ, каковаго досель никогда въ одномъ составѣ не было. Ибо къ дополненію сихъ многіе изъ господъ членовъ приняли на себя трудъ выбирать слова изъ всёхъ книгъ церковныхъ и лучшихъ изъ числа свётскихъ сочиненій, л'ятописей разныхъ, законодательствъ, какъ древнихъ, такъ и нынѣ царствующею надъ нами Екатериною ІІ къ непоколебимому основанію нашего и будущихъ родовъ блаженства преданныхъ. Къ вящшей же удобности полнейшаго собранія словъ академія опреділила всі, прінсканныя и въ составъ подъ едину букву совокупленныя, слова напечатать азбучнымъ порядкомъ, по числу членовъ, академію составляющихъ, принявъ на первый случай для единообразія правописаніе книгъ церковныхъ, и всёмъ разослать по два таковыхъ образца для внесенія словъ, въ нихъ недостающихъ. Симъ средствомъ каждому члену доставлена способность д'Елать свои прим'Ечанія и дополненія. Они, внося въ свои листы пропущенныя слова, въ отдаленности же отъ столицы пребываніе свое им'єющіе прибавляя и употребительныя въ тіхъ мѣстахъ наръчія, по крайней мѣрѣ третією частію сдѣлали приращеніе. Таковое словъ собраніе, когда и на прочія буквы высокопочтеннымъ господамъ членамъ угодно будеть сообщить академій свой дополненія и примічанія, можно почесть сокровищемъ отечественнаго языка нашего, ибо первоначальныя пять буквъ наполняють уже 520 четвертныхъ страницъ, въ два столбца напечатанныхъ, словами въ одинакомъ токмо смыслѣ взятыми, кром' прибавленных господами членами, кои, какъ сказано, третію часть присовокупленія составляють. Изъ сего источника нынъ академія почерпаетъ все нужное къ совершенію предпріятаго ею труда; изъ него изводится удобность къ утвержденію правиль ударенія словъ, которое основано было токмо на печати книгъ церковныхъ; отсюду открылися случаи академіи входить въ разныя подробности россійскаго правописанія. Самоє же сіе собраніе словъ, а наипаче объясненія и примъры на оныя, споспътествовать будутъ къ утвержденію прочихъ грамматическихъ правиль, — что все привести въ совершенство разные академіи члены предпріяли. Въ отдаленности отъ столицъ употребляемыя слова, и названія орудій, художникамъ, ремеслениикамъ и промышленникамъ извъстныя, послужать къ замънъ введенныхъ многихъ словъ иностранныхъ. Упражилющиеся въ наукахъ, при-19 \*

писывая въ листахъ своихъ слова, имъ знаемыя, и составляя новыя по правиламъ производства словъ, обогащаютъ языкъ нашъ. Имена россійскія животныхъ, прозябеній и ископаемыхъ, съ краткимъ описаніемъ въ словарѣ помѣщаемыя, обѣщаваютъ чрезъ оный большее и общее понятіе о произведеніяхъ отечества нашего. Замѣчаемыя древнія слова, хотя на первый случай неудобьвразумительными кажущіяся, откроють со временемъ обширное поле къ размышленіямъ или объ историческихъ истинахъ или о древности языка праотцевъ нашихъ.... Академія, входя во всѣ подробности, узрѣла необходимость дополнять то, чего въ начертаніи правиль о сочиненіи словаря, въ началь академіи утвержденномъ, предвидъть невозможно было. Напримъръ: академія опредёлила сперва назвать словарь свой толковымъ словаремъ языка славенороссійскаго; но следствіе разсужденія ея доказало, что сіе названіе не соотв'єтствуєть содержанію онаго, ибо многія обстоятельства ввели въ языкъ нашъ слова чужеземныя, ни славенскому, ни россійскому языку не свойственныя, изъ коихъ многія такого рода академія отмінить или замінить другими права имъть не можетъ. И такъ, для предваренія несоотвътственности сей названію словаря, за лучшее судили назвать его просто словаремъ россійскія академіи. Впрочемъ многія другія постановлены правила, относящіяся къ большему совершенству предпріятаго ею творенія, касательно правописанія, знаменательности, употребленія пословиць, и проч. Видя преуспѣяніе въ трудахъ своихъ академія, и стараяся благовременнье удовлетворить ожиданію общества, рѣшилася въ одно время и продолжать сочиненіе свое и пещися объ изданіи онаго. Ибо другія словесныя академіи, им'є впрочемъ большія пособія, не соблюдя сего, весьма долгое время на сочинение словарей своихъ упстребляли. Такъ наприм'тръ славная флорентинская академія, де-ла-круска называемая, въ сочиненіи словаря препроводила сорокъ лѣтъ. Но большее еще употребила время въ пріумноженіи и приведеніи онаго въ совершенство академія французская: исключая частныя предшедшія ея собранія, въ 1635 году учрежденная, не прежде

могла сдѣлать первое, и то ве́сьма недостаточное, изданіе словаря своего, какъ въ 1694 году, и слѣдовательно чрезъ 59 лѣтъ отъ своего учрежденія», и т. д. 321).

Въ собраніи россійской академіи 27 октября 1800 года, происходившемъ въ новопожалованномъ ей домѣ, Лепехинъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

## «Высокопочтенные господа академіи члены,

### милостивые государи!

«Императорская россійская академія, чрезъ 17 літь своего существованія упражняяся безпрерывно въ предлежащихъ ей трудахъ, будучи оживотворяема щедротами и покровительствомъ своихъ самодержцевъ, подкрѣпляема совѣтами и ободреніемъ бывшихъ ея начальниковъ, и вспомоществуема усердными трудами своихъ гг. сочленовъ, сочинила и издала словарь подъ названіемъ словаря россійскія академіи по чину словопроизводному, въ шести частяхъ состоящій, каковымъ прежнія сословія, на такой же конецъ заводимыя, похвалиться не могутъ. Время показало, что польза труда сего просвъщенной публикъ становится извъстите, ибо уже ныит ревностно онаго ищутъ, когда напечатанные эксемпляры онаго почти всё раскуплены. Если мы возьмемъ въ разсуждение время, на трудъ сей употребленное, то и оное послужить къ чести академіи и трудившихся, поелику совершенъ въ десять лѣтъ, когда другія подобныя сословія, съ большими пособіями, на таковый же трудъ употребили почти вчетверо времени, и представили оный соотчичамъ своимъ, можетъ быть, въ меньшемъ совершенствъ и болье недостаточномъ обиліи словъ, реченій и проч.

«По совершеніи труда сего академія, не упуская времени, приступила къдругому. Она знала, что досель изданныя правила языка отечественнаго во многомъ были недостаточны; разсматривая же въ собраніяхъ своихъ сей новый трудъ, утвердила она многія правила, досель упущенныя, и тымь положила предылы нькоторымь злоупотребленіямь, введеннымь въ языкъ нашъ или невыдущими истиннаго его свойства, или почерпаемымь изъ состава языковъ иностранныхъ. Предпріятіе сіе давно было приведено академією къ своему окончанію, но она за нужное судила вторичнымъ въ собраніяхъ своихъ разбирательствомъ наипаче утвердить и на незыблемомъ устроить основаніи правила языка своего.

«Болѣе всего затрудняло академію правило, принятое отъ временъ Максима грека, а лотомъ во всехъ изданныхъ, какъ славенскихъ, такъ и россійскихъ, грамматикахъ безъ дальняго изследованія повторяемое, по которому всё сочинители правиль языка славенороссійскаго довольны были двойственнымъ числомъ спряженій, и раздёляли оныя по окончанію втораго лица единственнаго числа настоящаго времени на ешь и на ишь. Но какъ многіе глаголы находятся въ языкъ нашемъ недостаточные, настоящаго времени неим вощіе, то и не всегда удобно было опредълить, къ которому изъ сихъ двухъ спряженій оные принадлежать должны. Сверхъ сего самые глаголы, по принятому прежде правилу къ одному спряженію причисляемые, въ прочихъ временахъ между собою несогласны, какъ-то: иду, дешь — шель; брью, ешь - брилг; бываю, ешь - былг, и верчу, тишь - вертъл; хвалю, лишь — хвалиль; держу, держишь — держаль, и проч. Посему академія, видя недостатокъ сей въ правилахъ языка, тщилася оный дополнить, и нашла путь къ удобнъйшему разділенію спряженій по наклоненіямъ неокончательнымъ, извлекши изъ того правила для четырехъ спряженій глаголовъ правильныхъ.

«Изъ сего-то труда любители россійскаго слова усмотрятъ происходящую отъ нашего сословія пользу, къ правильному отечественнаго языка употребленію ведущую.

«Найдутся, можеть быть, люди, которые, научася чрезъ употребление природному языку своему, трудъ нашъ почитать будуть безплоднымъ, приводя самихъ себя въ примѣръ, что они

безъ грамматическихъ правилъ мысли свои другимъ сообщать могутъ. Но таковое возражение оставимъ до времени безъ отвѣта, а паче воззримъ на высокомонаршія щедроты, даровавшія намъ новое пристанище къ безпрепятственному продолженію трудовъ нашихъ, и въ знакъ всеподданнической и наичувствительнѣйшей нашей благодарности да усугубимъ раченіе наше, да приложимъ труды къ трудамъ, и тѣмъ да явимъ себя не недостойными воззрѣнія и покровительства его императорскаго величества, нашего всемилостивѣйшаго государя» 322).

Въ приложенномъ ко второму тому словаря начертанію трудовъ россійской академіи со времени ея учрежденія до изданія второй части, вышедшей въ 1790 году, сказано о Лепехинѣ: «Сообщилъ академіи слова на буквы Р, У, Ѣ и Ө; описывалъ произведенія природы, кои въ языкѣ нашемъ имѣютъ свои названія, съ краткимъ показаніемъ употребленія оныхъ произведеній, также орудія и снасти, въ рыбныхъ и звѣриныхъ промы; слахъ употребляемыя; участвовалъ во всѣхъ отдѣлахъ, собраніемъ академіи назначаемыхъ, и сообщалъ свои примѣчанія на листы, разсматриваемые въ собраніяхъ академіи».

Въ перечнъ именъ академиковъ, участвовавшихъ въ составлени третьей части словаря, изданной въ 1792 году: «Иванъ Ивановичъ Лепехинъ, участвуя во всъхъ академіи собраніяхъ, особенно опредълялъ слова, означающія естественныя произведенія; также орудія и снасти, въ рыбныхъ и звъриныхъ промыслахъ употребляемыя».

Въ перечнъ четвертой части, вышедшей въ 1793 году: «Продолжалъ особенно опредълять слова, означающія естественныя произведенія, также и орудія, въ промыслахъ употребляемыя».

Въ пятой части, изданной въ 1794 году: «Соучаствуя во всѣхъ собраніяхъ, и сообщая свои примѣчанія, особенно продолжалъ опредѣлять слова, означающія естественныя произведенія; также орудія, въ промыслахъ употребляемыя».

Въ шестой и послѣдней части словаря, вышедшей въ томъ же 1794 году: «Кромѣ всегдашняго соучаствованія въ собраніяхъ

академій и сообщенія своихъ зам'єчаній, продолжалъ особенно опред'єлять слова, естественныя произведенія означающія, описывая и орудія, въ промыслахъ употребляемыя».

Вполн знакомый съ ходомъ дълъ россійской академіи и со всеми ихъ подробностями, Лепехинъ былъ необходимымъ членомъ въ академическихъ заседаніяхъ. Онъ присутствоваль почти во всёхъ безъ исключенія собраніяхъ, происходившихъ во все то время, когда онъ былъ членомъ россійской академіи, т. е. съ самаго учрежденія академів, съ 1783 года по 1802 — годъ его смертв. Числа засъданій, въ которыхъ онъ принималь непосредственное участіе, нельзя опредёлить съ математическою точностью потому, что при составленіи протоколовъ онъ весьма часто не упоминаль о себъ въ перечнъ наличныхъ членовъ, въроятно на томъ основаніи, что присутствіе непремѣннаго секретаря подразумѣвается само собою. Во многихъ изъ техъ протоколовъ, где не названо его имени, весьма обстоятельно говорится о заявленіяхъ, сділанныхъ лично Лепехинымъ. Такимъ образомъ въ протоколъ одного изъ выдающихся собраній россійской академіи поименованы только следующія лица: княгиня Дашкова, Болтинъ, Мусинъ-Пушкинъ, Румовскій; Протасовъ, Озерецковскій, Соколовъ, Иноходцевъ, Богдановичь, Красовскій, и въ началь того же самаго протокола сказано: «Секретарь представиль и читаль краткое изображение трудовъ, членами императорской россійской ака деміи употребленныхъ отъ начала ея основанія до изданія второй части, въ следующихъ словахъ состоящее: всемъ известна и неоспорима сія истина» и т. д. Въ другомъ протоколь, гдь названы всё присутствовавшіе члены за исключеніемъ Лепехина, приводится мнѣніе члена россійской академіи Янковича, читанное въ томъ же засъдании непремъннымъ секретаремъ академии Лепехинымъ. Тоже самое находимъ и въ запискахъ засъданія, въ которомъ Лепехинъ читалъ мненіе Болтина, Въ приведенныхъ нами извъстіяхъ о дъятельности россійской академіи, обнародованныхъ въ 1792 и въ 1794 годахъ, говорится, что Лепехинъ участвовалъ во вспал собраніяхъ россійской

академін. Въ отношенін посл'єдующаго времени, изъ точнаго указанія и перечней академическихъ протоколовъ положительно изв'єстно, что въ 1797 и въ 1799 годахъ Лепехинъ пос'єщалъ вс'є зас'єданія россійской академіи безъ исключенія, въ 1798 году не былъ только въ одномъ изъ зас'єданій, и т. п.

За труды свои по академіи Лепехинъ, первый изъ членовъ россійской академіи, получиль золотую медаль, присуждаемую, на основаніи академическаго устава, тому изъ членовъ, который наиболе «отличился трудомъ и пользою». Присужденіе награды . Тепехину последовало такимъ образомъ. Въ торжественномъ собраніи 25 ноября 1784 года, когда россійская академія праздновала первую годовщину своего существованія, Дашкова обратилась къ членамъ съ приглашеніемъ избрать лицо, имѣющее право на награду золотою медалью. Въ отвътъ на это первенствующій членъ митрополитъ Гавріилъ высказалъ мнѣніе, что первая награда должна по всей справедливости принадлежать предсёдателю академіи, который быль первымь виновникомь и единственнымъ ходатаемъ объ учрежденій россійской академій, и который ревностно заботится обо всемъ, касающемся ея пользы, и въ трудахъ членовъ академіи принимаетъ болье нежели равное участіе. Мибніе митрополита Гавріила поддерживаль и Ивань Ивановичь Шуваловъ. Дашкова возразила, что ей весьма легко было у просвъщенной государыни, преисполненной любовью къ отечеству и его языку, испросить открытіе академіи, отъ которой ожидается возращение и обогащение отечественнаго языка, и что ея ходатайство вполнъ награждено самымъ его осуществленіемъ, и никакая другая награда не можеть сравниться съ темъ чувствомъ чистъйшаго удовольствія, которое возобновляется въ ея душт при каждомъ собраніи академіи. «Поелику во встать трудахъ академін, — прибавила она — чрезъ теченіе года подъятыхъ, главнъйшее участіе имъль непремънный секретарь оныя, не столько по долгу званія, сколько по усердію и ревности своей къ пользъ и спъянію россійскаго слова, то не угодно ли будеть господамъ членамъ въ признаніе сихъ его трудовъ и усердія отличить его почестію медали». Когда всѣ единодушно согласились на это, Дашкова, обращаясь къ первенствующему члену академіи, сказала: «чтобъ не уменьшить почести сего награжденія, давъ ему видъ, что г. секретарю даю то, отъ чего сама отрекалася, прошу вашего высокопреосвященства, чтобъ онъ получилъ медаль отъ рукъ вашихъ», — что и было исполнено 323).

Сочувствіе къ дѣятельности Лепехина и къ его достоинствамъ, и какъ ученаго и какъ человѣка, выразилось и въ отзывахъ о немъ русской и иностранной печати, и въ заявленіяхъ его сочленовъ, какъ напримѣръ въ томъ единодушіи, съ которымъ принято было ими предложеніе поставить портретъ Лепехина въ залѣ академическихъ собраній. Это предложеніе сдѣлано академикомъ Севастьяновымъ, произнесшимъ въ собраніи россійской академіи 27 октября 1800 года слѣдующую рѣчь:

«Всѣ академіи и прочія ученыя сословія подаютъ намъ весьма изящные примъры того почтенія, которое онъ оказывають знаменитымъ своимъ сочленамъ, прославившимся ученостью, полезными трудами, а наипаче украшающими болье всего человьчество добродътелями, предавая потомству ихъ изображенія, и украшая оными то мѣсто, гдф составляющіе сін почтенныя общества мужи для полезныхъ трудовъ своихъ собираются. Сіе обыкновеніе сколь изящно, столь и полезно, ибо посредствомъ онаго всякое ученое общество, воздавая должную достоинствамъ дань одному изъ своихъ членовъ, возбуждаетъ и въ другихъ благородное честолюбіе, побуждая ихъ въ полезныхъ трудахъ упражняться, видя, что оные не остаются безъ награжденія, а отъ сихъ взаимныхъ усилій и усерднаго къ общей пользѣ стремленія самое сословіе процвѣтаетъ и возвышается. Чей духъ не воспламенится любовью къ наукамъ, взирая на лицо ученыхъ мужей, взирая на лицо Ломоносова, животворною кистью на холсть потомству преданное? Чье сердце не оживится любовью къ добродътели, когда познаетъ, что тотъ, коего черты предъ собою видить, и коего познаніямъ въ наукахъ удивляется, не только оными приносиль обществу пользу, но и гражданскими и домаш-

ними добродътелями украшался? Я увъренъ, почтеннъйшіе и знаменитые мои сочлены, что вы догадываетесь, къ чему слово мое стремится. Вы, верно, согласитесь со мною, когда я вамъ скажу, что въ семъ собранія есть мужъ, котораго заслуги, ученость и добродѣтели, сѣдинами украшенныя, достойны сего воздаянія. Я не имѣю почти нужды произнести его имени, ибо взоры ваши на него обращаются, и желаніе сердецъ вашихъ слова мои предупреждаетъ. Онъ тотъ знаменитый путешественникъ, который, обозрѣвъ большую часть Россіи, столь изящнымъ слогомъ описалъ дары природы, столь шедро на государство сіе Создателемъ изліянные, и вст онаго богатства, показавъ, что въ немъ и на какую пользу служить можеть. Подъ его руководствомъ образо. вались юноши, которые наукамъ и благонравію отъ него самого научась, учинились полезными общества членами и усердными подданными государя. Я разумбю здбсь надзираніе надъ гимназіею императорской академіи наукт втеченіе пятнадцати літь безъ всякаго возмездія, изъ единаго къ академіи усердія и благодарности. О заслугахъ его оказанныхъ сему знаменитому сословію упоминать нужды не им вю, ибо вы, милостивые государи. долговременнъйшіе, нежели я, трудовъ сего почтеннаго мужа свид втели. Хотя, по принятому обычаю, котораго причины я не могу постигнуть, должную достоинствамъ награду воздаютъ только по смерти, но можеть ли оная быть пріятна хладному, безчувственному праху? То, что я здёсь сказаль, не можеть почтено быть похвалою, ибо я слишкомъ мало имъю дарованій, чтобы произнести хвалу столь почтенному мужу, а и того менње лестью, къ которой я не способенъ. Слова сіи суть изліяніе чистъйшей благодарности, и я не осмълился бы ихъ произнести, ежели бы внутренно не былъ увъренъ, что вы, почтеннъйшіе сочлены и милостивые государи, умёя цёнить и любя награждать достоинства и заслуги, одно и то же со мною мыслить и чувствовать будете. И такъ... отдадимъ должную честь нашему почтенному непременному секретарю, Ивану Ивановичу Лепехину, положивъ украсить сіе зало собранія его изображеніемъ» 324).

Въ первоначальной редакціи річи Севастьянова сказано было о Лепехинъ: «уже не многое число лътъ съ нимъ бесъдовать будемъ». Въ словахъ этихъ заключалась печальная истина. Лепехинъ не прожилъ и полутора года послѣ собранія, постановившаго увъковъчить въ россійской академіи память ея перваго непремѣннаго секретаря. Лепехинъ скончался 6 апрѣля 1802 года, на шестьдесять второмь году своей жизни (61 годь, 6 мёсяцевь и 27 дней). За много летъ до предсмертной болезни онъ жаловался на ослабленіе эртнія, а въ последніе года испытываль тяжкія страданія отъ водяной, развивавшейся въ груди съ неодолимою и разрушительною силою. 29 марта 1802 года Лепехинъ былъ еще въ засъдании россійской академіи, а чрезвычайное собраніе 7 апръля 1802 года открыто «печальнымъ возвъщеніемъ о кончинѣ достойнаго члена и непремѣннаго россійской академіи секретаря Ивана Ивановича Лепехина, воспоследовавшей въ 6-й день сего апръля, мужа, отличными своими познаніями и твореніями великую пользу отечеству принесшаго, въ ученомъ свъть неувядаемую славу снискавшаго, а добродътелями своими любовь и почтеніе отъ всёхъ пріобревшаго, который кром' обязанностей, со званіемъ непреміннаго секретаря сопряженныхъ, ревностно участвовалъ во всёхъ упражненіяхъ академіи, и тымъ вспомоществоваль къ усовершенію общихъ ея трудовъ. Чувствуя всю цену и важность сея потери, все присутствовавшіе сочлены почтили память его изъявленіемъ сердечнаго своего прискорбія и сожальнія». Прекрасная душа Лепехина невольно привязывала къ нему всёхъ и каждаго, кто имёлъ воз можность узнать его, и находился съ нимъ въ сношеніяхъ. Его чистая, безупречная жизнь; его благородная д'ятельность, вся посвященная наукт и Россіи, и проникнутая любовью къ ближнему, привлекала общее сочувствие къ безкорыстному труженику, котораго всѣ уважали какъ ученаго, и любили какъ человѣка.

Первою заботою друзей и почитателей Лепехина и первою данью уваженія къ памяти почившаго было обезпеченье его семейства, оставленнаго безъ всякихъ средствъ къ существованію.

Временное пособіе вдов'ть Лепехина выдано академією наукть, а пожизненная пенсія назначена по ходатайству россійской академін. Вследствіе словеснаго предложенія президента академін наукъ барона Николаи постановлено было выдать «въ два случая» изъ экономическихъ суммъ академіи годовое жалованье Лепехина, тысячу двъсти рублей, вдовъ его «въ знакъ признательности академіи къ покойному за отличные его, съ пользою и честію ея сопряженные, труды и за особенную ревность, съ коею онъ разныя проходиль по академіи должности, и многіе годы безъ всякаго возмездія управляя академическою гимназіею, употреблялъ всевозможное стараніе къ лучшему преуспѣянію и образованію воспитывающагося юношества» 825). Въ чрезвычайномъ собраніи, созванномъ по случаю смерти Лепехина, президенть россійской академіи Нартовъ изъявилъ готовность ходатайствовать о пенсіи вдов'є покойнаго, Варвар'є Степановн'є Лепехиной, оставшейся «въ бѣдности и безъ всякихъ пособій къ отвращенію оныя». Ходатайство это, при посредствѣ Д. П. Трощинскаго, увѣнчалось скорымъ успѣхомъ. 11 апрѣля 1802 года послѣдоваль указъ кабинету: «Вдовѣ умершаго академика, статскаго совѣтника Ивана Лепехина, за сорока-двухлѣтнюю усердную его службу повелёваю производить половину жалованья, которое онъ изъ разныхъ мъстъ получалъ, по тысячи по сту рублей на годъ, въ пенсіонъ по смерть ея» 326).

Портретъ Лепехина былъ однимъ изъ первыхъ портретовъ, которыми россійская академія пожелала украсить залу своихъ засѣданій, какъ изображеніями лицъ, прославившихся трудами своими въ пользу отечественнаго языка и «знаменитыхъ особеннымъ знаніемъ и сочиненіями въ россійской словесности». Въ 1808 году представленъ былъ въ россійскую академію портретъ Лепехина, сдѣланный по заказу академіи, живописцемъ П. Алькининымъ <sup>327</sup>).

Академикъ Озерецковскій посвятиль памяти Лепехина humanissimo Lepechinii genio sacrum— четвертый томъ путеmествія, совершеннаго Лепехинымъ съ цёлью изученія Россіи. Академикъ Севастьяновъ принялъ на себя написать похвальное слово Лепехину 828).

Лепехинъ похороненъ 8 апръля 1802 года на «кладбищъ Волковскомъ» <sup>829</sup>). Знаменитый ревнитель просвъщенія Михаилъ Никитичъ Муравьевъ предложилъ академіи художествъ премію за лучшій проэкть надгробнаго памятника Лепехину. Премію эту получилъ пенсіонеръ академіи художествъ, по классу архитектуры, Дмитрій Калашниковъ 330). Но въ архивѣ академіи художествъ сохранились матеріалы, въ которыхъ проэктъ намятника приписывается другому лицу, именно товарищу Калашникова по академін, Аврааму Мельникову, бывшему впоследствін ректоромъ академіи художествъ и образовавшему весьма много архитекторовъ. Некоторыя работы исполнены Мельниковымъ вместе съ Калашниковымъ; быть можетъ, они вмѣстѣ трудились и надъ памятникомъ Лепехину. Въ «описаніи прожектовъ и прочихъ рисунковъ пенсіонера Мельникова», находящемся въ архивѣ академіи художествъ, названъ и «павиліонъ и монументъ г. Лепехину». Въ спискъ же работъ Калашникова не упоминается объ этомъ монументь 831). Озерецковскій почтиль память своего наставника, спутника и сочлена следующею надгробною надписью: 332)

Здёсь славный въ свётё мужъ Лепехинъ почиваетъ, Котораго труды отечество все знаетъ.
Онъ, свётомъ озарясь естественныхъ наукъ, Изслёдовалъ вездё творенья Божьихъ рукъ; Отъ сёвера прошелъ иретрудными путями До моря, что Кавказъ своими жметъ хребтами; Безводную едва прешелъ уральску степь, Рифейскихъ дикихъ горъ противу стала цёпь; Восходитъ на верхи съ солончатыхъ долинъ, Сибирскихъ чрезъ Уралъ касается равнинъ; Потомъ изъ дали въ даль еще онъ посибшаетъ, На Бёломъ морё самъ шнякою управляетъ. Трудился на землё, трудится на водахъ. Тамъ звёри плаваютъ въ безчисленныхъ стадахъ; Щадятъ киты, моря, прекротку добродётель;

Остался я тому живой теперь свидётель:
Богь моря и земли Лепехина спасаль.
Какихь же почестей онь въ свётё не снискаль!
Въ ученыхъ обществахъ мёста ему давали,
По имени его растенья называли;
По смерти ужъ ему другъ книгу посвятиль,
А Муравьевъ надъ нимъ самъ камень положиль.
Потомство камень сей слезами орошаетъ,
Блаженства вёчнаго Лепехину желаетъ.

# Н. Я. ОЗЕРЕЦКОВСКІЙ.

Путешествіе по Россіи и пребываніе заграницею.— Академія наукъ.— Учено-литературная д'ятельность. — Эпоха Александра I. — Россійская академія.

I.

Николай Яковлевичь Озерецковскій (1750—1827) получиль свое прозвище отъ имени села Озерецкаго: отепъ нашего акалемика былъ священникомъ въ селѣ Озерецкомъ дмитровскаго уъзда московской губерніи <sup>333</sup>). Озерецковскій родился въ 1750 году, а въ началѣ 1758 года отданъ въ семинарію троицко-сергіевой лавры, гдб и оставался до конца 1769 года. Архимандритомъ лавры и главою семинаріи былъ въ то время знаменитый Платонъ Левшинъ, впоследствій митрополить московскій. Благодаря образу мыслей и действій этого замечательнаго человека троицкое училище заняло видное мъсто въ ряду тогдашнихъ учебныхъ заведеній, и обратило на себя вниманіе людей, слідившихъ за ходомъ образованія въ Россіи. Въ характерѣ преподаванія, въ составъ и содержани учебныхъ курсовъ, читанныхъ въ троицкой семинаріи во времена Платона, хотя и преобладають черты, обшія духовнымъ училищамъ восьмнадцатаго стольтія, но вмысть съ тъмъ встръчаются и выдающіяся особенности какъ въ науч-

номъ, такъ и воспитательномъ отношеніи. Не говоря о богословій, котораго не слушаль Озерецковскій, будучи взять въ академію наукь до поступленія въ богословскій классъ, особеннымъ почетомъ между всеми другими предметами пользовалась риторика. Руководствомъ при ея преподаваніи служила риторика, изданная въ Бреславать — elementa oratoria, Wratislaviae edita. Для ознакомленія слушателей съ образцами краснорічія преподаватель избралъ рѣчи Цицерона противъ Катилины и исторію Курція; но Платонъ зам'єтилъ, что сл'єдовало начать съ писемъ Цицерона, и потомъ уже перейти къ разбору его рѣчей, предоставивъ чтеніе Курдія домашнему занятію учениковъ. Вопреки схоластическому обычаю, Платонъ утверждалъ, что упражненія воспитанниковъ должны быть составляемы не исключительно на латинскомъ языкъ, а поперемънно — на латинскомъ и русскомъ, ибо «нельпо пріучать къ языку латинскому, а родную рычь бросать». Не отвергая бреславскаго руководства, Платонъ указывалъ какъ на одно изъ лучшихъ пособій на риторику Ломоносова. Риторическія занятія не ограничивались классомъ собственно риторики, а соединялись съ изложениемъ и другихъ предметовъ. Платонъ настаивалъ, чтобы студенты философіи занимались не одними только умозрѣніями, но и сочиненіемъ писемъ, хрій и рѣчей, и не только на датинскомъ, но непремънно и на русскомъ языкъ. Философія читалась по Баумейстеру, и въ кругъ ея входила и физика, излагавшаяся по Эрнести.

Стараясь освободить школьную науку отъ безусловнаго господства латинскаго языка и предоставить должныя права языку отечественному, Платонъ вводилъ въ преподаваніе новое и жизненное начало. До какой степени простиралось господство латинскаго языка, и какъ подчинялись ему даже люди, сознававшіе необходимость преобразованія, видно изъ слѣдующихъ словъ почтеннаго историка троицкой лаврской семинаріи: «Изученію латинскаго языка, начинавшемуся съ малыхъ классовъ, посвящалась большая часть времени занятій наставниковъ съ учениками. Въ среднихъ классахъ ученики уже говорили полатыни, и поощряемые

calculus'омъ переходили въ философскій классъ съ отличнымъ знаніемъ, легко читали классиковъ, свободно писали латинскіе стихи, которые, какъ показываютъ уцълъвшія ихъ произведенія, были несравненно лучше ихъ русскихъ стихотворныхъ произведеній. Лекціи во всъхъ классахъ читались на латинскомъ языкъ. Начальство семинаріи и наставники до того свыкались съ латынью, что когда представлялась нужда написать порусски, то въ русскую рѣчь какъ бы невольно вторгались латинскія фразы. Въ самыхъ резолюціяхъ Платона часто встръчаемъ такую смёсь русскихъ словъ съ латинскими; списки учениковъ, отзывы о преподаваніи писались наставниками полатыни. Ученики до того привыкали къ латинскому языку, что когда случалось имъ записывать высказанныя порусски ученыя объясненія наставника, они вмѣшивали въ русскую рѣчь слова латинскія. Такъ студентъ, слушавшій лекціи ректора Аполюса, записывалъ его объясненія въ такомъ видь: Animus levis, qui большія дьла за малыя почитаеть. Въ чемъ еще образъ Божій? Въ томъ, что вся тварь повиновалась: иногда левъ лизалъ ноги человъку, ut Gerasimo въ чет. мин. Для чего нынѣ не всѣмъ управляетъ человѣкъ? Для того, что отъ defectu разума способа не находить, а тогда in statu integritatis зналъ», и т. д. 384).

Дъйствія Платона относительно образа жизни и воспитанія семинаристовъ стремились къ водворенію въ училищной средѣ началъ строгой нравственности; вмѣстѣ сътѣмъ имѣлись въ виду и условія общежитія. Отъ семинаристовъ требовалось «имѣть между собою обхожденіе вѣжливое и дружелюбное и не чинить никакихъ ссоръ; каждому называть другъ друга именемъ его и отечествомъ и прозваніемъ съ приложеніемъ слова: господинъ». Для истребленія дикости въ воспитанникахъ предлагалось наставникамъ вести въ присутствіи учениковъ разговоры какъ серьезные, такъ и забавные, отъ чего можно «научиться лучшему между людьми обхожденію и пристойной смѣлости». Съ цѣлью удалить всякую мысль о неравенствѣ между учащимися запрещалось употребленіе вещей, доступныхъ только для нѣкоторыхъ,

потому что большинство состояло изъ бѣдняковъ. Предписывалось «наблюдать, чтобъ въ семинарскіе покоп или близко оныхъ ничего съѣстнаго, что къ лакомству служить можетъ, для продажи никогда приносимо не было, дабы между семинаристами равенство потеряно не было» <sup>835</sup>).

Добрая слава троицкаго училища достигла Петербурга, н когда встрѣтилась надобность въ выборѣ воспитанниковъ, всего болье пришлось на долю троицкой семинаріи. Въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столътія при снаряженіи ученыхъ путешествій по Россіп положено было отправить съ академиками нѣсколько молодыхъ людей, достаточно приготовленныхъ для того, чтобы подъ руководствомъ академиковъ изучать естественныя науки и знакомиться съ произведеніями русской природы. 14 ноября 1767 года директоръ академіи наукъ графъ В. Г. Орловъ писалъ св. синоду: «Академіи настоитъ теперь пужда въ молодыхъ людяхъ отъ нятнадцати до двадцати лътъ, а не болъе, новеденія добраго и незазорнаго, и разумѣющихъ латинскій языкъ, то прошу святвишаго правительствующаго синода, не угодно ли будетъ приказать дать академіи таковыхъ качествъ нять человѣкъ изъ иконоспасской академіи, десять изъ троицкой сергіевой лав. ры, семь изъ тверской да пять изъ псковской семинаріевъ». Св. синодъ изъявилъ свое согласіе на просьбу графа Орлова, п постановиль произвести выборь изъ семинаристовъ, удовлетворяющихъ предложеннымъ условіямъ и притомъ «самохотно желающихъ» избранія 336). Назначеніе изъ троицкой семинаріи сравнительно большаго числа воспитанниковъ начальникъ ея архимандритъ Платонъ Левшинъ, основываясь на словахъ самого Орлова, объясняль тымь, что о ней имыли лучшее понятіе, нежели о другихъ, и потому съ своей стороны оказывалъ полное содъйствіе, и писалъ ректору и префекту семинаріп: «дабы ученики пмѣли самохотное желаніе, въ томъ ихъ стараться ув рять, что они берутся въ знатное мѣсто и для такихъ же и другихъ полезныхъ наукъ, и чрезъ то могутъ имѣть лучшее благополучіе». Въ распоряженіяхъ Платона есть черта, заслуживающая особеннаго вниманія: онъ распространиль выборь и на людей несвободныхъ и именно потому, чтобы доставить имъ свободу — «надлежить отобрать лучшихъ, не исключая изъ того числа и такихъ, кои будутъ хотя и въ подушный окладъ положенные, ибо оные чрезъ то могутъ имѣть надежду получить свободу» <sup>337</sup>).

7 января 1768 года законоучитель наслѣдника престола и архимандритъ троицкосергіевой лавры Платонъ донесъ св. синоду, что выбранные изъ троицкой семинаріи десять учениковъ представлены 17 декабря 1767 года графу Орлову, и по принятіи графомъ куда надлежитъ отправлены <sup>388</sup>). Воспитанники выбраны изъ классовъ: богословія, философіи, риторики и синтаксіи; въ числѣ студентовъ философіи находился и «Николай Озерецковскій, села Озерецкаго священниковъ сынъ».

Присланные изъ Москвы семинаристы помъщены въ зданіи, занимаемомъ гимназіею академій наукъ; въ офиціальныхъ бумагахъ они и называются большею частью гимназистами. Въ журналѣ коммиссіи академіи наукъ 10 января 1768 года находится такое постановленіе: «Присланнымъ изъ Москвы отъ его сіятельства графа Владиміра Григорьевича Орлова выбраннымъ изъ разныхъ училищей (sic) семинаристамъ 16 человѣкамъ для житья отвесть покои въ строгановскомъ домѣ и въ анатомическомъ театръ. А какъ они люди заъзжіе и объявляють, что у многихъ нѣкоторыхъ нужныхъ вещей, а особливо постелей, нѣтъ, того ради какъ постели и подъ нихъ кровати, такъ и другія, самонужныя вещи, безъ которыхъ обойтись не можно, искупить. А пищею въ ужинъ и об'єдъ содержать вс'єхъ эконому, за что платить ему за всякаго человъка по той же цънъ, почему положено за взрослыхъ гимназистовъ, а именно по 9 копъекъ на день. А дабы они жили порядочно, въ томъ поручить смотрение изъ нихъ же старшему» 339).

Вскорт по прітадт семинаристовт въ Петербургъ начались приготовленія къ ученымъ путешествіямъ по Россіи. Ввтряя молодыхъ людей надзору и руководству лицъ, поставляемыхъ во главт различныхъ экспедицій, академія наукъ напутствовала се-

минаристовъ-гимназистовъ, назначенныхъ въ физическія экспедиців, такого рода наставленіями:

1.

Академія наукъ желаетъ, чтобъ вы всѣ учились натуральнои исторіи вообще, а именно: зоологіи, ботаникѣ, минералогіи, дабы вы современемъ могли себя оказать въ сей наукѣ и при академіи опредѣлены быть съ пользою. А посему и напоминается вамъ, чтобы вы, въ сходственность съ сими и для васъ самихъ толь полезными намѣреніями академіи наукъ, показывали себя прилежными, рачительными и добропорядочными, и чрезъ то̀ бы заслуживали не токмо состоящее въ 20 рубляхъ награжденіе, которое оказывающимъ себя того достойными давано будетъ ежегодно, но и оказывали бы заслуги къ будущему вашему преизвожденію.

2.

Предводителямъ экспедиціи, а вашимъ учителямъ должны вы во всемъ быть послушны, потому что онымъ поручено не токмо стараться васъ обучать, но и смотрѣніе имѣть надъ вашимъ поведеніемъ. Вслѣдствіе чего обязаны вы въ потребныхъ случаяхъ давать вашимъ наставникамъ отвѣть въ вашихъ упражненіяхъ и отчетъ денежнымъ расходамъ, и безъ позволенія ихъ не отлучаться отъ экспедиціоннаго общества.

3.

Всѣ, касающіяся до вашей науки, случающіяся въ экспедиціи и поручаемыя вамъ отъ начальниковъ вашихъ дѣла исполнять вамъ охотно, вѣрно и по наилучшей вашей возможности. И такъ должны вы быть послушными во всемъ, что вамъ приказано будетъ, какъ напримѣръ: собирать и приготовлять натуральныя вещи, сушить травы, копировать журналы, описанія и другія ученыя дѣла; также при случаяхъ переводить, исправлять особливыя малыя посылки и коммиссіи, если вы найдетесь къ тому способными.

4.

Во все время экспедиціи, по наставленію вашихъ начальниковъ, быть вамъ рачительнымъ и не токмо съ похвальнымъ любопытствомъ приносить къ вашему учителю все то, что вамъ покажется примѣчанія достойнымъ, но особливо тѣ вещи, которыя вамъ учитель покажетъ, собирать прилежно и осторожно и помогать оныя соблюдать, съ ожиданіемъ за то награжденія, которое, по благоразсужденію вашихъ учителей, опредѣлено вопервыхъ давать ежегодно изъ васъ тѣмъ, которые окажутъ истинные успѣхи въ наукѣ, а потомъ тѣмъ, которые покажутъ прилежаніе въ собираніи, и наконецъ за множество собранныхъ каждымъ достопамятныхъ натуральныхъ вещей.

5.

Всякій изъ васъ, который будеть вести журналь экспедиціи и, по наставленію своего учителя, записывать все то, что ему покажется достойнымъ примѣчанія, получить въ разсужденіи прочихъ своихъ заслугъ еще особливое ободреніе. Когда бы учитель ни потребовалъ, должны вы читать ему сіи журналы, однако ничего написаннаго въ оныхъ не перемѣнять.

6.

Ежегодно, а особливо во время зимованія, каждаго изъ васъ труды изъ той части натуральной исторіи, къ которой кто наибольше прилеженъ, присыланы быть имѣютъ въ академію чрезъ учителя съ засвидѣтельствованіемъ и о поведеніи вашемъ, чтобы можно было разсуждать о вашихъ успѣхахъ и заслугахъ. Если сіи ваши труды касаться будутъ до такихъ вещей, которыя вы найдете сами собою, то оные будутъ академіи тѣмъ пріятнѣе.

7.

Опредѣленное вамъ жалованье по 144 рубля въгодъ должны ваши учители по прошествіи каждаго мѣсяца выдавать вамъ по сборнявъ п отд. и. л. н.

12 рублей, а учителямъ въ началѣ года получать на то довольную сумму. Въ пріемѣ денегъ расписываться вамъ въ особливой книгѣ. И изъ сего жалованья должны вы не токмо довольствовать себя пищею, но и платьемъ, бѣльемъ и другими мелкими вещами; но ничего напрасно не тратить.

8.

Каждый изъ васъ, который при добропорядочномъ поведеніи больше будетъ прилежать къ своей наукѣ, и окажетъ въ ней отмѣнные предъ прочими товарищами своими успѣхи, по засвидѣтельствованію своего начальника, можетъ ожидать себѣ награжденія прибавкою жалованья. И какъ будущее ваше по возвращеніи благополучіе должно зависѣть отъ собственныхъ вашихъ въ наукѣ успѣховъ и добрыхъ поступокъ, то академія наукъ уповаетъ, что и сами вы не преминете приложить всевозможнаго къ достиженію онаго старанія 340).

Озерецковскій, вм'єсть съ Мальгинымъ, назначенъ былъ въ экспедицію Лепехина, и находился при этомъ академикѣ во все время путешествія, съ 8 іюня 1768 до 15 декабря 1773 года, разлучаясь съ своимъ руководителемъ только по необходимостидля производства научныхъ разысканій и наблюденій. Лепехинъ не редко поручалъ Озерецковскому работы самостоятельныя, посылаль его въ тѣ или другія мѣстности для собиранія и описанія естественныхъ произведеній, отчасти также для описанія историческихъ памятниковъ древности и старины. О первыхъ трудахъ студента-путешественника мы будемъ говорить при общемъ обозрѣніи учено-литературной дѣятельности Озерецковскаго, обнимающей собою болье полустольтія. Во время продолжительнаго путешествія по Россіи Ленехинъ постоянно отзывался о своемъ молодомъ спутникъ и сотрудникъ съ большою похвалою, свидетельствоваль передъ академіею наукъ о его успехахъ, и признавалъ его вполнъ заслуживающимъ награды, одобренія и поддержки.

Вскорт по возвращении своемъ изъ путешествія по Россіи

студентъ Озерецковскій подвергнуть быль испытанію въ присутствін всей ученой конференцін академін наукъ: ему предлагаемы были различные вопросы изъ естественной исторіи, и затемъ дано было несколько предметовъ изъ академическаго кабинета для описанія ихъ и классификаціи. Академики Лепехинъ и Лаксманъ представили конференціи самый выгодный отзывъ объ успѣхахъ Озерецковскаго, хвалили его прилежаніе и даровитость, и находили его достойнымъ повышенія. Но конференція не рьшилась произвести Озерецковскаго въ адъюнкты, потому что для этого званія требовалось серьезной научной работы; а такъ какъ въ уставъ академіи не полагалось званія средняго между студентомъ и адъюнктомъ, то конференція предоставляла коммиссій академій наукъ выразить свое вниманіе къ Озерецковскому какимъ-либо другимъ способомъ. Конференція вообще отнеслась неблагосклонно къ Озерецковскому и его товарищу Мальгину, отказалась составить для нихъ планъ занятій, и заявила, что ничего нѣтъ предосудительнѣе и для науки и для общаго блага, какъ насильно заставлять заниматься и постщать профессорскія лекціи такихъ молодыхъ людей, которые, подобно двумъ названнымъ, не обнаруживаютъ къ этому ни малѣйшаго желанія. Но участіе Лепехина и Лаксмана удержало Озерецковскаго на научномъ поприщъ. Лучшею и наиболъе полезною наградою для молодаго челов ка, даровитаго и любознательнаго, признано было отправление его заграницу съ цёлью усовершенствованія въ избранной имъ отрасли знаній 341).

Въ журналѣ коммпссіи академіи наукъ, 2 апрѣля 1774 года, читаемъ: «Что касается до студента Николая Озерецковскаго, котораго въ разсужденіи его прилежанія, охоты и понятія къ познанію натуральной исторіи за полезное признано отправить для большаго его въ оной совершенства за море, то поручить гг. академикамъ Лаксману и Лепехину, чтобъ они сдѣлали планъ ученію его, Озерецковскаго, касательно всей науки, взятой вообще, смотря по нынѣшнимъ его въ оной успѣхамъ, и сообщили бы оный планъ въ коммиссію». Лепехинъ и Лаксманъ засвидѣтель-

ствовали объ Озерецковскомъ, что они «изъ экзамена и описаній его самыхъ рёдкихъ натуральныхъ вещей, также и изъ особливыхъ его съ ними разговоровъ усмотрѣли больше въ немъ, нежели посредственное его знаніе и успѣхи въ натуральной исторіи, и, смотря по его прилежанію, охотѣ къ познанію и понятію, объявили, что академія можетъ всегда ожидать отъ него истинной пользы, ежели онъ для большаго его въ оной наукѣ совершенства посланъ будетъ за море». Коммиссія академіи наукъ, располагавшая судьбами академіи, постановила отправить Озерецковскаго, съ первыми кораблями, въ лейденскій университетъ, какъ въ такое мѣсто, которому, по мнѣнію академиковъ, должно на первый случай отдать предпочтеніе передъ прочими <sup>342</sup>).

Коммиссія академіи наукъ, отправляя студента Озерецковскаго въ иностранные университеты, предписала ему, какъ ему будучи тамъ поступать и чему именно обучаться:

1.

**В**опервыхъ долженъ ты всегда имѣть страхъ Божій и православную грекороссійскую вѣру по крайней возможности содержать всецѣло, также вести благочинное и постоянное житіе.

2.

Ея императорскаго величества высокому интересу и чести академіи стараться всякимъ образомъ споспѣшествовать.

3.

Какъ ты посылаешься въ чужіе краи для изученія натуральной исторіи, то къ достиженію въ оной скоръйшаго совершенства стараться тебѣ по пріѣздѣ твоемъ въ Лейденъ положить сперва твердое основаніе въ физикѣ, химіи, анатоміи и физіологіи, не упуєкая притомъ и всѣхъ частей натуральной исторіи.

4.

А какъ ты будешь тамъ имѣть довольно случаевъ видѣть въ Гагѣ, Амстердамѣ и въ другихъ ближайшихъ городахъ разныя собранія натуральных кабинетовь, то стараться теб сематривать оные со всякимь раченіемь; рёдкимь вещамь дёлать для себя точныя описанія и вносить оныя въ особливую книгу; не упуская также случаевь ходить въ свободное время на находящіеся вблизости морскіе берега и собирать тамъ выбрасываемыя изъ моря вещи, дёлать имъ описанія и приводя въ порядокъ, при удобныхъ случаяхъ присылать въ академію описанія оныхъ.

5.

Кромѣ того стараться тебѣ о совершеніи себя въ гуманіорахъ, также о изученіи иностранныхъ языковъ; и какія когда намѣренъ будешь слушать лекціи, увѣдомлять тебѣ о томъ заблаговременно коммиссію, а по окончаніи каждаго курса присылать въ оную свидѣтельства отъ тѣхъ, у которыхъ оныя лекціи выслушаешь.

6.

Какъ жалованья отъ академіи имѣешь ты получать только по триста по пятнадцати рублевъ въ годъ, то надобно тебѣ расходы на содержаніе твое пищею, квартирою, платьемъ, также на покупку нужныхъ книгъ и на платежъ профессорамъ за лекціи располагать смотря по приходу, и всячески воздерживаться отъ долговъ, ибо академія платить оныхъ за тебя не будетъ.

7.

И въ исполнение того по всѣмъ вышеписаннымъ пунктамъ сей инструкцій поступать тебѣ непремѣнно. Если же по онымъ исполнения тобою чинено не будетъ, то ты въ свое время по надлежащему за то штрафованъ быть имѣешь <sup>348</sup>).

На содержаніе пищею и платьемъ, на покупку книгъ и плату за слушаніе лекцій назначено было 315 рублей въ годъ; на провздъ изъ Петербурга въ Лейденъ — сто рублей. Впоследствіи, именно въ 1776 году, Озерецковскому и его товарищу Зуеву прибавлено жалованья по тридцати пяти рублей въ годъ за оказанные молодыми учеными «въ наукахъ ихъ прилежаніе и успѣхи, и чтобъ они, имѣя больше удобности въ своемъ содержаніи, тѣмъ вящше и съ большею охотою могли въ оныхъ простираться» 844).

Озерецковскій пробыль заграницею около пяти лѣть. Въ 1774 году онъ отправился въ Лейденъ, а въ 1775 году вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ Зуевымъ заявилъ академіи наукъ о безполезности дальнѣйшаго пребыванія въ лейденскомъ университетѣ какъ для изученія иностранныхъ языковъ, такъ и для научнаго образованія вообще. Вслѣдствіе этого Озерецковскій и Зуевъ просили перевести ихъ въ сграсбургскій университетъ, гдѣ они надѣялись и скорѣе и удобнѣе пріобрѣсти тѣ познанія, которыхъ требовала отъ нихъ данная имъ инструкція. Академія наукъ согласилась съ изложенными въ представленіи доводами, и разрѣшила своимъ питомцамъ переселиться изъ Лейдена въ Страсбургъ 345).

Въ отчетахъ своихъ академіи наукъ Озерецковскій говоритъ, что въ Лейденѣ занимался онъ физикою, химіею, анатоміею, физіологіею, ботаникою и другими частями естественной исторіи, а въ Страсбургѣ—преимущественно химіею, анатоміею и ботаникою. Сообщая, въ опредѣленные сроки, о ходѣ своихъ научныхъ работъ и о томъ, какіе предметы и у кого изъ профессоровъ слушалъ онъ въ страсбургскомъ университетѣ, Озерецковскій въ доказательство своихъ занятій прислалъ изъ Страсбурга, въ сентябрѣ 1776 года, сочиненіе свое: De muscis — Specimen botanicum de muscis, ubi contrariae de eorum generatione sententiae exponuntur et evolutiva horum vegetabilium generatio аррговатиг. Академики, разсматривавшіе работу студента Озерецковскаго, отдавали полную справедливость знаніямъ и трудолюбію молодаго автора 846).

Въ 1778 году Озерецковскій удостоенъ страсбургскимъ университетомъ степени доктора медицины за диссертацію подъ заглавіемъ: De spiritu ardente ex lacte bubulo <sup>347</sup>).

#### II.

Въ май 1779 года Озерецковскій и его товарищи, Зуевъ и Моисеенко, возвратились изъ-за границы. По предложенію директора академіи наукъ, имъ заданы были работы по естественной исторіи, химіи и металлургіи, и затымъ назначено испытаніе въ полномъ собраніи ученой конференціи. Озерецковскій представиль сочиненіе: De plantis parasiticis. Академики: Палласъ, Гильденштедтъ, Георги и Вольфъ нашли, что трудъ Озерецковскаго вполнъ соотвътствуетъ своему предмету, и отличается ясностію и послъдовательностью изложенія, хотя и не заключаетъ въ себъ чего-либо новаго.

Въ собраніи академіи наукъ 23 сентября 1779 года Озерецковскій единогласно избранъ адъюнктомъ по естественной исторіи, и опредѣленъ помощникомъ академика Гильденштедта съ подчиненіемъ ему — pour être attaché et subordonné à m. le professeur Güldenstädt. Въ торжественномъ собраніи академіи 12 октября 1779 года Озерецковскій провозглашенъ адъюнктомъ академіи наукъ 348).

При самомъ вступленіи Озерецковскаго въ академію обстоятельства сложились такимъ образомъ, что начало академической службы было весьма непривѣтно для молодаго ученаго. Не прошло и двухъ мѣсяцовъ со времени провозглашенія Озерецковскаго адъючктомъ, и онъ уже заявляетъ собранію, что намѣренъ покинуть академію. На такое заявленіе члены конференціи замѣтили, что академія наукъ по существу своему есть собраніе людей, посвятившихъ себя наукѣ вполнѣ добровольно, которые помогаютъ другъ другу въ ученыхъ изысканіяхъ, и трудятся на избранномъ пути совершенно свободно, безъ всякаго принужденія и насилія; поэтому ни коимъ образомъ нельзя препятствовать никому, кто по собственному побужденію желаетъ оставить ученое общество. Несмотря на подобный отзывъ, дѣло повидимому скоро уладилось, и Озерецковскій не вышелъ изъ академической семьи, которой и принадлежалъ до конца своей жизни —

около сорока восьми лѣтъ со времени избранія въ адъюнкты и около шестидесяти лѣтъ со времени вызова изъ троицкой семинаріи <sup>349</sup>).

Втеченіе своего долгольтняго академическаго поприща Озерецковскій встрівчаль сочувствіе и поддержку какъ во многихъ изъ своихъ товарищей по академіи, такъ и въ лицахъ, стоявшихъ во глав управленія и заботившихся о выбор достойныхъ дъятелей въ области народнаго образованія. По случайному совпаденію обстоятельствъ, сама Екатерина II обратила особенное вниманіе на нашего ученаго, и произвела его изъ адъюнктовъ въ академики. Екатерина ввърила надзору и руководству Озерецковскаго юношу, надёлавшаго впоследствіи много горя какъ самой государынь, такъ и другимъ, болье или менье близкимъ къ нему людямъ. Этотъ юноша—питомецъ графа Григорія Орлова, Алексый Григорьевичь Бобринскій (1762—1813). Екатерина принимала въ Бобринскомъ большое участіе, и желая избрать ему просвъщеннаго руководителя во время путешествія по Россіи, возложила эту обязанность на Озерецковскаго. По другимъ извъстіямъ, Озерецковскій сопутствовалъ Бобринскому не только въ Россіи, но и заграницею. Въ одно время съ избраніемъ въ спутники и менторы Бобринскому Ожерецковскій возвелень быль. по воль государыни, въ звание академика. 13 мая 1782 года генералъ-прокуроръ князь Вяземскій прислалъ коммиссіи, учрежденной для управленія академією наукъ слёдующее предложеніе: «Ея императорское величество указать мнѣ соизволила объявить академін наукть о всемилостив вішемть пожалованій адъюнкта натуральной исторіи и доктора медицины Николая Озерецковскаго въ академики, считая его въ посылкъ по высочайшему ея величества соизволенію, о чемъ чрезъ сіе и объявляю для надлежащаго свъдънія и исполненія» 350). Бобринскій не оправдаль заботливости о немъ Екатерины. По свидътельству лицъ, знавшихъ его заграницею, онъ велъ жизнь разгульную, цёлыя ночи проигрываль въ карты, и наделаль множество долговъ. Въ Париже Бобринскій находился подъ присмотромъ русскаго посланника п барона Гримма, а въ Россіи дѣлами его завѣдывалъ, на правахъ опекуна, графъ П. В. Завадовскій, бывшій впослѣдствіи министромъ народнаго просвѣщенія. Во время войны Россіи съ Турцією п Швецією Бобринскій, бывшій тогда ротмистромъ конной гвардіи, просилъ разрѣшенія воротиться въ Россію и снова вступить въ военную службу. Но лишь только доѣхалъ онъ до русской границы, его отвезли въ Ревель, гдѣ онъ и пробылъ до восшествія на престолъ императора Павла І. Черезъ нѣсколько дней по вступленіи своемъ на престолъ Павелъ І возвелъ Бобринскаго въ графское достоинство. Есть извѣстіе, что Озсрецковскій, не будучи въ состояніи поладить съ Бобринскимъ, возвратился изъ Парижа въ Россію пѣшкомъ 351).

Возвратившись въ отечество, Озередковскій снова и навсегда вступиль въ академическую среду. Ділтельность его, какъ члена академін наукъ, выразилась главнымъ образомъ: въ многочисленныхъ мемуарахъ о предметахъ естествознанія; въ описаніи путешествій, совершенныхъ имъ съ ученою целью по порученію академін наукъ; въ собранін естественныхъ произведеній Россін, которыми онъ обогатилъ академическіе кабинеты. Чтобы не дробить на части то, что въ сущности составляетъ одно целое, и даетъ черты для характеристики Озерецковскаго какъ ученаго и писателя, мы говоримъ о различныхъ трудахъ его въ одномъ общемъ очеркъ, которому и посвящаемъ слъдующую главу. Большинство произведеній его состоить изъ трудовъ ученаго содержанія, читанныхъ въ собраніяхъ академій, и пом'єщенныхъ въ ея изданіяхъ. Поэтому говорить объ учено-литературныхъ трудахъ Озерецковского значитъ знакомить съ существенною стороною его академической даятельности.

Дъятельность Озерецковскаго привлекала къ себъ вполнъ заслуженное уваженіе и сочувствіе образованнъйшей части тогдашняго русскаго общества. Однимъ изъ доказательствъ этого служитъ представленіе княгини Дашковой, въ которомъ она, по званію директора академіи наукъ, проситъ правительствующій сенатъ «достойнаго удостоить» награды; ходатайство Дашковой увѣнчалось успѣхомъ: Озерецковскій получиль орденъ св. Владимира, четвертой степени, за ученые труды и заслуги. Представленіе Дашковой заключаетъ въ себѣ любопытныя данныя для знакомства съ учено-литературною дѣятельностью Озерецковскаго. О его трудахъ и заслугахъ Дашкова говоритъ:

«Онъ для изследованія натуральных вещей цёлые восемь лёть путешествоваль по Россіи какь сухимъ путемъ, такъ и морями, собирая всё естественныя произведенія для академіи. И въ последнемъ своемъ путешествій по озерамъ Ладожскому и Онежскому, которымъ описаніе издалъ онъ въ свётъ, открыль гору, гранатами изобилующую, близъ Ладожскаго озера, желёзную руду на острове Валааме и множество мрамора на реке Пяльме, впадающей въ Онежское озеро. Сверхъ того собралъ знатное количество различныхъ минераловъ и другихъ натуральныхъ тёлъ, которыми пріумножиль собраніе редкостей въ императорской кунсткамере.

«Онъ, какъ профессоръ естественной исторіи, преподавая для публики пять лѣтъ сряду наставленія въ своей наукѣ, собралъ для показу слушателямъ до восьми сотъ россійскихъ и иностранныхъ минераловъ, кои нынѣ принесъ въ даръ академіи. предпочтя ея пользу собственному своему прибытку.

«Онъ по способности своей во все время правленія моего академією безпрерывно занять быль изданіємь сочиненій какъ его собственныхъ, такъ и другихъ, имъ пересматриваемыхъ, которыми академія и нынѣ пріумножаеть экономическую свою сумму, и всегда пользоваться ими будетъ, когда бы уже издателя оныхъ и на свѣтѣ не было.

«Онъ, какъ докторъ медицины, не малую услугу оказалъ своимъ соотчичамъ исправнымъ своимъ на россійскій языкъ переводомъ полезной книги—Тиссотова наставленія народу въ разсужденіи здоровья, которую не только перевелъ, но объяснилъ своими примѣчаніями, и сколько можно приноровилъ къ употребленію россійскихъ жителей.

«Но не описывая подробно всёхъ его заслугъ, въ заключеніе

присовокуплю одно только сіе, что онъ трудами своими между учеными людьми въ Европѣ не только сдѣлался извѣстенъ, но и много отличился, такъ что бернское ученое общество, что въ Швейцаріи, давно уже сдѣлало его своимъ членомъ; не упоминая того, что онъ и здѣсь также членъ императорской россійской академіи, вольнаго экономическаго общества, и профессоръ въ россійскомъ словѣ при императорскомъ сухопутномъ шляхетномъ кадетскомъ корпусѣ» 352).

Публичныя лекціи, о которыхъ говорится въ представленіи Дашковой, относящемся къ 1792 году, читались Озерецковскимъ и въ нослѣдующіе года. Содержаніе лекцій, способъ изложенія и самый выборъ предметовъ находились въ связи съ потребностями общества и съ тогдашнимъ состояніемъ науки и ея языка. Такъ въ 1795 году Озерецковскій заявиль, что намірень читать лекціи по естественной исторіи, т. е. по зоологіи, ориктологіи, амфибіологій и энтомологій, не видя возможности читать публичныхъ лекцій по ботаник по той причинь, что на русскій языкь до сихъ поръ еще не переведены технические термины этой науки, и т. п. По свидетельству лиць, посёщавшихъ публичныя лекціи Озерецковскаго, онъ читалъ умно, ясно и увлекательно, но не отличался строгою разборчивостью выраженій, и въ свою русскую рѣчь примѣшивалъ черезчуръ много латыни. Его обвиняли также въ томъ, что онъ слишкомъ откровенно и свободно высказываль на лекціяхъ свои сужденія о религіозныхъ предметахъ 353).

Съ любовью къ естественнымъ наукамъ Озерецковскій соединяль любовь къ отечественной словесности, что показываютъ какъ его прозаическія статьи, такъ и появлявшіяся отъ времени до времени стихотворенія. Онъ принималь на себя составленіе руководствъ по словесности и преподаваніе ея въ учебныхъ заведеніяхъ. Онъ былъ преподавателемъ русской словесности въ сухопутномъ шляхетномъ кадетскомъ корпусѣ, занявши это мѣсто по смерти извѣстнаго писателя Княжнина, читавшаго русскую словесность въ высшихъ классахъ корпуса. Въ литературныхъ

взглядахъ Княжнина и Озерецковскаго было замѣтное различіе, выражавшееся особенно ярко въ сужденіяхъ о самомъ живомъ литературномъ вопросѣ того времени — о достоинствѣ произведеній Карамзина. По свидітельству бывшаго слушателя Княжнина и Озерецковскаго, С. Н. Глинки, Княжнинъ, съ наслажденіемъ читавшій письма русскаго путещественника еще въ рукописи, говориль о Карамзинь, что этоть молодой человькъ проложитъ новое поприще въ словесности. «Мѣсто Княжнина (умершаго въ самомъ началѣ 1791 года) — продолжаетъ С. Г. Глинка — заняль у насъ Н. Я. Озерецковскій, академикъ, естествологъ и врачъ; словомъ, мужъ ученый, обладавшій многоразличными свъдъніям. Онъ сопровождаль по чужимъ краямъ графа \*\*\*. Когда Екатерина укоряла его имъ, Озерецковскій добродушно и откровенно отвъчалъ: «матушка, въдь я человъкъ; одинъ Богъ делаетъ что хочетъ, а я сделаль что могъ». Лице Озерецковскаго было здоровое и свъжее. Онъ былъ нъсколько сутуловать и еще болье сгибался, когда, держа въ рукахъ табакерку, выхватываль изъ нея табакъ щепотку за щепоткой, торопливо нюхаль, мърными шагами ходиль по классу, прінскивая надлежащее слово, и отыскавъ его говорилъ: «да, вотъ такъ надобно». Туть рѣчь его текла плохо, но свободно. О Карамзинъ онъ былъ совершенно различнаго митнія съ Княжнинымъ. Однажды онъ заставилъ меня читать вслухъ письма Карамзина о горахъ альпійскихъ. Послѣ чтенія Озерецковскій угрюмо сказалъ: «ну, что это такое? пышный, вычурный слогъ; пузырь, надутый вътромъ: кольни булавкой, вътеръ вылетить, и останется пустота. Я самъ быль на Альпахъ, но не видаль того сумбура, который забрель въ это письмо». Случилось мнѣ въ другой разъ читать Озерепковскому переводъ Карамзина Вольтерова эклезіаста; при стихъ:

# Ничто не ново подъ луною,

онъ разсердился, и проворчалъ: «неправда, не подъ луною, а подъ солнцемъ: на что такъ срамить землю?» Для дополненія разсказа о Николаѣ Яковлевичѣ скажу, что въ 1.825 году встрѣтилъ я его

у тогдашняго министра народнаго просвъщенія А. С. Шишкова. Онъ былъ еще довольно крѣпокъ на ногахъ, но на лицѣ его проглядывало изнеможеніе — предвѣстіе близкой смерти. Онъ мнѣ очень обрадовался, и сказалъ:—ты много трудишься, братъ, это хорошо. — Тружусь много, отвѣчалъ я, потому что привыкъ къ труду, да проку теперь мало. — Нѣтъ нужды, братъ, возразилъ онъ, въ трудѣ всегда есть прокъ; я и постарѣе тебя, по не прочь отъ труда. — Въ путешествіи Озерецковскаго по Россіи есть много полезнаго по части внутренняго нашего хозяйства» 354).

Извѣстность, которою пользовался Озерецковскій въ кругу людей ученыхъ и образованныхъ, и уваженіе къ трудамъ и заслугамъ нашего академика выражаются въ избраніи его въ члены различныхъ ученыхъ обществъ и учрежденій, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ 355).

Въ 1780 году Озерецковскій избранъ членомъ берискаго эконо-

|             |      |     |          |            | мическаго оощества.       |
|-------------|------|-----|----------|------------|---------------------------|
| ))          | 1783 | »   | »        | <b>)</b> ) | членомъ россійской акаде- |
|             |      |     |          |            | міи.                      |
| 1)          | 1785 | ))  | »        | ))         | членомъ вольнаго экономи- |
|             |      |     |          |            | ческаго общества.         |
| ))          | 1797 | ))  | »        | ))         | почетнымъ членомъ меди-   |
|             |      |     |          |            | цинской коллегіи.         |
| ))          | 1800 | ν   | ))       | ))         | членомъ великобританска-  |
|             |      |     |          |            | го общества земледѣлія.   |
| ))          | 1801 | »   | »        | <b>)</b> ) | членомъ королевской сток- |
|             |      |     |          |            | гольмской академіи наукъ. |
| ))          | 1804 | » . | »        | <b>»</b>   | почетнымъ членомъ физи-   |
|             |      |     |          |            | ко-медицинскаго общества  |
|             |      |     |          |            | московскаго университета. |
| <b>,)))</b> | 1805 | »   | ))       | ))         | почетнымъ членомъ мос-    |
|             |      |     |          |            | ковскаго общества испы-   |
|             |      |     | rub      |            | тателей природы.          |
|             |      |     | <b>»</b> | ))         | почетнымъ членомъ воль-   |

наго общества любителей наукъ, словесности и художествъ.

Въ 1811 году Озерецковскій избранъ членомъ харьковскаго университета.

|          |     |    | верситета.                |
|----------|-----|----|---------------------------|
| -        | >>  | >> | членомъ ветеравскаго об-  |
|          |     |    | щества испытателей при-   |
|          |     |    | роды.                     |
| » 1813 · | ) » | )) | членомъ медико - хирурги- |
|          |     |    | ческой академіи.          |
| » 1819 » | ) » | )) | членомъ московскаго уни-  |
|          |     |    | верситета.                |
| _        | ))  | )) | членомъ фармацевтическа-  |
|          |     |    | го общества.              |

#### III.

Путешествіемъ началось научное образованіе Озерецковскаго; путешествія, предпринимаемыя имъ впослѣдствін, доставили богатые матеріалы для трудовъ, которыми онъ пріобрель себе почетную извѣстность въ наукѣи литературѣ 356). «Я путешествовалъ много леть по разнымъ странамъ и государствамъ, чтобы чему-нибудь научиться»—говорить Озерецковскій. Описанія путешествій Озерецковскаго зам'вчательны по разнообразію своего содержанія и по обилію свёдёній, любопытныхъ и важныхъ во многихъ отношеніяхъ. Онъ сообщаетъ извѣстія о предметахъ, относящихся къ области естествознанія, и вмість съ тымь знакомить съ особенностями народной жизни, съ нравами и обычаями, съ памятниками минувшаго быта и съ современнымъ его состояніемъ. Вследствіе этого путевыя записки Озерецковскаго представляють много весьма цённыхъ данныхъ для исторін и статистики посъщенныхъ имъ мъстностей. Не задаваясь какоюлибо исключительною цёлію, путешественникъ нашъ описывалъ все достоприм' вчательное, заслуживающее внимание челов вка просвъщеннаго и мыслящаго. Пріемы натуралиста обнаруживаются въ описаніи предметовъ природы съ точнымъ опредѣленіемъ признаковъ и указаніемъ мѣста, занимаемаго тѣмъ или другимъ видомъ въ системѣ животнаго или растительнаго царства. Складъ ума и образъ мыслей автора проявляются въ тонѣ изложенія и въ замѣчаніяхъ, которыми сопровождаются нѣкоторыя изъ сообщаемыхъ извѣстій. Въ путешествіяхъ своихъ Озерепловскій постоянно обращалъ вниманіе какъ на то, что представляетъ интересъ въ чисто-научномъ отношеніи, такъ и на то, отъ чего можно ожидать существенно полезнаго примѣненія къ нуждамъ и потребностямъ народной жизни.

Уже въ самомъ началѣ своего перваго путешествія Озерецковскому, находившемуся тогда при Лепехинъ, удалось сдълать находку весьма важную для ученыхъ по свидътельству Лепехина: студенты Озерецковскій и Соколовъ, ходя по заводи рѣки Клязьмы, набрали удивительный родъ животно-растенія, описанный въ дневникъ Лепехина подъ 19 іюля 1768 года. Въ томъ же году Озерецковскій осмотр'єль и описаль «остатки Болгаровь, древняго татарскаго города»; описаніе это пом'єщено въ дневник'є Лепехина подъ 15 декабря 1768 года. Въ марть 1769 года Лепехинъ отправиль Озерецковскаго для собиранія растеній, насѣкомыхъ и птицъ въ «привольныя саратовскія мѣста», оттуда въ Царицынъ, и изъ Царицына по линіи въ Донскую кріпость, гді Озерецковскій долженъ быль ожидать прітіда Лепехина, прибывшаго туда въ половинъ іюля. Описывая архангелогородскую провинцію, занимающую весь приморскій край, Лепехинъ замізчаеть, что кольскій у вздъ этой провинціи заслуживаеть особеннаго вниманія какъ по своему мъстоположенію, такъ и по физическимъ достопамятностямъ: подробныя и достов фримя изв фстія о кольскомъ у фадф собраны студентомъ Озерецковскимъ, котораго посылалъ туда Лепехинъ въ 1771 году. Озерецковскій пробыль тамъ четыре мѣсяца, и втеченіе этого времени, по его собственнымъ словамъ, «довольно насмотрелся, какъ живутъ тамошніе обыватели; притомъ не упускалъ испытывать и то, какъ имъ жить лучше можно» 357).

Лепехинъ не окончилъ описанія своего путешествія, и начало четвертаго тома, напечатанное при жизни автора, не выходило въ свѣтъ до тѣхъ поръ, пока Озерецковскій не предложилъ взять на себя продолженіе труда и дополнить его собственными наблюденіями во время путешествія, совершеннаго имъ вмѣстѣ съ Лепехинымъ <sup>358</sup>). Дневныя записки путешествія Озерецковскаго начинаются съ 14 іюня 1772 года. Озерецковскій путешествовалъ съ Лепехинымъ до исхода 1773 года, и затѣмъ нѣсколько лѣтъ провелъ заграницею. Въ 1782 году Озерецковскій снова отправился въ путешествіе по Россіи. Въ 1785 году онъ совершилъ путешествіе на озера Ладожское и Онежское; въ 1805 году путешествовалъ къверховьямъ Волги и на озеро Селигеръ, и т. д.

Во всёхъ своихъ путешествіяхъ Озерецковскій, какъ естествоиспытатель, производилъ наблюденія надъ предметами природы, занимался собираніемъ растеній, насёкомыхъ, ловлею рыбъ и т. п. Онъ вносилъ въ свои путевыя записки все, что привлекало къ себё пытливость натуралиста, и при этомъ, подобно своему наставнику и руководителю Лепехину, отмёчалъ и народныя названія различныхъ предметовъ, что имѣетъ безспорное значеніе для русской научной терминологіи.

«Отъ устья Вижаса — говоритъ Озерецковскій — до рѣки Снопы, за неимѣніемъ безопасной лодки, ѣхалъ я на оленяхъ, которые по кочкамъ и по тундрѣ тащили меня въ саночкахъ съ полозками. Между рѣками Вижасомъ, Омою и Снопою на лайдахъ (равнинахъ, съ весны водою понимаемыхъ) встрѣчались мнѣ бѣлыя цапли (ardea ciconia), которыхъ тамъ колищами называютъ. По лайдамъ онымъ въ разныхъ мѣстахъ примѣчаются накипи горючей сѣры, подъ которыми находится весьма черная земля, издающая сѣрный тяжелый запахъ. По лайдамъ же на мокроватыхъ мшаристыхъ мѣстахъ часто попадалась мнѣ неизъвъстная трава, которой имени, не имѣя при себѣ никакихъ книгъ, опредѣлить я не могъ, а теперь нахожу только въ моихъ запискахъ, что цвѣтная чашечка была у ней о пяти раздѣленныхъ ле-

песткахъ; цвѣточные или вѣночные лепестки отъ ноготковъ до половины темноцвѣтные съ продолговатою съ обоихъ боковъ трубочкою; тычекъ было на цвѣткѣ десять, которыхъ величина поперемѣнно возвышалась и уменьшалась. Маточника или пестикова ствола она не имѣла, а устье пестика, на двое раздѣленное, сближалось одно съ другимъ. Въ гнѣздѣ или въ сѣменникѣ находилось много сѣмечекъ. Будуще путешественники, пріѣхавъ на оныя лайды, найдутъ описанную мною траву, а ботаники на досугѣ и нынѣ назовутъ ее по имени, если описаніе мое къ тому достаточно... 359).

«Изъ растеній, полевой хмёль (trolleus europaeus) украшаль въ лѣсу всѣ полянки. На берегахъ Сѣвернаго моря имѣетъ онъ тоть же прекрасный желтый цвёть и такой же пріятный запахъ, какимъ отличается въ Азіи и въ Европѣ; равно какъ и приморскіе жители ни крѣпостію тѣлесныхъ, ни твердостію душевныхъ силъ не уступаютъ не только азіатцамъ, но и вообще всёмъ европейцамъ. Маленькія д'єти ходили тогда въ л'єсь и на луга за дудками, кои называли девятиричною травою; приносили оныя домой, и облупя вли ихъ сырыя съ бабушками, матерьми и сестрами. Дудки оныя собираемы были большею частію отъ такого растенія, которое совершенно походить на дятлину, дерезу или эспариет (hedysarum onobrychis, sain foin, esparcette). Стволы сего растенія, дудками называемые, пока молоды, служать лакомствомъ людямъ, а когда состаръются, вмъстъ съ другими травами составляють прездоровое стью. Тадучи отъ устья Двины до деревни Большихъ Козелъ, видълъ я на приморскомъ кряжъ кустарникъ, который россійскіе естествоиспытатели въ книгахъ своихъ называютъ ломоносоме (clematis), и мит казалось, что ломоност оный быль восточный (orientalis); но какая бы порода онаго ни была, всегда достойна вниманія по тому, что ростеть при берегахъ Бълаго моря, и современемъ обращена будетъ въ хозяйствѣ на обсадку хижинъ, на крашенье тканей» и пр. 860).

«Близъ ръчки Неси собралъ нъсколько травъ, которымъ проводники мои знали русскія тамошнія названія, какъ напримъръ:

піоны называли они марыными ягодами; волчій корень (aconitum lycoctonum)—омегомі, и сказывали, что корнемъ сего растенія окармливають звёрей; дикую рябину (tanacetum vulgare)— романникомі; царицу лугові (spiraea ulmaria)— бълоголовкою... 361).

«Далѣе отъ Рыбачьей слободы къ селу Ижорѣ на крутомъ берегу Невы цвѣли уже тогда:

вътреница лисная — anemone nemorosa, кислица — oxalis acetosella, змыевикъ двудомный — gnaphalium dioicum, віолетка собачья — viola canina, мать и мачиха — tussilago farfara, курослить болотный — caltha palustris, золотолистникъ круполистый—chrysosplenium alternifolium, и пр. 362).

«Отъ мыса Иголки къ деревнъ Тайболъ берегъ идетъ песчаный и мягкій. На мокрыхъ мъстахъ близъ берега часто встръчается растеніе, называемое въ ижорскомъ травникъ (flora ingrica) солнечною росою, а въ простомъ народъ во многихъ мъстахъ, особливо около Москвы, подъ именемъ иарскихъ очей извъстное, которое тъмъ примъчательно, что цвътъ свой отворяетъ въ полъ мъсяцъ только въ девятомъ часу поутру, а въ двънадцатомъ предъ полуднемъ паки его скрываетъ; и что отъ травки сей, когда она будучи измята положится въ пръсное молоко, жидкость сія ссъдается. Славный Гофманъ говоритъ, что траву сію, для ея красоты и дъйствія, надобно назвать венерушкою (venerilla). Нъкоторые невъжды, слывущіе ворожеями, почитаютъ ее приворотною травою, и обманываютъ ею влюбленныхъ слъпцовъ» и т. д. 368).

При описаніи какъ предметовъ природы, такъ и способа ими пользоваться, Озерецковскій постоянно имѣлъ въ виду важное значеніе науки не только для умственнаго развитія, но и для матеріальнаго благосостоянія народа. «Мѣста, мною осмотрѣнныя, — говорить онъ — не обижены отъ натуры ни животными, ни про-

израстеніями, ниже тѣлами ископаемыми. Кромѣ множества птицъ, рыбъ и прозябеній, видѣлъ каменныя горы, изъ которыхъ воздвигнуть можно каменныя зданія; видѣлъ и разсматривалъ соленыя воды, изъ которыхъ вываривается столовая соль съ истребленіемъ лѣсовъ, и по вкусу воды заключилъ, что когда въ самыхъ тѣхъ мѣстахъ изслѣдовать станемъ земныя нѣдра, то можетъ быть откроемъ слои каменной соли, и будемъ ломать ее желѣзомъ, а не огнемъ изъ воды вываривать» 364).

Озерецковскій съ большимъ сочувствіемъ говорить о тёхъ явленіяхъ изъ жизни животныхъ, которыя, по его мнёнію, сближаютъ ихъ съ хорошими сторонами челов'єческой природы, и съ другой стороны во многихъ д'єйствіяхъ людей видитъ, говоря поздн'єйшимъ языкомъ, такое же табунное чувство, какимъ руководствуются и животныя. Съ затаенной ироніей относится онъ къ выд'єленію челов'єка изъ общаго міра животныхъ, и допускаетъ близкое родство между т'ємъ и другимъ не только въ физическомъ отношеніи, въ устройств'є тіла и его органовъ, но и въ проявленіи того начала, которое обыкновенно называютъ духовнымъ, и приписываютъ исключительно челов'єку. Вотъ н'єсколько данныхъ, выясняющихъ отчасти воззр'єнія Озерецковскаго, какъ мыслителя-натуралиста.

«Въ пустомъ и безмолвномъ Кексгольмѣ — разсказываетъ онъ — появился народъ, который толпами стекался къ пристани, гдѣ я стоялъ на суднѣ, и оказалось тутъ много лодокъ для отвоза людей на островъ Валаамъ, на которомъ передъ Петровымъ днемъ годовая бываетъ ярмарка. Въ походъ сей собирались и старые и молодые, и малые и большіе обоего пола люди, такъ что онъ походилъ на течу лапландскихъ пеструшекъ (mus lemmus), которыя по временамъ такія же дѣлаютъ путешествія, и берутся невѣдома откуда. Притомъ какъ звѣркамъ симъ во время течи нерѣдко случается родить, такъ и съ кексгольмскими ѣздоками тоже самое приключается. По крайней мѣрѣ при мнѣ сіе сдѣлалось, что на одной непокрытой лодкѣ, людьми наполненной, беременная женщина среди озера благополучно разрѣшилась отъ

бремени, съ которымъ поёхала изъ Кексгольма на валаамскую ярмарку. Я навѣдывался о причинѣ, побудившей оную женщину въ тяжеломъ ея состояніи ѣхать на Валаамъ, и мнѣ сказано, что она поѣхала только для прогулки, и наипаче для того, что другіе туда же ѣхали»... <sup>365</sup>).

Озерецковскій быль очевидцемъ явленія, которое описываетъ такимъ образомъ: «Молоденькіе голубятки лишились своей матери; оставался отецъ, который приносилъ имъ пищу, но и онъ съ тоски по голубкѣ своей умеръ; безперые голубятки остались въ гнѣздѣ безъ матери и безъ отца. Другіе голуби, ихъ сосѣди, видя ребятишекъ голодныхъ, слабыхъ, летать не могущихъ, сжалились надъ ними, заступили мѣсто опекуновъ, какіе въ сихъ птицахъ не уступають опекунамъ человѣческаго рода. Они, набравши въ свой зобъ зеренъ для собственныхъ своихъ дѣтенышей, прилетали къ сиротамъ, кормили ихъ изъ своего зоба, и съ остатками возвращались къ своимъ собственнымъ дѣтямъ. Къ такимъ дѣйствіямъ побуждаются твари сіи не однимъ инстинккомъ, а, вѣрно, нѣкоторымъ чувствованіемъ, отъ соображенія происходящимъ»... <sup>366</sup>).

Слъдя за проявленіемъ умственной силы въ жизни животныхъ, Озерецковскій дълаетъ такое замъчаніе о медвъдяхъ: «Сперва слышалъ, а потомъ самъ я видълъ, что мужики наши обучаютъ ихъ разумъть человъческія ръчи и движенія, и, науча, ходятъ съ ними по деревнямъ, селамъ и городамъ, гдъ медвъди показываютъ свою науку, которой мужики ихъ научили, и показываютъ такъ хорошо, что кажется, весь умъ учителей къ нимъ перешелъ. Какъ близко разстояніе отъ ученаго медвъдя къ нсобразованному человъку! Если бы медвъдь столь же долго жилъ, какъ живетъ человъкъ, и переходилъ отъ однихъ учителей къ другимъ, то онъ способностями своими превзошелъ бы, можетъ быть, первыхъ своихъ учителей. Но медвъдь живетъ только до тридцати лътъ или немного больше; напротивъ того, человъкъ можетъ жить сто лътъ, а по долготъ возраста своего, который продолжается до двадцати лътъ, могъ бы онъ прожить болъе полутора-

ста лѣтъ. Однако медвѣдь въ короткую свою жизнь научается многому, а иной человѣкъ долго живетъ, и учится безъ успѣха! Не одинакаго ли свойства то существо, которое способно къ наученію въ человѣкѣ и медвѣдѣ?» и т. д. <sup>367</sup>).

Посъщая ту или другую мъстность, Озерецковскій отмъчаль вст сколько-нибтдь выдающіяся ея особенности. Это можно видеть изъ его описанія Гатчины, Луги, Осташкова и многихъ другихъ мъстъ, отъ городовъ и монастырей до деревень и погостовъ. Онъ помъстилъ въсвоихъ путевыхъ запискахъ весьма подробное исчисление селъ, деревень и урочицъ, лежащихъ отъ Подгорья по лѣвую сторону озера Селигера, отъ Лодейнаго поля вверхъ по Свири и отъ Сыцкой губы до Новагорода, при чемъ не забыты и Матрениновъ носъ, и берегъ Ряпино, и рѣчка Хохоль, и берегъ Өедоровскій до камня Голубца, который лежить на озеръ отъ берега во 150 саженяхъ, и островокъ Телятникъ, и рѣка Лопань, и островъ Глазки, воротокъ Ящеровскій, берегъ Перервинскій носъ и т. д. «Кто съ сею росписью мъсть — говорить Озерецковскій — потдеть осматривать Ильмень, тотъ самъ увидить всф оныя урочища, и въ нихъ рыбную ловлю; летающихъ во множествъ большихъ и малыхъ чаекъ съ морскими ласточками: бѣгающихъ по берегамъ куличковъ; плавающихъ дикихъ утокъ, дикихъ гусей, казарокъ, крахалей, и пр. Я бы еще съ охотою поёхаль на Ильмень съ тёмъ, чтобъ для подробнёйшихъ наблюденій прожить тамъ цільній годъ». Озерецковскій не ограничивается однимъ исчисленіемъ урочищъ, а сопровождаетъ свой перечень различнаго рода замътками, иногда довольно подробными. Въ погостъ Рагозъ есть цълебный источникъ, помогающій отъ скорбуга и отъ глазной боли. Въ деревић Усланкћ, на жестяной фабрик у кузнечнаго мастера, Озерецковскій вид висящую на потолкѣ сивую воронку (coracias garrula), застрѣленную въ ближайшемъ лъсу: птичка эта въ тамошнемъ краю большая редкость, ибо собственно водится она только въ южной Россін. Въ бытность свою въ сельцъ Иваньковъ Озерецковскій видёль особенный способъ, какимъ женщины брали въ полё ленъ,

и подробно описалъ этотъ способъ, не похожій на общепринятый въ другихъ мѣстностяхъ, и т. п. <sup>368</sup>).

Опредѣленіе пространства, занимаемаго каждою изъ населенныхъ мѣстностей, указаніе ея границъ, большихъ и малыхъ рѣкъ и озеръ и т. п. представляютъ цѣнный матеріалъ для географіи Россіи. Въ путевыхъ запискахъ Озерецковскаго встрѣчается также не мало данныхъ и для исторіи края. Описывая различныя достопримѣчательности, Озерецковскій собиралъ и свѣдѣнія историческія, основываясь на доступныхъ ему памятникахъ мѣстной древности и старины. Такъ онъ передаетъ историческія извѣстія о древности олонецкаго края и о народахъ, тамъ обитавшихъ, и приводитъ самые памятники, какъ напримѣръ жалованныя грамоты царя Михаила Өедоровича вотчинникамъ селенія Челмужи, царя Алексѣя Михайловича осташамъ на владѣніе водами озера Селигера, и т. п.

Матеріаломъ для статистическаго изученія края могутъ служить таблицы, приложенныя Озерецковскимъ къ описанію его путешествій. Таковы таблицы, относящіяся къ олонецкому намѣстничеству: о числѣ селъ и деревень, какъ казенныхъ, такъ и владѣльческихъ; о числѣ жителей по сословіямъ и по роду занятій; о торгахъ и промыслахъ; о заводахъ, фабрикахъ и корабельныхъ верфяхъ; объ урожаяхъ; о цѣнахъ на хлѣбъ и на другіе съѣстные припасы; о количествѣ пахатной земли и недостаточности ея сравнительно съ населеніемъ, и пр. Сюда же относится вѣдомость о вещахъ, приготовляемыхъ на ижорскихъ заводахъ, и т. п. 369).

При собираніи свѣдѣній о различныхъ отрасляхъ народной жизни, о ея прошломъ и настоящемъ, Озерецковскій обращался къ образованнѣйшимъ изъ мѣстныхъ жителей, любителямъ древностей и знатокамъ края. Онъ пользовался указаніями знаменитаго Евгенія Болховитинова, бывшаго тогда епискомъ старорусскимъ. Евгеній сообщилъ ему списокъ съ мстиславской граматы, который и напечатанъ имъ въ описаніи путешествія отъ Петербурга до Старой Русы (стр. 23). Отъ Евгенія узналъ Озерецковскій.

что въ новгородскомъ софійскомъ соборѣ находится до тысячи разныхъ рукописей, и въ числѣ ихъ евангелія XIV и XV вѣка, также рѣдкое собраніе печатныхъ славянскихъ книгъ перваго выхода, а въ антоніевомъ монастыр і - три евангелія, писанныя, какъ должно полагать, въ XIV и XV столътіяхъ. Подробныя и обстоятельныя извёстія о Новой землів, о біломорских в животных в, и многія другія свідівнія, составляющія обширныя статьи, Озерецковскій получиль отъ замічательныхъ по своей любознательности архангелородскихъ гражданъ Александра Ивановича Оомина и Василія Васильевича Крестинина, избранныхъ впоследствій въ члены-корреспонденты академій наукъ. Сообщаемыя Озерецковскимъ свёдёнія о первоначальной судьбё Ломоносова, полученныя отъ Степана Кочнева, принадлежатъ къ числу самыхъ цённыхъ матеріаловъ для біографіи Ломоносова. Путешественникъ нашъ старался расширить кругъ своихъ сношеній съ мъстными жителями, внимательно распрашивалъ ихъ обо всемъ достопримѣчательномъ, и получилъ весьма мпого любопытныхъ свёдёній отъ лицъ различныхъ слоевъ общества, отъ олонецкаго вицегубернатора Зиновьева и маркшейдера Карамышева до рыболововъ и проводниковъ, при помощи которыхъ пробирался по ствернымъ тундрамъ. Многими и лучшими сведеніями о деревняхъ и селахъ Озерецковскій обязанъ, какъ самъ говорить, мѣстному духовенству, къ содѣйствію котораго онъ постоянно образдался во время своего путешествія.

Добывая матеріалы изъ различныхъ источниковъ, Озерецковскій пользовался ими съ осторожностію и должнымъ выборомъ, тщательно отмѣчая, что видѣлъ и наблюдалъ самъ, и что извѣстно ему по разсказамъ очевидцевъ и по свидѣтельству людей свѣдущихъ, заслуживающихъ полнаго довѣрія. Иныя извѣстія, признаваемыя исторически достовѣрными, казались нашему путешественнику сомнительными и неправдоподобными, и онъ отвергалъ ихъ руководствуясь соображеніями натуралиста. Свидѣтельства не только лицъ, но и самыхъ памятниковъ онъ повѣрялъ, по мѣрѣ возможности, другими болѣе убѣдительными данными. Утверждають, — говорить онъ — что Новгородъ встарину быль весьма общиренъ; но этому весьма трудно вѣрить, потому что въ окружности нынѣшняго города верхній слой земли ни мало не толстъ, и тотчасъ подъ нимъ слѣдуетъ либо песокъ, либо глина; но если бы тамъ изстари было населеніе, то черноземъ или насыпная земля составляли бы большую толіцину <sup>370</sup>).

Открытіе целебныхъ марціальныхъ водъ въ олонецкой губерній, приписываемое обыкновенно олонецкому коменданту, родомъ нѣмцу, принадлежитъ не ему, а молотовому работнику. Въ бесёдкё, окружающей марціальный колодезь, висить чугунная доска съ надписью: «сей источникъ исцълительной марціальной воды сысканъ для пользы его царскаго величества и для всенародной пользы тіцаніемъ и искусствомъ полковника и коменданта олонецкаго Георгія Вильгельма Геннина; рожденіе его въ Насо-Сигенъ». Но Озерецковскій говорить, что воды эти открыты не полковникомъ Генниномъ, а молотовымъ работникомъ Иваномъ Ребоевымъ, и въ доказательство приводитъ челобитную Ребоева съ собственноручною резолюціею Петра Великаго. «Въ прошломъ 714 году — пишетъ Ребоевъ — былъ я, нижайшій, посланъ за урядомъ въ зимнее время надъ рудяными возаками у желѣзной руды на Равъ болотъ, и до того я, нижайшій, скорбъль многіе годы сердечною бользнію, а изъ которыхъ мъсть со онаго болота крестьяне руду возили, а я, нижайшій, за оною бользнію чуть живъ волочился. И пришедъ къ колодезю, и сталъ воду пить, и почаль Богу молиться, чтобъ Богъ со оной воды даль исцъленіе, и я, нижайшій, изъ онаго колодезя ради своей бользни по три дни воды пилъ, и отъ того сталъ здравъ, и понынѣ ни въ чемъ не болъзную. И въ то время я, нижайшій, обвъстиль на медных заводах господину плавильщику, и по тому моему доношенію в'єдомо учинилось господину артиллеріи полковнику и коменданту Вилиму Ивановичу Геннину, и пропустя время оную воду въ лекарство покладали, и въ лекарстве стало ладно» и т. д. На челобитной рукою Петра Великаго написано: «за объявленіе сего, что первый знакъ леченія на немъ означился, свобождается онъ и домъ его отъ всѣхъ работъ и податей на мѣдныхъ заводахъ»  $^{371}$ ).

Общительность, пытливый умъ и наблюдательность нашего путешественника дали ему возможность ознакомиться съ бытомъ мѣстныхъ жителей во всѣхъ его подробностяхъ, съ его свѣтлыми и темными сторонами. Приводимъ нѣсколько бытовыхъ чертъ, встрѣчающихся въ значительномъ количествѣ въ описаніи путешествій Озерецковскаго по различнымъ мѣстамъ сѣвернаго и сѣверо-западнаго края Россіи.

«Въ селѣ Видлицѣ былъ я въ праздникъ Иліи пророка. По окончаніи обѣдни, женскій полъ разбрелся по кладбищу, церковь окружающему, и каждая женщина, поклонясь со знакомою ей могилою, обнимала оную обѣими руками. Тоже самое дѣлали онѣ и между собою при свиданьи одной съ другою: охватывались только руками, а не цаловались. Такое повѣрье во всей странѣ сей есть общее. Другое обыкновеніе — строить въ деревняхъ и въ лѣсу часовни, ставить въ нихъ образа, изъ коихъ всегда бываетъ одинъ мѣстный, то есть такой, которому предпочтительно передъ другими часовня посвящается. Большая часть часовень посвящены Иліѣ пророку и святителю Николаю» 372).

О жителяхъ города Луги Озерецковскій говоритъ: «Между ими находятся купцы и мѣщане; изъ нихъ нѣкоторые гонятъ смолу, деготь и пр.; другіе пашутъ землю, которую, за недостаткомъ пахатныхъ земель въ городскихъ дачахъ, погодно нанимаютъ у помѣщиковъ. Тамъ сапожникъ, портной, кузнецъ, мясникъ, — либо изъ купцовъ, либо изъ мѣщанъ, да и нельзя иначе быть, потому что всѣ жители въ немъ сволочь. Есть пришельцы изъ другихъ городовъ, находятся люди исключенные изъ духовнаго званія или разстриги; находятся крестьяне, отпущенные на волю; поселились также чухонцы, цыгане и выходцы изъ-заграницы. Изъ такихъ людей составился городъ Луга» 373).

«По Рыбачьей слободѣ слишкомъ много шаталось юродивыхъ людей, ханжей и нищихъ, кои всѣ испрашивали милостыню особливыми своими ремеслами: юродивые болтали вздоръ, которымъ

простыхъ людей обманывали; ханжи пѣли всячину зажмурившись, а нищіе кричали подъ окнами. Обыватели сдѣлали къ нимъ привычку, и охотно подаютъ имъ милостыни» <sup>374</sup>).

«Въ Старой Русѣ середа и пятница — дни весьма непріятные и тягостные отъ бродягь, приходящихъ въ городъ изъ всего округа не просить, а требовать милостыни отъ всякаго дома, по заведенному тамъ обыкновенію. Не успѣетъ хозяинъ или хозяйка дома одѣлить копѣйками мужиковъ, бабъ, дѣвченокъ, ребятишекъ и пр., какъ тотчасъ приходятъ къ окну другіе канюки, которымъ нѣтъ счету, сколько ихъ по середамъ и по пятницамъ въ городѣ таскается. Въ другіе дни ихъ не бываетъ. Бродяги сіи не отходятъ отъ дому, развѣ отгонишь ихъ тѣмъ, когда позовешь мужика покопать въ огородѣ землю, а женщину или дѣвку вымыть поль въ горницѣ».

Въ сельцѣ Милоховѣ «крестьянскіе домы превосходили многіе господскіе, какъ наружностію, такъ и внутренностію. Кто повѣритъ, что у крестьянина въ горницѣ находятся большія зеркала, утвари изъ краснаго дерева, разные иностранные напитки для угощенія, и вѣжливость съ ласковостію для принятія гостя? Зажиточные крестьяне во всемъ сообразуются своему господину, у котораго и въ отсутствіе его гости принимаются съ равнымъ усердіємъ какъ бы и въ его присутствіи. Онъ всегда дома, когда его тамъ и нѣтъ». Владѣльцемъ сельца Милохова былъ на ту пору генералъ-лейтенантъ Александръ Дмитріевичъ Буткевичь <sup>875</sup>).

Во время ярмарки на Валаамѣ «деревенскія женіцины и дѣвки ранѣе всѣхъ отъ сна пробужались, и вставши, немедленно бросались къ водѣ, чтобъ умываться. Дѣйствіе сіе продолжается у нихъ не мало времени, потому что онѣ вопервыхъ полощутся водою, потомъ моются мыломъ, которое смывъ, натираются бѣлилами, и натершись, стоятъ или сидятъ на судахъ безъ всякаго дѣйствія, давая время бѣлиламъ хорошенько вобраться въ кожу. Послѣ сего бережно смываютъ ихъ съ лица, и какъ многія изъ нихъ зеркалъ не имѣютъ, то смотрятся въ воду, и помощію сего

зеркала уравнивають на себь подложную бълизну, которую наконець прикрашивають румянами; надъвають на себя кумачные
сарафаны, и повязываются алыми платками или лентами, и тогда
уже съ судовъ своихъ сходять. Многіе безъ сумнѣнія уборку
сію похулять, особливо за излишнее употребленіе бѣлиль, которыя составляются изъ вредной свинцовой извести; но поелику
деревенскія женщины убираются такимъ образомъ только во
время ярманки, а въ домахъ у себя въ одни большіе праздники,
то бѣленье сіе ни мало лицъ у нихъ не портить, а доказываетъ
напротивъ того ихъ опрятность, веселость духа и охоту нравиться, когда есть кому казаться. Изъ сего ясно также видѣть
можно, что въ нравахъ ихъ грубости нѣтъ, и что народъ, который печется о убранствѣ, весьма способенъ къ принятію просвѣщенія, ему приличнаго» <sup>876</sup>).

Въ Осташковъ «женщины носятъ кокошники съ высокими очельями, унизанными жемчугомъ по парчѣ или другой дорогой ткани, такъ что одинъ кокошникъ цѣною бываетъ въ 4000 рублей, да и посредственный стоить не менье тысячи рублей. У дывицъ на головахъ широкія ленты или в'єнцы такой же ц'єны; сверхъ сихъ уборовъ покрываются длинными фатами, по большей части бѣлыми. Въ душегрѣйкахъ и ферезяхъ (потамошнему сташники), общитыхъ плетенькоми (кружевомъ), по воскреснымъ днямъ ходятъ прогуливаться подъ вечеръ вокругъ знаменскаго монастыря; погулявши тамъ, сходятся на площадь беззаботную, гдф, до ночи прохаживаясь, поютъ пфсенки, и какъ станетъ темно, расходятся по домамъ своимъ, каменнымъ и деревяннымъ. На сихъ прогулкахъ всегда бываютъ и мужчины, которые одъваются въ хорошіе кафтаны. Изъ сего ихъ убранства явствуетъ, что осташи отъ промысловъ своихъ зажиточны. Роскошь есть дочь избытка; избытокъ же пріобрѣтается промышленностію, которая у осташей есть разныхъ родовъ», и т. д. <sup>377</sup>).

Если въ иныхъ мѣстахъ обнаруживались несомнѣнные признаки благосостоянія и довольства, то въ другихъ замѣтны были явленія противоположныя, зависѣвшія отчасти отъ тогдашнихъ

порядковъ и посторонняго вмѣшательства, крайне неблагопріятнаго для развитія общественной и народной жизни. До какой степени народъ въ некоторыхъ местностяхъ былъ жертвою самоуправства, произвола и разнаго рода незаконныхъ поборовъ, видно изъ следующаго происшествія, въкоторомъ Озерецковскій быль дёйствующимъ лицомъ. «При усть Вольшой Инды — говорить онъ — жилъ одинъ только крестьянинъ, который, испужавшись ночнаго моего прівзда, въклети своей, за одною только отъ меня перегородкою, вслухъ совътуется съ женою своею, чѣмъ меня подарить. По окончаніи совѣта, который весь я слышалъ, приноситъ онъ мнъ рублевикъ съ боязнію, со страхомъ, чтобъ я малымъ его подаркомъ не огорчился. На вопросъ мой, за что даеть онъ мнъ рубль, отвъчаль онъ, чтобы я его не обидёль. Поди съ твоимъ рублемъ, сказалъ я; мнё обидёть тебя незачто. Когда мужикъ вышелъ отъ меня въ сенцы къ жене своей, и отдалъ ей рубль, то она сказала: другому офицеру пригодится. Такимъ-то образомъ бъдные люди отъ проъзжающихъ безчинниковъ тамъ откупаются» 378).

Проведя много времени лицомъ къ лицу съ народомъ, Озерецковскій не могъ не обратить вниманія на одну изъ яркихъ особенностей въ бытѣ и понятіяхъ народа, именно на расколъ. Путешественникъ нашъ довольно подробно описываетъ раскольничьи монастыри и передаеть свои бесёды съ раскольниками. Одинъ изъ нихъ доказывалъ, что «брадобритіе само по себъ не есть грѣхъ; что оно человѣка дѣлаетъ опрятнѣе и молодитъ; но тёмъ самымъ отнимаетъ у него мужественный видъ, и делаетъ его подобнымъ женщинъ. Возьми, говорилъ онъ, въ примъръ солдата, который носить только усы: какая величавость въ его видъ! Одни усы дълають его страшнымъ непріятелю. Но наипаче старался онъ доказать, что брадобритіе ввело за собою много разврата, поелику оно скрываеть лета человека, и часто сорокальтняго представляеть двадцатильтнимъ, такъ что въ немъ обманется самая невинность, которую скорее онъ уловить, нежели обросшій волосами сатиръ». На доводы Озерецковскаго о

пользѣ употребленія нюхальнаго табаку раскольники возражали, что табакъ родился изъ блудной женщины, и въ доказательство ссылались на книгу, писанную въ листъ полууставомъ, гдѣ прегрубо изображена женщина, изъ которой выходитъ табакъ. Несмотря на дикость понятій, господствовавшихъ въ раскольничьей средѣ, Озерецковскій отзывается о ней безъ малѣйшей тѣни нетерпимости. Раскольники — говоритъ онъ — «такіе же христіане, какъ я и всякъ мнѣ подобный, но думаютъ, что особливыми своними обрядами въ богослуженіи лучше угождаютъ Богу; у всѣхъ сего рода людей спасеніе души есть главная причина ихъ заблужденій» <sup>379</sup>).

Озерецковскій, какъ истинный сынъ восьмнадцатаго вѣка, снисходительно смотритъ на людскія заблужденія, и какъ бы не рѣшается провести опредѣленной грани между вѣрою и суевѣріемъ. Не одна какая-либо система вѣрованій и обрядовъ, а разнообразіе и творческая сила природы производили сильное дѣйствіе на его душу, и возбуждали въ ней религіозное чувство. Любуясь красотою поростовъ, поднимавшихся у береговъ со дна морскаго, онъ «видѣлъ въ пучинѣ слѣды Господни»....

Вфрный своему образу мыслей и духу своего въка, Озерецковскій съ замѣтнымъ нерасположеніемъ говоритъ о монастыряхъ, на которые смотритъ съ точки зрѣнія общественной, т. е. примѣняя къ нимъ требованія общей пользы и справедливаго воздаянія за труды. На островѣ Валаамѣ нѣкоторые изъ монаховъ удаляются отъ своей собратіи и по нѣскольку недѣль и мѣсяцовъ живутъ въ пустынькахъ, для которыхъ «избраны мѣста самыя красивыя, гдѣ взоръ наслаждается пріятностію деревъ, произрастеній, каменныхъ утесовъ и долинъ, а душа питается размышленіями, кои рождаетъ тишина и уединеніе. Но и безъ сихъ пустынекъ пребываніе въ самомъ монастырѣ столь уединенно, что кромѣ годовой ярманки очень рѣдко бываютъ тамъ проѣзжіе люди. Окружающее островъ сей Ладожское озеро отдѣляетъ валаамскихъ пустынниковъ отъ сообщенія съ набережными жителями, и никто изъ нихъ туда не ѣздитъ какъ развѣ

послучаю. Потому валаамскій монастырь наиспокойнѣйшимъ можесть быть убѣжищемъ для такихъ людей, кои въ обществѣ исполнили долгъ человѣка и гражданина, и тѣмъ заслужили, чтобъ оно позволило имъ препровождать остальную жизнь въ совершенномъ спокойствіи, не требуя отъ пихъ больше никакого служенія. Но грѣшно бы было, если бы такое спокойствіе безъ разбору давалось людямъ, обществу не служившимъ, которые однимъ только отрицаніемъ отъ міра право на то снискиваютъ». Монастырь, находящійся на Череменецкомъ озерѣ, близъ Луги, имѣетъ «собственное землепашество, скотоводство и рыбную ловлю. Разумѣется, что монахи сами ни земли не пашутъ, ни скота не пасутъ, ни рыбы не ловятъ, а отдаютъ угодья свои крестьянамъ; сами жъ живутъ какъ помѣщики, имѣя превыгодныя мѣста, на какихъ лежатъ всѣ въ Европѣ монастыри, которыхъ многое множество» и т. д. 380).

Особенное вниманіе и сочувствіе Озерецковскаго привлекала судьба народнаго образованія, для котораго онъ такъ много потрудился въ своей жизни. Во всёхъ своихъ путешествіяхъ, при посёщеніи различныхъ мёстностей, Озерецковскій впикалъ во всё подробности касательно устройства и состоянія народныхъ училицъ, собирая о нихъ возможно полныя и точныя свёдёнія.

Въ бытность Озерецковскаго, т. е. въ 1805 году, во всѣхъ народныхъ училищахъ новгородской губерніи считалось учениковъ 486, а именно: въ новгородскомъ училищѣ 140, въ боровицкомъ 112, въ старорусскомъ 69, въ бѣлозерскомъ 56, въ тихвинскомъ 50, въ валдайскомъ 36, въ устюжскомъ 17. Но во всѣхъ этихъ городахъ было только три ученицы. Озерецковскій замѣчаетъ по этому поводу: «видно матери не хотятъ, чтобы дочери ихъ знали по крайней мѣрѣ первыя начала нравственности, поелику сами онѣ съ молоду тому не учились, нынѣ ихъ не разумѣютъ и имъ не слѣдуютъ. Дѣвушки не обучаются тамъ вмѣстѣ съ мальчиками, и учатся ли грамотѣ въ домахъ своихъ родителей, изъ обхожденія взрослыхъ заключить того не можно. Для сего пола полезно бы было завести особливое училище и препо-

давать такія наставленія, съ которыми бы купецкія дочери могли сидѣть въ шелковыхъ и полотняныхъ лавкахъ со своими матерьми и продавать нѣжные товары; сіе бы сдѣлало красу гостиному ряду, и нравственность въ открытомъ обращеніи съ людьми ни мало бы не повредилась».

Народное училище въ Новгородъ, по замъчанію Озерецковскаго, полезнъе для города всъхъ другихъ заведеній. Въ немъ обучаются дети дворянскія, офицерскія, чиновничьи, купеческія, мѣщанскія и крестьянскія. Крестьяне коростинской волости содержать въ училищъ трехъ мальчиковъ на своемъ иждивеніи, и темъ даютъ хорошій примеръ для другихъ волостей, которыя всѣ могуть обучать на свой счеть въ училищѣ по нѣскольку крестьянскихъ детей. По выходе изъ училища молодые крестьяне могли бы въ свою очередь заниматься обучениемъ дътей въ своемъ селъ или деревнъ. Такимъ путемъ крестьяне постоянно бы имъли сельскихъ учителей изъ своей собственной среды, и не нуждались бы въ наемныхъ чтецахъ или такъ называемыхъ земскихъ, которые толкують имъ подорожныя пробажихъ людей и приказы капитановъ исправниковъ. «Когда бы симъ деревенскимъ учителямъ наскучила учительская должность, то мёста ихъ заступили бы другіе, отъ нихъ уже научившіеся. Такимъ образомъ тягостное учительское званіе сдёлалось бы легкимъ или по крайней мфрф сноснымъ, и никогда бы въ учителяхъ недостатка не было».

Въ Старой Русѣ продавцами сидять въ разныхъ лавкахъ бывшіе ученики мѣстнаго народнаго училища. Они хорошо читають, пишуть, и помнять ариометику. Ихъ въ низшемъ классѣ учили познанію буквъ и складамъ, россійскому букварю, правиламъ для учащихся, сокращенному катихизису, руководству къ чистописанію, священной исторіи и писать съ прописей. Въ высшемъ классѣ учитель толковалъ имъ о должностяхъ человѣка и гражданина, пространный катихизисъ, священную исторію, первую и вторую часть ариометики, русскую грамматику, таблицы о складахъ, чтеніи и правописаніи, руководство къ чистописанію, и училъ писать съ прописей.

«Прохаживаясь по городу (Олонцу) — говоритъ Озерецковскій — въ бѣдной избушкѣ услышалъ я шумъ многихъ ребятъ въ одно время лепечущихъ; любопытство заставило меня войти въ оную хижину, въ которой нашелъ я маленькихъ мальчиковъ и дѣвушекъ, сидящихъ за азбуками, часовниками и псалтырями. Ихъ обучалъ грамотѣ бѣдный пожилыхъ лѣтъ мѣщанинъ за весьма малую плату; ученики его хорошо выговаривали слова, и ясно читали, а учитель весьма казался быть доволенъ, что такою должностію занимается, и видитъ въ ученикахъ своихъ успѣхи. Посѣщеніе мое было ему весьма пріянно, хотя я трудовъ его ничѣмъ больше, какъ только ласковыми словами ободрить не могъ».

Другаго рода впечатлѣніе вынесъ Озерецковскій изъ училища въ Старой Ладогѣ. Городское училище помѣщалось въ старомъ деревянномъ домикѣ, подъ которымъ внизу поставлена была гауптвахта мушкатерскаго полка, а на дворѣ училищнаго дома нерѣдко ставили порохъ. «Учитель напрягалъ всѣ свои силы, чтобъ ученики слышали его наставленія, а на гауптвахтѣ, въ нижнемъ жильѣ училища, солдаты пѣли пѣсни, такъ что нельзя было узнать, что ученики перенимали: учительскія рѣчи или солдатскую музыку? Всѣ настоянія учителевы у градскаго головы о починкѣ училищнаго дома, о выводѣ солдать изъ-подъ училища, о прибавкѣ денегъ на содержаніе онаго, съ 1786 года по 1806 годъ и далѣе, были безуспѣшны, безплодны и тщетны. Казалось, что городской голова хотѣлъ, чтобъ ученики имѣли на себѣ его голову, а не учительскую» 381).

При описаніи различных сторонъ народной жизни Озерецковскій сообщаеть и любопытныя данныя касательно народнаго языка, приводя названія, употребляемыя въ мѣстных говорахъ народа, и нѣсколько пословицъ и поговорокъ:

«Плавающіе по Ладожскому озеру и живущіе вокругъ онаго россіяне обыкли называть главные вѣтры русскими наименованіями, кои почти тѣ же самыя, какія въ употребленіи у всѣхъ нашихъ поморцевъ, около Бѣлаго моря и по берегамъ Сѣвернаго

океана живущихъ. Сій названія вітрові суть слідующія: востокі, зимнякі, полуденникі, шолонникі, западі, подспверный, спверикі и меженеці. Порядокъ, какимъ я имена ихъ здісь поставиль, уже довольно воказываеть, которое изъ нихъ къ какому вітру относится. Набережные жители Онежскаго озера такъ же ихъ называють».

«Въ здѣшней странѣ (по рѣкѣ Ловоти) употребляются разныя вещей названія, отъ другихъ мѣстъ отличныя, какъ напримѣръ:

*бредина* называется ива, съ которой деруть кожу для кожевенныхъ заводовъ.

вылюдее значить нёкоторую красу, какъ видно изъ тамошней поговорки: хотя то вылюдье, что передніе зубы цилы.

жагра — губка, изъ которой дёлаютъ труть для присёканія огня.

замолотникт — господскій крестьянинъ, который смотрить за молоченьемъ хліба, за топленіемъ овина или риги, вітеть и убираеть хлібо въ житницы.

куча съна — тоже, что копна.

окрутникт — кто о святкахъ переряжается въ маскарадное платье, и въ маскъ ходитъ по домамъ для увеселенія хозяевъ.

паренина — паръ или паровая пашня.

помельщикт — кто прі взжаеть на мельницу молоть свой хліботь.

пріузень — цёпъ, которымъ молотять хлёбъ.

пуни — сарап для поклажи яровой соломы.

*толока* — помощь отъ сосѣднихъ крестьянъ въ сельскихъ работахъ.

осыпался улей пчелъ; осыпалось стадо скота — перевелись пчелы; перевелся скотъ.

Есть тамъ и особливыя привътствія, какъ напримъръ, доильщицъ коровы говорять: море подъ корову; ищеть въ волосахъ сборенеть и отд. и. А. н. насѣкомыхъ: морт на вши, а шутя привѣтствуютъ и такъ: вши вт голову. Тамошнія пословицы:

на огонь съна не напасешься.

идт двт бабы, тама суёма (сходбище для разговора), а идт три, тама содома».

«Когда умножится число поучившихся въ народныхъ училищахъ, то въ Осташковъ не будутъ употреблять дательный падежъ вмъсто родительнаго, что теперь во всеобщемъ употребления: вмъсто хочется поъсть кашки, говорятъ кашки и проч. Въ глаголахъ дъйствительныхъ и среднихъ настоящаго и будущаго времени въ третьемъ лицъ обоихъ чиселъ не договариваютъ тъ, напримъръ: вмъсто читаетъ, хвалитъ, говорятъ читае, хвали; вмъсто сидитъ, спитъ — сиди, спи; кольнетъ, выпьетъ — кольне, выпъе и проч. Тамъ есть слова совсъмъ отличныя отъ другихъ мъстъ; напримъръ:

богатырь — картина.

бредняка — пвовая и дубовая кора.

впиеца — головная лента или повязка.

добой — маленькій сапожный гвоздь.

жишка — поросенокъ.

изобка — маленькая горенка.

клуша — галка.

кожана — летучая мышь.

латка — противень, на которомъ жарятъ.

лука — заливъ.

ляготка — лягушка.

макса — рыбы молоки.

маторъ — коромысло, водоносъ.

мень — налимъ.

павокъ — паукъ.

пещерикъ — маленькій кулечекъ.

поварешка — уполовникъ, разливная ложка.

*взбуматиться* — рано проснуться, встревожиться.

воложить — маслить, мазать.

*драчить* — гладить, нѣжить. взаболь — вправду, и проч. <sup>882</sup>).

Учено-литературная дѣятельность Озерецковскаго выразилась какъ въ описаніи его путешествій такъ и въ многочисленныхъ мемуарахъ и статьяхъ, появлявшихся на страницахъ почти всѣхъ, русскихъ и иностранныхъ, періодическихъ изданій петербургской академіи наукъ, выходившихъ съ конца семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія и до начала двадцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія. Труды нашего академика, хронологическій указатель которыхъ мы помѣстили въ приложеніи, весьма разнообразны: по содержанію своему они относятся къ естественнымъ наукамъ во всемъ ихъ объемѣ, а также къ медицинѣ, географіи, этнографіи, технологіи, рыбной и звѣриной ловлѣ, и т. п.

Мемуары Озерецковскаго, помъщенные въ иностранныхъ изданіяхъ академіи, выходившихъ подъ названіемъ: acta academiae scientiarum petropolitanae, nova acta academiae 'petropolitanae и mémoires de l'académie des sciences, относятся преимущественно къ зоологіи, а нѣкоторые изъ нихъ-къ минералогіи, технологіи, ботаникѣ и физикѣ, и заключають въ себѣ описаніе предметовъ природы, сообразное съ общеупотребительными у натуралистовъ пріемами и сътогдашнимъ состояніемъ науки. Въ своихъ наблюденіяхъ и выводахъ Озерецковскій держался начала, выраженнаго знаменитымъ Линнеемъ въ такой формъ: classis et ordo est sapientiae, genus et species naturae opus. Руководствуясь этимъ началомъ, ученый нашъ при опредѣленіи рода и вида описываемаго предмета всего болве заботился о строгой точности и последовательности, не позволяя себе произвола и уклоненій отъ того, что представляють самые факты природы, разсматриваемые въ ихъ совокупности и взаимной связи. Предметы для своихъ научныхъ описаній и изследованій Озерецковскій браль преимущественно изъ русской природы, отъ рыбъ и звърей до человъка, разсматриваемаго въ отношении его физическихъ свойствъ. Въ одномъ изъ латинскихъ мемуаровъ Озерецковскій описываеть необыкновенное проявленіе электричества въ человъческомъ тълъ: тобольскій житель Михайло Пушкинъ до такой степени обладалъ электрическою силою, что прикасавшіеся къ нему чувствовали ударъ и сотрясение, и сила эта перешла и къ женъ Пушкина, поцалуи которой при встръчь съ знакомыми женщинами производили на нихъ дъйствіе электрической искры. Въ доказательство возможности подобнаго явленія Озерецковскій ссылается на свидътельство ученаго путешественника Кассини, который видёль въ Италіи русскаго вельможу, обладавшаго, по его словамъ, въ разные года своей жизни чрезвычайною электрическою силою 383). Такъ какъ Озерецковскій описывалъ предметы русской природы и жизни со всевозможною точностью, удерживая при этомъ всѣ мѣстныя названія, относящіяся къ наблюдаемымъ явленіямъ, то въ его латинскихъ мемуарахъ встрѣчается много чисто-русскихъ терминовъ, предающихъ особенный видъ его полурусской и полулатинской рёчи, какъ напримёръ: Красная рыба certum emigrationis, quae apud piscatores dicitur хода рыбъ, tempus agnoscit... Circa loca ejusmodi natans бълуга dicitur на ямы ложится, quae loca versus mare tantum observantur. Cèlebriora ex illis sunt: чаганская, угаринская, кумузяцская, коловертная et кольская... Triplicis generis снасти usus in Volga datur; haec, quam descripsi, audit бальбирошная vel самоловная, altera vocatur кусковая... Ad неводь fluviatilem requiruntur 10 operarii, et undecimus, qui audit неводчикт; ad ильменной vero, incluso неводчикт 10, totidem et ad распорной... Волокуша et nonsdyxa sunt etiam species negoda... Ad unamquemque talem скобка piscis севрющ vesiculae tres requiruntur; осетровая una sufficit; ex belugae vero unica tres parari solent. In pondere rossico pud mille скобки numerantur... 384).

Изъ періодическихъ изданій академін наукъ, выходившихъ на русскомъ языкѣ, Озерецковскій участвовалъ въ слѣдующихъ: въ мѣсяцословахъ историческихъ и географическихъ и съ наставленіями, служившихъ въ свое время однимъ изъ средствъ для распространенія знаній въ обществѣ; въ новыхъ ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ; въ технологическомъ журналѣ, содержаніе котораго

гораздо шире названія, представляя собою нѣчто въ родѣ энциклопедіи естественныхъ наукъ; въ прибавленіи къ техническому журналу и въ продолженіи техническаго журнала; въ умозрительныхъ изслѣдованіяхъ и въ трудахъ академіи наукъ, въ составъ которыхъ входили мемуары какъ переводные, такъ и написанные порусски и имѣвшіе въ виду потребности русскаго читающаго общества.

Въ русскихъ академическихъ изданіяхъ находатся такого рода статьи Озерецковскаго: о жизни и свойствахъ животныхъ; разсужденія о животныхъ и насѣкомыхъ; о породахъ болотныхъ птицъ; особенные виды рыбной и звѣриной ловли; описаніе моржеваго промысла; объ употребленіи птичьихъ шкурокъ и пуха; о поваренной соли; объ употребленіи дикой бальзамины въ сибирской язвѣ; о показателѣ сухости и влажности воздуха; описаніе нѣсколькихъ озеръ; о вершинѣ рѣки Волги, и т. д.

Съ началомъ 1802 года прибавленіе къ академической газеть получило ньсколько новый видъ. Въ письмь на имя президента академіи наукъ барона Николаи Д. П. Трощинскій объявиль волю государя, чтобы «въ изданіи при въдомостяхъ любопытныхъ извъстій академія не ограничивала себя одними ремеслами, художествами и земледъліемъ, но помѣщала бы въ нихъ краткія понятія о всѣхъ новыхъ открытіяхъ въ разныхъ частяхъ наукъ, а особливо къ познанію природы относящіяся и могущія служить къ возбужденію общей дъятельности испытаній и вкуса къ просвъщенію». Озерецковскимъ представлено для академической газеты довольно много статей такого содержанія: успѣхи прививанія коровьей оспы; о посѣвъ гречи; о снѣ; какъ доститнуть можно глубокой, здоровой и веселой старости; какъ утущать пожары въ зимнее время; о египетскихъ крокодилахъ; замѣтки о древностяхъ, и т. п. 385).

Нѣкоторыя изъ статей представлены Озерецковскимъ въ конференцію безъ означенія того изданія, для котораго предназначались они авторомъ. Таковы: объ озерныхъ соляхъ или самосадкахъ; о второзачатіи въ животныхъ и въ растеніяхъ; о про-

стонародныхъ средствахъ, употребляемыхъ въ окрестностяхъ Москвы въ различныхъ болъзняхъ, и др. Мемуаръ Озерецковckaro: de usu radicis fumariae bulbosae, a russis pacmo dictae, apud carelos, конференція поручила разсмотрѣть академику Захарову, который и представиль свое заключение, состоящее въ томъ, что такъ какъ содержание мемуара относится къ области медицины, то онъ былъ бы гораздо умъстнъе въ какомъ-либо медицинскомъ изданіи, нежели въ трудахъ академіи наукъ 886). По поводу грибовъ, найденныхъ академикомъ Смѣловскимъ и представленныхъ имъ въ конференцію какъ образецъ удивительной игры природы, Озерецковскій писаль непремінному секретарю: «Препровождаю два изображенія яблока и гриба, въ которыхъ вы увидите игрушку природы гораздо яснёе, нежели въ грибахъ г. Смеловскаго. Я бы не смель грибковъ оныхъ представить въ ученое собраніе академіи наукъ, и надобно быть Смѣловскимъ, чтобы на это осмѣлиться. О грибѣ и яблокѣ, здѣсь изображенныхъ, написано было мною двѣ диссертаціи, которыхъ отыскать не могу, и долженъ писать о нихъ снова, держась того мненія, что какъ въ животныхъ, такъ и въ растеніяхъ бываеть superfoetatio» 386).

Озерецковскій пом'єщалъ также статьи свои и въ трудахъ вольнаго экономическаго общества, представлявшихъ по своей цёли и содержанію не мало сходнаго съ нёкоторыми повременными изданіями академіи наукъ.

Будучи д'вятельнымъ сотрудникомъ литературныхъ органовъ академіи, и пом'єщая въ нихъ статьи на русскомъ, латинскомъ и . французскомъ языкахъ, Озерецковскій принималъ на себя и редакцію н'єкоторыхъ изъ академическихъ изданій.

Имя Озерецковскаго встрѣчается въ числѣ редакторовъ академическихъ извѣстій, предпринятыхъ «нѣкоторымъ обществомъ при санктпетербургской академіи наукъ» съ цѣлію «распространенія полезныхъ знаній и возбужденія любопытства къ онымъ». Для достиженія этой цѣли принято за основаніе вопервыхъ дать понятіе о предметѣ всѣхъ наукъ, изобразить ихъ начало, развитіе и вліяніе на общество; вовторыхъ — доказывать ихъ пользу и приложеніе къ общественнымъ нуждамъ. Главное стараніе издателей заключалось въ распространеніи возможно - полныхъ и всестороннихъ свѣдѣній объ отечествѣ. Программа изданія весьма широкая: въ немъ должны были помѣщаться изслѣдованія физическія и моральныя, и все то, что «можетъ отличить или усвойствовать человѣческій разумъ и воображеніе для пользы и увеселенія читателей; избранныя, примѣчательныя и отличныя предпріятія; дѣйствія, изреченія знаменитыхъ людей; главныя черты ихъ жизни, привлекающія вниманіе; суды разныхъ въ Европѣ трибуналовъ» и т. п. 387).

Озерецковскій быль редакторомъ сборника, предпринятаго академіею наукъ подъ названіемъ: собраніе сочиненій, выбранныхъ изъ мѣсяцослововъ на разные годы. Мѣсяцословы, ежегодно выходившіе при академіи съ двадцатыхъ годовъ прошлаго стольтія, заключали въ себъ не мало статей, и любопытныхъ и весьма дёльныхъ, для которыхъ въ свое время не было достаточно читателей; но число ихъ постепенно увеличивалось, и потому явилась надобность перепечатывать вещи, непотерявшія своего значенія, и вообще заслуживающія вниманія, но составлявшія уже библіографическую редкость. Выбирая изъ календарей за многіе года только матеріалъ д'єйствительно ц'єнный, Озерецковскій пропускаль статьи въ род' толкованій о выгодныхъ дняхъ для кровопусканія, которымъ въ его время никто разумный больше не в рилъ. Дорожа д вльностію содержанія, Озерецковскій, какъ издатель, мирился съ недостатками устартвшаго слога, къ которымъ до того привыкъ, что они его нисколько не поражали. Читатель — говорить онъ — «не найдеть въ старинныхъ сихъ сочиненіяхъ желаемой чистоты слога, который хотя я выправлять и старался, но совершенно очистить его не могъ, ибо причитавшись къ симъ твореніямъ, нечувствительно привыкалъ и къ самымъ выраженіямъ, которыя хотя мъстами и шероховаты, но мнъ уже казались гладкими. Однакожъ неровности сіи не убавять цёны такихъ сочиненій, коимъ подобныхъ на россійскомъ языкѣ не имѣется, и никто написать не въ состояніи кромъ такого общества, какова есть академія наукъ» 388).

Озерецковскому припадлежитъ трудъи честь изданія перваго литературнаго органа министерства народнаго просвъщенія въ лучшую пору его дъятельности — «періодическаго сочиненія о успѣхахъ народнаго просвѣщенія». Озерецковскій былъ редакторомъ втеченіе пятнадцати лътъ, съ 1803 по 1817 годъ, и издалъ сорокъ три части. Въ составъ изданія входили вет постановленія по министерству народнаго просвіщенія, міры къ учрежденію и развитію университетовь и подвёдомых в имъ училищъ, извъстія о состояніи учебныхъ заведеній въразличныхъ мъстахъ Россіи, и т. п. «Сверхъ того, — говорится въ предувѣдомленіи чтобы наиболье подать способовь къ народному просвъщенію, присовокупляемы будутъ сочиненія, переводы и извѣстія, служащія къ наставленію юношества въ наукахъ, въ домоводствъ, въ торговлѣ и земледѣліи. А поелику всѣ сіи предметы отъ подвиговъ и упражненій челов ка новыя получають приращенія, то пом'єщаемы зд'єсь будуть всякаго рода открытія и изобр'єтенія. Наконецъ приводимы будугъ самыя книги, какъ иностранныя, такъ и россійскія, которыхъ сочинителямъ отдаваема будетъ должная справедливость въ изящности слога, въ чистотъ нравоученія и благонам вренных в трудах в их в для нотомства».

Въ періодическомъ сочиненіи о успѣхахъ народнаго просвѣщенія находятся самыя точныя свѣдѣнія обо всѣхъ училищахъ вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія, отъ университетовъ до народныхъ школъ; о перемѣнахъ въ личномъ составѣ преподавателей; объ ученикахъ, оказавшихъ отличные успѣхи въ наукахъ, и т. п. Извѣстія объ училищахъ помѣщались изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, и эти ежемѣсячныя извѣстія служатъ превосходнымъ матеріаломъ для знакомства какъ съ самими фактами училищной жизни, такъ и съ тѣми началами, которымъ слѣдовали ея руководители. Что касается свойства и подробности сообщеній, то объ этомъ можно судить по слѣдующимъ даннымъ въ отдѣлѣ разныхъ извѣстій, относящихся къ 1809 году. Купцы и

мѣщане владимірской губерній опредѣлили давать ежегодно на содержаніе приходскихъ училищъ: владимірскіе по 200 рублей: . муромскіе, переславскіе, юрьевскіе, шуйскіе и вязниковскіе по 150, а покровскіе, александровскіе, ковровскіе и меленковскіе по 100 рублей. Для образованія дарованій, особенно въ словесности, заведены въ гимназіи ежем всячныя собранія, въ которыхъ учителя поочередно говорять разсужденія, относящіяся до преподаваемыхъ имъ предметовъ, а ученики читаютъ краткія рѣчи и стихи. При разныхъ приходскихъ училищахъ заведены небольщія библіотеки, состоящія изъ книгъ и учебныхъ пособій для бѣдныхъ учениковъ; гимназическая библіотека умножена значительнымъ количествомъ книгъ, преимущественно изъ доходовъ отъ сочиненій, подаренныхъ гимназій княземъ Иваномъ Михайловичемъ Долгорукимъ. Во многихъ городахъ и селеніяхъ досель обучали русской грамотъ крестьяне, подьячіе и женщины раскольничьей секты; но съ учрежденіемъ приходскихъ училищъ эти учителя-самозванцы более грамоте не обучають. Въ ярославской губерніи число учащихся во всёхъ училищахъ 729; выбыло окончившихъ ученіе 55, неокончившихъ 103'; число учащихся болъе прошлогодняго 49 учениками, и т. д. Вмъстъ съ подробными свёдёніями о современномъ состояніи училищъ пом'єщались иногда и исторические обзоры учебныхъ заведений края. Въ статъъ объ училищахъ иркутской губерніи говорится о заслугахъ «любителя учености» Клички, который, будучи губернаторомъ въ Иркутскъ, основалъ и обогатилъ публичную библіотеку, и много содъйствовалъ народному образованію. Учрежденіе въ 1792 году класса японскаго языка при иркутскомъ народномъ училищѣ объясняется тымь обстоятельствомь, что двое изъ японцевь, спасшіеся отъ кораблекрушенія при алеутскихъ островахъ и привезенные въ Иркутскъ, приняли христіанскую въру, и вследствіе этого не могли уже возвратиться въ отечество; поэтому вельно было употребить ихъ для обученія японскому языку, который могъ быть весьма нуженъ при установлении торговыхъ сношений нашихъ съ Японіей, и т. д.

Журналъ, издаваемый Озерецковскимъ, знакомилъ читателей какъ съ судьбами народнаго образованія въ Россіи и отчасти въ западной Европъ-въ статьяхъ: о геттингенскомъ университетъ, о народномъ просвъщени во Франціи и др., такъ и съ тогдашнимъ состояніемъ образованности, насколько оно выразилось въ количествъ и качествъ выходившихъ въ Россіи книгъ. О литературной производительности того времени можно судить по извѣстіямъ журнала о книгахъ, одобренныхъ университетскими цензурными комитетами, и по статьямъ, появлявшимся въ журналъ, изъ которыхъ нѣкоторыя принадлежатъ замѣчательнымъ русскимъ ученымъ, какъ напримъръ: Успенскому, Мудрову и самому Озерецковскому. Въ періодическомъ сочиненій объ успѣхахъ народнаго просвъщенія помъщены: ръчь профессора русской исторіи въ харьковскомъ университеть Успенскаго — о состояніи военныхъ силъ въ Россіи до временъ императора Петра Великаго; рѣчь профессора медицины въмосковскомъ университетъ Мудрова-о пользъ и предметахъ военной гигіены; статьи Озерецковскаго — о причинахъ различія между земледівліемъ французскимъ и англійскимъ; объ употребленіи костей въ пищу; о русскомъ переводѣ сочиненія Лонгина, и т. д.

Въ статъ во употребленіи костей, напечатанной въ первой книжк журнала 1803 года, Озерецковскій говорить: «Вся Европа за новое почла открытіе, что кости сн в нев в домых можно употреблять въ пищу; но открытіе сіе съ нев в домых временъ изв в статъ въ пищу; но открытіе сіе съ нев в домых временъ изв в статъ от само в дамъ и россіянамъ, которые живутъ по берегу Ледовитаго моря отъ Канина носа къ Пустозерску. За тридцать л т от сего времени зам т л о семъ употребленіи костей въ моихъ путешественныхъ запискахъ (записки сіи въ св в т не изданы), которыя д т лалъ объ в жая Ледовитымъ моремъ берега, лежащіе между Канинымъ носомъ и р в кою Печорою. Думать надобно, что поселившіеся тамъ россіяне спознали про сіе употребленіе отъ тамошнихъ сямо в довъ, потому что сіи посл в дніе обыкновенно то д в лаютъ. Русскіе, зная сіе, собираютъ в с кости отъ животныхъ, въ пищу употребляемыхъ, и въ чер-

ныхъ своихъ избахъ кладутъ ихъ на полавочники, или на нипрокія доски, между лавками, на которыя садятся, п потолокомъ къ стънамъ избы прибитыя. На полавочникахъ держатъ оныя по два, по три и по четыре мѣсяца, чтобъ кости отъ избной теплоты, которая къ потолоку всегда сильнее, сделались совершенно сухи и легки. По прошествій сказаннаго времени, кости оныя по большей части отдають сямо здамъ, которые пасутъ у русскихъ оленей. Сямо бды, истолокши сухія кости, кладуть въ котель, наливають водою, и варять. Отъ сего варенья толченыя кости разрушаются въмелкій порошокъ, и дають оть себя много сала, которое собирается на поверхность воды. Сало сіе счерпываютъ для употребленія въ пищу, потому что оно вкусомъ пріятно, и на приправу яствъ служитъ вмъсто коровьяго масла. Самую же воду, въ которой кости варились, засыпаютъ крупою, и кашицу сію тдять со вкусомъ. Примтру сямотдовь последують и русскіе тамошніе жители, что на ръкъ Вижаст за Канинымъ носомъ видълъ я собственными моими глазами. Такимъ образомъ остается истина сія всегда непоколебимою, что не всѣ открытія почитать должно за новыя». Озерецковскій называеть самобдовь сямоъдами, основываясь на мъстномъ произношении и отчасти на словопроизводствь. На самовдскомъ язык слово сямай значить поганый. «Я вошель въ распросъ, — говорить Озерецковскій чёмъ сямоёды питаются, и услышалъ, что они ёдятъ всякаго звъря живаго и мертваго. Истину сію подтвердили тамошніе россіяне, которые говорили, что сямобіть жреть всякую падаль, потому и зовеми его сямовдоми, то есть погановдоми» 889).

По поводу выхода сочиненія Лонгина о высокомъ или велиственномъ въ русскомъ переводѣ Мартынова, съ примѣчаніями переводчика, Озерецковскій говоритъ: «Переводъ сей Лонгинова творенія о высокомъ въ словѣ пли сочиненіи столь исправенъ, что для упражняющихся въ переводѣ книгъ о словесныхъ наукахъ наилучшимъ служить можетъ образцомъ. Примѣры, изъ россійскихъ писателей г. переводчикомъ приведенные, столь прекрасны, что честь дѣлаютъ его вкусу и разборчивости. Объясненія на

нъкоторыя мъста самаго Лонгина весьма остроумны. Наконецъ вся книга сія съ толикимъ издана тщаніемъ, что любители словесныхъ наукъ за трудъ сей будутъ г. Мартынова благодарить и просить, чтобъ онъ и впредь подобными переводами обогащалъ россійскую литературу» 390). Мартыновъ приводитъ примѣры изъ Ломоносова, Державина, Хераскова, Княжнина, Крылова и другихъ писателей, и говорить: «Нътъ сомнынія, что Ломососовъ, не смотря на некоторыя неисправности въ языке и на восторги, вышедшіе, какъ многіе говорять, изъ моды, равно какъ Державинъ и Херасковъ, суть писатели всехъ вековъ. Несомнительно также, что Княжнинъ дружески принятъ въ храмъ безсмертія Расиномъ, Дмитріевъ также принять будеть Лафонтенемъ, и Карамзинъ не тщетно трудится надъ своимъ памятникомъ. Сюда можно было бы включить еще нѣсколько писателей, о коихъ безсмертіи сомн'єваться не можно. Особливо заслуживають сіе образцовый, единственный въ своемъ родъ баснописецъ Крыловъ и величественный трагикъ Озеровъ. Г. Крыловъ совершенно владветь какъ вообще русскимъ языкомъ, такъ и въ особенности простонародными словами. Хотя баснь есть такой родъ сочиненія, который и самъ собою требуетъ словъ простонародныхъ; однако искусство употреблять оныя кстати г. Крылову принадлежить, кажется, преимущественно. Почти въ каждой басит его можно найдти довольно сему примъровъ:

Какой-то всадникь такъ коия себѣ нашколиль,
Что дѣлаль изъ него все, что изволиль,
Не шевеля почти и поводовъ.
Конь болѣ лишь серчаль и рвался....
То надъ носомь юлить у коренной....
Я затяну, и вы не отставай....
Исы залились въ хлѣвахъ, и рвутся вонъ на драку»....

Къ числу трудовъ, которыми Озерецковскій пріобрѣлъ извѣстность въ литературѣ нашей конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія, принадлежать и его переводы съ иностранныхъ язы-

ковъ: латинскаго, французскаго и нѣмецкаго. Подобно Румовскому, онъ переводилъ и отдѣльныя статьи и цѣлыя сочиненія.

По вызову россійской академіи Озерецковскій приняль на себя перевести съ латинскаго сочиненія Саллустія. Президентъ академін Нартовъ, им'єя въ виду обогащеніе русской словесности переводами классическихъ писателей древняго міра, предложилъ Озерецковскому перевести на русскій языкъ описаніе войнъ Катилины и Югурты. Озерецковскій приняль это предложеніе весьма охотно, и исполнилъ его весьма скоро. Въ академическомъ собраніи 8 августа 1808 года Озерецковскому предложено было заняться переводомъ; въ собраніи 28 ноября прочитано нѣсколько главъ изъ войны Катилины. Члены россійской академіи выслушали ихъ съ большимъ удовольствіемъ, и просили переводчика прочитать ихъ въ торжественномъ собраніи академіи, происходившемъ 8 декабря; а въ следующемъ, 1809 году, переводъ во всемъ его объемъ появился уже въ печати. Переводъ Озерецковскаго предпринять съ тою же цёлью, и исполненъ при тёхъ же литературныхъ условіяхъ, какъ и переводъ Тацита Румовскаго. Но Озерецковскій болье и значительно болье, нежели Румовскій, пользовался французскимъ переводомъ Дотвиля. Многіе обороты, вставки словъ и отступленія отъ подлинника появились въ русскомъ перевод очевидно подъ вліяніемъ французскаго. Но съ другой стороны иныя мъста въ русскомъ переводъ представляють во всёхъ отношеніяхъ болёе сходства съ латинскимъ подлинникомъ, нежели съ французскимъ переводомъ, особенно въ тёхъ случаяхъ, гдё переводъ Дотвиля выражаетъ мысль подлинипка описательно или съ большими распространеніями. Для доказательства предлагаемъ и сколько м стъ: изъ подлинника въ той его редакціи, въ которой онъ приложенъ къ переводу Озерецковскаго, изданному россійскою академіей; изъ французскаго перевода Дотвиля, и изъ русскаго перевода Озерецковскаго.

Pulchrum est benè facere Il est beau de servir l'Etat; reipublicae: etiam benè dicere il l'est aussi de se distinguer haud absurdum est; vel pace, vel bello, clarum fieri licet: et qui fecêre, et qui facta aliorum scripsêre, multi laudantur. Ac mihi quidem, tametsi haudquaquam par gloria sequatur scriptorem et auctorem rerum, tamen in primis arduum videtur res gestas scribere: primum, quòd facta dictis sunt exaequanda; dehinc, quia plerique, quae delicta reprehenderis, malevolentià et invidià dicta putant: ubi de magnâ virtute et gloriâ bonorum memores, quae sibi quisque facilia factu putat, aequo animo accipit; supra ea, veluti ficta, pro falsis ducit. Sed ego adolescentulus, initio, sicuti plerique, studio ad rempublicam latus sum, ibique mihi advorsa multa fuêre. Nam pro pudore, pro abstinentiâ, pro virtute, audacia, largitio, avaritia vigebant. Quae tametsi animus aspernabatur, insolens malarum artium, tamen inter tanta vitia, imbecilla aetas, ambitione corrupta tenebatur. Ac me, cum ab reliquorum malis moribus dissentirem, nihilominùs honoris cupido eadem, quae ceteros, fama atque invidia vexabat.

par son éloquence. La paix a ses lauriers comme la guèrre; et si on loue ceux qui ont fait de belles actions, on ne laisse pas sans éloges ceux qui les ont écrites. Quoique la gloire de ces derniers soit d'un genre inférieur, leur entreprise me parait des plus difficiles. Il faut d'abord une espèce de proportion entre les paroles et les faits; de plus, on taxe de jalousie et de malignité la censure des fautes; et, lorsque vous parlez d'actions héroïques et vertueuses, le lecteur n'en adopte que ce qu'il se sent capable de faire lui-même, et rejette tout le reste comme faussement inventé. Pour moi, je me sentis, comme la plupart, porté, dès ma plus tendre jeunesse, à rechercher les emplois de la république. J'y éprouvai bien des traverses; aulieu de la pudeur, de désintéressement et de la vertu, régnaient l'audace, la corruption des suffrages et l'avarice. Quoique plein d'horreur pour des excès auxquels je n'étais point fait, je me trouvais comme enchaîné au milieu de tant de vices, parce que la faiblesse de mon âge s'était laissé séduire à l'attrait des honneurs.

Irréprochable sur tout le reste, j'étais, ainsi que les autres, le jouet de l'ambition, de la renommée et de l'envie.

— Государству служить похвально; но не постыдно также отличаться и красноръчіемъ. Слава пріобрътается какъ миромъ, такъ и войною; и если прославляются тѣ, которые великія дѣда учинили, то не остаются безъ похвалы и тѣ, которые дѣла сіи описали. Хотя писатели равной славы не достигають, но предпріятіе ихъ кажется мнѣ весьма труднымъ, потому что между словами и дъяніями вопервыхъ соблюсти надобно соразмърность; сверхъ того приводимыя погръщности многіе приписывають зависти и недоброжелательству, и когда говоришь о дёлахъ великихъ и весьма славныхъ, то читатель в ритъ только тому, къ чему самъ себя находитъ способнымъ, а прочее отвергаетъ какъ вымышленное. Что до меня касается, то я, равно какъ и многіе другіе, съ малыхъ л'єть старался быть при должностяхъ республики. Много претерпъль я тамъ противностей; вмъсто стыдливости, безкорыстія и доброд'єтели, господствовали тамъ наглость, потворство и сребролюбіе. Хотя я симъ и гнушался, будучи къ тому несроденъ; но среди толь многихъ пороковъ держался какъ бы связанъ, потому что слабость лётъ моихъ прелестію честей была подстрекаема. При ціломудрій моемъ во всемъ прочемъ, былъ я, какъ и другіе, игралищемъ честолюбія, славы и зависти. -

Qui ubi primum adolevit, pollens viribus, decorá facie, sed multo maxume ingenio validus, non se luxui neque inertiae corrumpendum dedit. Sed, uti mos gentis illius est, equitare, juculari, cursu cum aequalibus Ce jeune prince, d'une forte complexion, d'un extérieur aimable, et encore mieux avantagé du côté de l'esprit, ne se laissa point corrompre par le luxe et la mollesse. Il s'exercait, suivant l'usage de sa na-

certare: et, cùm omnîs gloriâ anteïret, omnibus tamen carus esse; ad hoc, pleraque tempora in venando agere; leonem atque. alias feras primus, aut in primis ferire; plurimùm facere, et minimùm ipse de se loqui. Quibus rebus Micipsa tametsi initio laetus fuerat, existumans virtutem Jugurthae regno suo gloriae fore: tamen postquam hominem adolescentem, exactâ aetate suâ, et parvis liberis, magis magisque crescere intelligit, vehementer eo negotio permotus, multa cum animo suo volvebat....

Per idem tempus Uticae fortè C. Mario, per hostias diis supplicanti, magna, atque mirabilia portendi haruspex dixerat: proinde, quae animo agitabat, fretus diis ageret; fortunam quam saepissume experiretur; cuncta prosperè eventura. At illum jam antea consulatus ingens cupido exagitabat: ad quem capiundum, praeter vetustatem familiae, alia omnia abundè erant; industria, probitas, militiae magna

tion, à monter à cheval, à lancer le javelot, à disputer le prix de la course à ceux de son âge. Il les effaçait tous et savait s'en faire aimer. Il s'adonnait aussi à la chasse, portait les premiers coups aux lions et aux autres bêtes féroces, se distinguait le plus en tout, et se louait le moins. Ses belles qualités donnèrent d'abord de la joie à Micipsa. Il se flattait qu'elles contribueraient à la gloire de son royaume. Mais venant ensuite à réfléchir sur sa viellesse et sur l'âge encore tendre de ses enfans, tandis que Jugurtha, dont la gloire croissait de jour en jour, était presque formé; il en concu les plus vives inquiétudes....

Tandis que ceci se passait, un aruspice dit à Marius, un jour qu'il offrait un facrifice à Utique, que «les entrailles des victimes lui présagaient une destinée aussi glorieuse que surprenante; qu'il n'avait, avec le secours des dieux, qu'à poursuivre ce qu'il méditait; et qu'il ne pouvait trop souvent tenter la fortune, parce qu'elle le favoriserait toujours». Or, il y avait longtemps que Marius

scientia, animus belli ingens, domi modicus, lubidinis et divitiarum victor, tantum modo gloriae avidus. Sed is natus et omnem pueritiam Arpini altus, ubi primùm aetas militiae patiens fuit, stipendiis faciundis, non graecâ facundiâ, neque urbanis munditiis sese exercuit: ità inter artîs bonas integrum ingenium brevì adolevit. Ergo ubi primum tribunatum militarem à populo petit, plerisque faciem ejus ignorantibus, facilè notus, per omnîs tribus declaratur. Deinde ab eo magistratu, alium post alium sibi peperit: semperque in potestatibus eo modo agitabat, ut ampliore, quàm gerebat, dignus haberetur. Tamen is ad id locorum talis vir (nam postea ambitione praeceps datus est) consulatum appetere non audebat. Etiam tum alios magistratus plebes, consulatum nobilitas inter se per manus tradebat. Novus nemo tam clarus, neque tam egregiis factis erat, quin is indignus illo honore, et quasi pollutus haberetur.

brûlait de parvenir au consulat. Industrieux, plein de probité, consommé dans l'art militaire, intrépide dans les combats, modeste en sa façon de vivre, indifférent pour les plaisirs et les richesses, uniquement avide de gloire, rien ne manquait à ce grand homme pour parvenir à son but, qu'une naissance illustre. Ayant passé son enfance à Arpinum où il était né; dès qu'il avait été en âge de supporter les fatigues de la guerre, il s'était formé, non à l'éloquence des grecs où à la politesse de nos villes, mais aux exercices militaires. Comme son esprit n' était ni distrait ni préoccupé d'autres soins, il y eut bientôt fait de grands progrès. Lorsqu'il demanda au peuple la charge de tribun militaire, personne ne le counaissait de visage. Il l'obtint cependant tout d'une voix, parce que tout le monde était déjà instruit de son mérite. De ce premier grade, il parvint successivement à d'autres, et s'y conduisit de façon qu'on le jugea toujours digne d'en posséder un plus éminent. Un si grand homme n'osait encore élever ses vues jusqu'au consulat.

Dans la suite, l'ambition ne le porta que trop loin. Le peuple, en ce temps-là, disposait encore des autres charges, mais la noblesse était en possession du consulat qu'elle se passait comme de main en main. A ses yeux, tout homme nouveau, quelque gloire qu'il se fût acquise par son mérite et par ses services, en était indigne, et l'aurait souillé.

- Югуреа, пришедши въ возрастъ былъ крѣпкаго сложенія, пріятную имѣлъ наружность, а еще болѣе одаренъ былъ великимъ умомъ, и не вдался ни въ роскошь, ни въ празднолюбіе. Онъ, но обыкновенію своего народа, упражнялся въ верховой ѣздѣ, въ метаніи дротиковъ, и въ бѣганіи въ зануски съ своими сверстниками. Хотя всѣхъ ихъ помрачалъ онъ своею славою, однако былъ ими любимъ. Часто также упражнялся въ звѣриной ловлѣ. Первый нападалъ на львовъ и на другихъ свирѣныхъ звѣрей. Во всемъ отличался наиболѣе, а хвалился наименѣе. Миципса превосходнымъ симъ качествамъ сначала радовался, въ томъ чаяніи, что оныя послужатъ къ славѣ его государства. Потомъ, размышляя о своей старости и о малолѣтствѣ своихъ дѣтей, между тѣмъ какъ Югурфа, котораго слава часъ отъ часу болѣе умножалась, былъ почти въ совершенныхъ лѣтахъ, въ великое пришелъ отъ того безпокойство....
- Въ тоже почти время Марій въ Утикѣ приносилъ богамъ жертву, при чемъ жрецъ предсказывалъ, что ему предстоитъ великая и удивительная учисть, и потому, въ упованіи на боговъ, предпринималь бы онъ то, о чемъ помышляєть, и счастіе свое сколько можно больше испытываль; во всемъ будетъ импть успъхъ. Марій давно уже великое питаль въ себѣ желаніе до-

стигнуть консульскаго достоинства, къ полученію котораго вс им вль качества кром в древности покол внія: быль двятелень, честень, весьма искусень въ военномъ дъль. великь на войнь. умфренъ въ домашней жизни, воздерженъ и нелюбостяжателенъ. а только славолюбивъ. Онъ родился и выросъ въ Арпинъ. Какъ скоро л'єта позволили ему вступить въ военную службу, то походы составляли вст его упражненія. Греческая ученость и тонкости свътскаго обращенія были ему незнакомы. Такимъ образомъ неиспорченныя ума его способности на поприщъ чести въ короткое время созрѣли. Посему, когда въ первый разъ просилъ у народа военнаго трибунства, хотя многіе вълицо его не знали, но яко извъстный избранъ въ оное по общему согласію всего собранія. Съ первой сей степени возвышался онъ постепенно, и начальствуя поступаль такъ, что всегда почитали его высшей степени достойнымъ. Хотя онъ доселъ такимъ оказывалъ себя мужемъ (ибо посл'в честолюбіе увлекло его далеко), однако не осмёливался простирать видовъ своихъ къ консульскому достоинству. Въ то время низшія начальства раздаваль народъ, а консульство между знатностію переходило изъ однихъ рукъ въ другія. Всякъ не им'явшій предковъ, при всемъ своемъ достоинств' и заслугахъ, почитался опаго недостойнымъ и какъ бы очерненнымъ.

...Ità ipsi clari potentesque fieri. Contra eos summa ope nitebatur pleraque nobilitas senatus sub specie, pro sua magnitudine. Namque, uti paucis verum absolvam, per illa tempora quicumque rempublic agitavêre, honestis nominibus, alii, sicuti jura populi defenderent, pars, quó senatus auctoritas maxuma foret, bonum publicum

... Ils s'acquirent ainsi du crédit et de l'éclat. La plupart des nobles, de leur côté, s'opposaient à eux de tout leur pouvoir, en apparence, pour défendre le sénat, et réellement à fin de soutenir leur propre grandeur. Car, pour le dire en un mot, le nom spécieux de bien public n'était qu'un voile dont se couvraient tous ceux

simulantes, pro suâ quisque potentiâ certabant: neque illis modestia, neque modus contentionis erat: utrique victoriam crudeliter exercebant. qui, dans ce temps-là, troublèrent l'Etat, sous prétexte de soutenir les intérêts du peuple, ou de procurer au sénat la plus grande autorité; leur élévation particulière était le seul motif de tant de combats. Ils ne gardèrent aucun ménagement dans leurs disputes, et les deux partis furent également cruels dans la victoire.

... Такимъ образомъ пришли въ довѣренность и силу. Противъ ихъ всѣми силами вооружалась большая часть знатныхъ, держа повидимому сторону сената, а въ самомъ дѣлѣ подкрѣпляя свое господство. Ибо, коротко сказать, всѣ, возмущавшіе тогда покой республики, иные какъ бы защищая права народа, другіе будто бы подкрѣпляя власть сената, подъ видомъ общественной пользы, ссорились за свое собственное могущество. Въ спорахъ своихъ не соблюдали они ни благопристойности, ни умѣренности, и обѣ стороны, одержавъ верхъ или побѣду, равно были жестоки <sup>891</sup>).

Озерецковскій участвоваль въ переводѣ съ французскаго языка на русскій естественной исторіи Бюффона. Вторая часть труда Бюффона, заключающая въ себѣ теорію земли, переведена на русскій языкъ Озерецковскимъ вмѣстѣ съ Иноходцевымъ. Съ французскаго же перевелъ Озерецковскій: наставленія народу въ разсужденіи его здоровья, соч. Тиссо; всеобщую исторію о звѣриныхъ и рыбныхъ промыслахъ, соч. Ноэля; статью о различіи между французскимъ и англійскимъ земледѣліемъ — изъ bibliothèque physico-économique, instructive et amusante; опытъ о похвальныхъ словахъ, соч. Тома, и др. Переводъ опыта о похвальныхъ словахъ не одобренъ россійскою академіею, и не признанъ ею заслуживающимъ изданія. Такъ какъ изданіе образ-

цовыхъ переводовъ составляло одну изъ существенныхъ задачъ россійской академіи, и въ сужденіяхъ ея выражаются, въ большей или меньшей степени, тогдашнія литературныя понятія и требованія, то мы пом'єщаемъ, въ приложеніи, отзывъ о переводъ Озерецковскаго членовъ россійской академіи, которые разсматривали этотъ переводъ, и не поскупились на выдержки изъ него для доказательства справедливости своего приговора <sup>392</sup>).

Съ нѣмецкаго Озерецковскій перевель для русскихъ академическихъ изданій: статью о животныхъ — изъ сочиненія эрлангенскаго профессора Миллера; о русской торговлѣ по каспійскому морю — изъ путешествія академика Гмелина, и т. д.

Възаключение обзора литературной дѣятельности Озерецковскаго упомянемъ о его стихотвореніяхъ, составляющихъ библіографическую рѣдкость, каковы: надгробная надпись Лспехину, приведенная нами въ его біографіи; надгробная надпись академику Иноходцеву, состоящая изъ четырехъ стиховъ; пѣснь на новый 1797 годъ, помѣщаемая нами въ приложеніи, и т. п. 398). Въ пространной пѣсни на 1797 годъ авторъ привѣтствуетъ начало царствованія императора Павла I, принесшее съ собою много свѣтлыхъ надеждъ:

Свободные пути всемъ подданнымъ открылись, И двери радости къ престолу отворились. Теритніе къ царю безъ трудности идетъ, И хартію свою въ рукахъ къ нему несетъ.... Забвенное потомъ достоинство въ седине, При близости къ своей, съ унынія, судьбинъ, Забывшее пути къ Величеству въ чертогъ, Шагами слабыми колеблющихся ногъ, Ло внутреннихъ даря покоевъ достигаетъ, И ввери царскія отверсты обрѣтаетъ.... Неволя, наконецъ, стънами огражденна Иль въ развыя мъста Россін отдаленна, Лишенна способовъ себя освободить, Чтобъ въ милостяхъ его участницею быть, Сквозь стены издали свой громкій глась возносить, Свободы у царя изъ заточенья проситъ....

Хвалебная пъснь Озерецковского заслуживаетъ вниманія не по художественному достоинству, котораго она вовсе не имфетъ, а по върной передачъ того, что было въ дъйствительности. Озерецковскій изложиль въ стихахъ содержаніе нёсколькихъ указовъ и повельній, последовавшихъ въ первый месяцъ царствованія императора Павла, и изъ нихъ выбралъ именно тѣ, которые всего болье возбуждали сочувствие въ тогдашнемъ образованномъ обществъ. Немедленно по вступлении на престолъ императоръ Павелъ распространилъ право награжденія орденами и на духовное сословіе: право это возвышало общественное значеніе духовенства, призвание котораго заключается въ умственномъ и нравственномъ просвъщенім народа. 10 ноября 1796 года послъдоваль указь объ отмёнё рекрутскаго набора: «повелённый (Екатериною II) рекрутскій наборъ съ 500 душъ по 5 рекрутъ, равно и опредъленное взыскание съ купечества деньгами, на сей разъ отмѣняя, соизволяемъ оному набору не быть». 12 ноября отданъ при паролѣ высочайшій приказъ: «подать списки о выслужившихъ безпорочно 20 лътъ, какъ унтеръ-офидерамъ, такъ и рядовымъ, для которыхъ и учреждается знакъ ленты св. Анны въ петлицу, получившіе который изъемлются отъ всякаго телеснаго наказанія». 16 ноября повельно немедленно освободить изъ подъ стражи всёхъ нижнихъ чиновъ, находившихся подъ судомъ и следствіемъ не за важныя преступленія. Въ указе 29 ноября 1796 года сказано: «пріявъ нам'вреніе оказать милость нашу подпавшимъ подъ наказаніе, заточеніе и ссылку по случаю бывшихъ въ Польшт замтиательствъ, повелтваемъ встхъ таковыхъ освободить и отпустить въ прежнія ихъ жилища» 394). Императоръ Павелъ посетилъ польскаго вождя Костюшко въ его заклю. ченій, долго бес'єдоваль съ зам'єчательным плітникомь, и освободилъ его, и т. п. Все это производило впечатлъние на умы современниковъ, которое выражается и въ стихахъ Озерецковскаго. несмотря на ихъ риторическую приправу, неизбѣжную по литературнымъ понятіямъ того времени.

#### IV.

Имя Озерецковскаго неразрывно связано съ достопамятною эпохою нашей исторической жизни, когда вырабатывалась система народнаго образованія, и учреждаемы были университеты, гимназіи, городскія и сельскія училища. Въ этомъ великомъ дѣлѣ умный и многосторонне образованный Озередковскій быль однимъ изъ главнѣйшихъ участниковъ. Его разумная и плодотворная дъятельность упрочила за нимъ почетное мъсто въ исторіи русской образованности и народнаго просвъщенія. Въ качествъ члена главнаго правленія училищъ Озерецковскій участвоваль въ обсуждении и ръшении всъхъ существенныхъ вопросовъ по устройству ученыхъ и учебныхъ учрежденій, и все, что вышло изъ подъ пера этого зам'вчательнаго челов вка, свид втельствуетъ о его свѣтломъ умѣ, и проникнуто истинно просвѣщенными началами. Мысли, высказанныя Озерецковскимъ, имъютъ важное значеніе для характеристики какъ его самого, такъ и его времени. Онъ былъ искреннимъ, разумнымъ и неутомимымъ поборникомъ свободы изследованія и преподаванія, употребляя все усилія, чтобы освободить науку и ея представителей отъ посторонняго вмѣшательства, несправедливаго по своему существу и гибельнаго по своимъ последствіямъ. Сознавая права и требованія науки, Озерецковскій вмість съ тімь хорошо зналь и понималь ть условія, среди которыхъ должны были действовать труженики науки для распространенія знаній въ русскомъ обществъ и народъ. Оттого-то все, написанное Озередковскимъ съ научнообщественною целію, обнаруживаеть въ немъ и высоту просвещенной мысли и основательное, собственнымъ опытомъ добытое, знаніе своего отечества. Озерецковскій работаль надъ составленіемъ уставовъ: академіи наукъ, университетовъ, гимназій, убадныхъ и приходскихъ училищъ, и составилъ проэктъ цензурнаго устава.

Въ концѣ восьмнадцатаго и началѣ девятнадцатаго столѣтія академія наукъ видимо приходила въ упадокъ, и со стороны ака-

демиковъ слышались постоянныя жалобы на тогдашніе порядки, крайне неблагопріятные для ученыхъ запятій. Объ этомъ говорили всѣ и каждый изъ членовъ академіи: одни изъ нихъ ограничивались намеками, болѣе или менѣе прозрачными, другіе заявляли свои миѣнія открыто и прямо, какъ сдѣлалъ это Озерецковскій. Нужды и потребности академій наукъ высказаны имъ коротко и ясно въ собственноручной его запискѣ, чрезвычайно замѣчательной по своему содержанію.

- «1) Чтобы академія наукъ полезна была государству, непремѣнно надобно возбуждать и поддерживать дѣятельность въ ея членахъ, доставляя имъ способы къ новымъ въ наукахъ открытіямъ.
- 2) Потому надобно, чтобы физики имѣли кабинетъ, снабженный лучшими орудіями для дѣланія физическихъ опытовъ, и въ порядкѣ оный содержали.
- 3) Астрономы во всёхъ своихъ надобностяхъ относиться должны къ министру.
- 4) Надобно, чтобы химики имѣли лабораторіи со всѣми нужными припасами и сосудами.
- 5) Ботаники имѣютъ надобность и въ лучшемъ садѣ, нежели какой нынѣ имѣетъ академія, и въ большемъ числѣ растеній, особливо россійскихъ, которыя климатъ нашъ безвредно сносить могутъ.
- 6) Собраніе естественных вещей, въ кунст-камер находящихся, должно получать непрерывное приращеніе, потому что вещи оныя и время събдаетъ и моль ежегодно портитъ.
- 7) Минералогъ не можетъ сдѣлатъ новыхъ открытій, не имѣя новыхъ предметовъ изъ царства ископаемыхъ, равнымъ образомъ зоологъ и ботаникъ не сдѣлаютъ приращенія въ своихъ наукахъ, ежели не будутъ имѣтъ случаевъ къ открытію неописанныхъ еще животныхъ и растеній. Потому всегда останется на попеченіи министра, чтобы испытатели природы посылаемы были въ разныя области россійской имперіи, обильнѣйшей всѣми природы произведеніями.

- 8) Анатомикъ и вмѣстѣ физіологъ можетъ также дѣлать открытія въ тѣлахъ животныхъ: потому нужно имѣть при академін анатомическій театръ, который бы никогда не былъ разрушаемъ.
- 9) А чтобы при академіи никогда не было недостатка въ ученыхъ людяхъ во всёхъ упомянутыхъ наукахъ, то возстановленіе академическаго училища должно быть главнымъ министра попеченіемъ.
- 10) Поелику академія трудами своими и честь себѣ дѣлать и пользу государству приносить долженствуеть, то министръ требовать отъ академіи долженъ, чтобы она всѣ полезныя сочиненія на россійскомъ языкѣ издавала.
- 11) Ежели академія наукъ по существу своему важнѣе всякаго университета, то члены ея наименѣе порабощены быть должны, потому что всякая излишняя власть оскорбляетъ ученыхъ, и самыя ихъ упражненія дѣлаетъ имъ непріятными. И такъ для академіи довольно имѣть своимъ начальникомъ одного только министра; для отправленія-жъ учебныхъ и экономическихъ дѣлъ надобно предоставить ей право ежегодно избирать старѣйшинъ изъ своихъ членовъ, не давая имъ имени ни президентовъ, ни вице-президентовъ» <sup>395</sup>).

Печальное состояніе академіи и средства къ ея возрожденію указаны въ сл'єдующемъ письм'є къ императору Александру I академика Озерецковскаго и двухъ его сочленовъ по академіи наукъ, Гурьева и Севастьянова:

## «Всемилостивъйшій Государь!

Когда въ природѣ необыкновенныя бываютъ явленія, какъ напримѣръ, землетрясенія, бури, наводненія и проч., тогда люди съ мольбами своими обыкновенно къ Творцу оныя прибѣгаютъ, чтобъ онъ повелѣлъ ей итти стройно и порядочно. Такъ равно въ явленіяхъ, паденіемъ и разрушеніемъ вашей академіи угрожаю-

щихъ, прибътаемъ мы къ вашему императорскому величеству, моля всеподданнъйше, принять и разсмотръть наши доказательства, единственно на усердіи къ отечеству основанныя.

1.

Собраніе академіи наукъ, впродолженіе двухъ лѣтъ изъ 19 своихъ членовъ лишилось шестерыхъ, изъ коихъ двое, Эйлеръ и Вовилье, умерли, а четверо: Буссе, Ганри, Германъ и Румовскій \*) выбыли; къ чему и оставшіеся члены стремятся, то есть, или по старости лѣтъ къ смерти, или по неустройству, существующему въ академіи, къ другимъ мѣстамъ.

Изъ сихъ краткихъ словъ видно уже, что академія вашего императорскаго величества, убывая, не примѣтнымъ образомъ истаеваетъ. Но впослѣдствіи окажется, что если къ отвращенію ся разрушенія надлежащихъ мѣръ принято не будетъ, то ей долго не возстановиться.

2.

Училище при академіи, по регламенту оной положенное и состоять долженствующее изъ гимназіи, въ 20-ти ученикахъ, и университета, въ 30-ти студентахъ, нынѣ столь разстроено, что совсѣмъ не походить на то мѣсто, въ которомъ основаніе просвѣщенія своего получили толь славные мужи, каковы суть: Ломоносовъ; Барсовъ, Поповскій—первые столпы процвѣтающаго нынѣ московскаго университета, и многіе другіе, честь россіянамъ приносящіе. Ибо училище сіе, въ нынѣшнемъ его состояніи, если не хуже, что въ Англіи называютъ школами подаянія (school of charity), то равняется онымъ, но и то можетъ быть въ содержаніи, а не въ учебныхъ пособіяхъ. Ректоръ, учредитель учебнаго въ ономъ распорядка, есть ипостранецъ, академіи неизвѣстный, безъ испытанія ея принятый, и по всѣмъ извѣстіямъ,

<sup>\*)</sup> Сей последній, сделавшись вице-президентомъ, отказался отъ всехъ должностей академика, и потому изъ числа членовъ выбылымъ по справедливости почитаться долженъ.

до членовъ академіи доходящимъ, совершенно о должности своей не брегущій; столь же мало и можеть быть еще меньше извѣстны учители сего училища; предметы ученія безъ цѣли и системы преподаются; словомъ училище сіе, долженствующее, по регламенту, наполнять корпусъ академическій и доставлять во всѣ мѣста россійскаго государства ученыхъ людей, въ нынѣшнемъ состояніи своемъ не соотвѣтствуетъ никакому предопредѣленію, и не можетъ доставить годныхъ людей ни къ которому состоянію: военному ли, гражданскому или ученому, — что послѣ учиненнаго испытанія, однимъ изъ экзаминаторовъ въ 1800 году письменно представлено было, и даже сказано, что «съ симъ распорядкомъ понапрасну иждивеніе государства тратится». Но не смотря на сіе учебный распорядокъ въ томъже неизмѣнномъ худомъ состояніи пребыль даже и до сихъ поръ.

3.

И такъ академія вашего императорскаго величества истаеваеть всесовершенно. Ибо изъ предъидущаго описанія академическаго училища явствуеть, что отъ онаго не можно ожидать студентовъ, годныхъ для обученія у академиковъ съ предписаннымъ въ регламентѣ намѣреніемъ, чтобы академики изъ оныхъ пріуготовили себѣ адъюнктовъ, могущихъ современемъ заступить ихъ мѣсто \*).

4.

Когда бы академикъ и получилъ изъ онаго училища какого нибудь воспитанника, не могъ бы однакожъ усовершенствовать его въ своей наукѣ; потому что: 1) ни одинъ изъ трехъ химиковъ, при академіи находящихся, не имѣетъ лабораторіи; 2) для физиковъ нѣтъ достаточнаго кабинета, а находятся токмо нѣкоторыя

<sup>\*)</sup> Что подтверждается недавно утвержденнымъ представлениемъ академика Гурьева объ опредълени къ нему въ училище корабельной архитектуры двухъ студентовъ, взятыхъ изъ народныхъ училищъ, коихъ бы надлежало взять изъ академии въ силу ея регламента.

разстроенныя орудія, хранящіяся въ такомъ покож, куда солнечный свёть никогда не досязаеть, и гдё никакого почти электрическаго опыта сделать не можно; 3) не только анатомическаго ееатра, но и самаго анатомика около 10-ти лътъ академія не имѣетъ; 4) ботаническій садъ находится въ такомъ состояніи, что онаго ботаническимъ садомъ назвать не можно; 5) астрономическая обсерваторія, лишившаяся астронома вступленіемъ онаго въ званіе вице президента, стоить нынѣ безъ всякаго употребленія; 6) кунст-камера не только не пріумножается, но еще убываеть, ибо истребляющіяся отъ времени вещи не возобновляются другими, даже такими, которыя въ областяхъ Россіи въ изобиліи находятся; и наконецъ, 7) библіотека академическая оставлена въ прежнемъ старомъ состояній, почти безъ всякаго приращенія, отчего академики всёхъ четырехъ классовъ много териять, не видя новыхъ открытій, содержащихся въ издаваемыхъ нынъ сочиненіяхъ; хотя впрочемъ на пріумноженіе библіотеки и кунст-камеры казна вашего императорскаго величества безостановочно отпускается.

5.

Но несмотря на всё сіи недостатки въ средствахъ, усердіе національныхъ академиковъ къ отечеству своему всё препоны превозмогло бы, а намёреніе великаго основателя академіи давно бы было исполнено, если бы оная какъ училищемъ своимъ, такъ и собою располагать могла. Петръ Великій, дёлая проэктъ академіи, и положивъ выписать для оной многихъ ученыхъ мужей, предопредёлилъ, чтобы чрезъ 30 лётъ отъ заведенія академіи, всё члены оной были изъ природныхъ россіянъ, — что спустя 20 лётъ подтвердила и достойная дщерь его, кроткая и милосердая Елисавета, сказавъ въ регламенте академіи: «Россія «не можетъ еще тёмъ довольствоваться, чтобъ только имёть лю- «дей ученыхъ, которые уже плоды науками своими приносятъ, но «чтобы всегда на ихъ мёста заблаговременно наставлять въ нау- «кахъ молодыхъ людей, а особливо что на первый случай учреж-

«деніе академическое не можетъ быть сочинено инако, какъ изъ «иностранных по большей части людей, а впредь должно оно со-«стоять изъ природныхъ россійскихъ; того ради къ академіи «другая ея часть присоединяется — университеть». Премудрый государь и достойная его дщерь проникли, что отъ чужестранцевъ для пользы Россіи ожидать многаго не можно. Лефортъ, будучи самъ чужестранецъ, сказалъ Петру Великому слѣдующее: «Для «твоихъ великихъ предпріятій вызванные нарочно люди не могли «бы быть удовлетворительны. Они должны быть вызваны, но «употреблены не яко законодатели въ преображении твоего наро-«да, но яко орудія твоихъ повельній. Впрочемъ, государь, остав-«ляющіе свою отчизну для службы другой земль не всь имьють «виды чистые и безкорыстные; сверхъ многихъ ошибокъ, ко-«имъ они неминуемо должны подвергнуться, всѣ ли они будутъ «искренно рад тельны къ благу столь желаемому тобою быть «видимымъ между твоими подданными? Не изъ самолюбія и хва-«стовства присовокуплю: всё ли они будуть Лефорты?»

Сверхъ сей общей предосторожности противу чужестранцевъ, относительно къ академіи съ основаніемъ утверждать можно, что чужестранные оной члены для Россіи совствить безполезны. Ибо всякій чужестранець, пиша не на русскомъ языкъ, сообщаетъ свои труды не Россіи собственно, но тому государству, на языкъ котораго пишетъ, и если малая часть Россіи трудами на чужестранномъ языкъ писанными пользоваться можетъ, то и тогда бы пользовалась, когда бы сочинитель жиль въ своей земль, сколь бы оная отъ Россіи нибыла отдалена. Лагранжы, Лапласы, Форкроа и другіе великіе мужи живуть во Франціи, и конечно-счастія своего въ другомъ государствѣ искать не будутъ; несмотря на то, мы ихъ не только сами читаемъ, но еще и для соотчичей своихъ перелагаемъ ихъ сочиненія на россійской языкъ, чего иностранные академики, служа въ академіи, дёлать совсёмъ не могутъ. Впрочемъ вся разность въ пользѣ, происходящей отъ ученаго чужестранца, живущаго и издающаго труды свои здесь, и того, который живеть въ своей земль, состоить въ томъ, что послѣдняго книга для Россіи стоитъ нѣсколько гривенъ, а перваго нѣсколько тысячъ рублей.

6.

Изъ сего явствуетъ, сколь не основательно мнѣніе тѣхъ, которые думаютъ всегда выписывать академиковъ, запустивъ и разстроивъ академическое училище до самой крайности. Подобное разстройство существуетъ и въ другихъ департаментахъ академіи, какъ то въ типографіи, гравировальной палатѣ и проч.

7.

Къ отвращенію всёхъ разстройствъ и безпорядковъ, существующихъ въ академіи, и происходящихъ единственно отъ самопроизвольной власти перемёняющихся и погрёшностями своими къ сугубому разстройству академію влекущихъ начальниковъ, мы, нижеподписавшіеся, почитаемъ единымъ надежнёйшимъ средствомъ слёдующій распорядокъ:

- 1) Чтобы академія или собраніе оной само избирало себѣ президента по балламъ, на каждый годъ, какъ водится въ другихъ академіяхъ и въ здѣшнемъ экономическомъ обществѣ.
- 2) Чтобы сей избранный президентъ былъ токмо наблюдатель порядка и предстатель у монаршаго престола, а не располагатель дёлъ, коими всёми безъ изъятія надобно, чтобы само собраніе академіи располагало.
- 3) Чтобы при академіи приказныхъ людей, нынѣ многолюдную канцелярію составляющихъ и жалованьемъ отъ академіи пользующихся, совсѣмъ не было, потому что въ академіи никакихъ судебныхъ дѣлъ не бываетъ, а экономическими дѣлами сами академики поперемѣнно управлять могутъ.
- 4) Чтобы училище академическое совершенно зависѣло отъ собранія академіи, которое бы пріемомъ въ оное какъ ученпковъ, такъ и учителей и другихъ чиновъ непосредственно располагало, которое бы изъ своихъ даже членовъ могло по надобности упо-

треблять къ обученію или надзиранію, и наконецъ, которое бы совершенно и отвѣчало за все произходящее въ училищѣ.

- 5) Чтобы собраніе академіи наукъ могло безпрепятственно требовать и брать изъ всёхъ въ Россіи существующихъ училищъ особыми дарованіями отличившихся учениковъ, съ ихъ на то согласія.
- 6) Чтобы пріуготовленныхъ въ училищѣ учениковъ и поучившихся потомъ у академиковъ, академія могла отправлять въ чужіе края.
- 7) По сіе время въ россійской академіи наукъ не токмо труды академиковъ, но и самые даже записки ея засѣданій пишутся на иностранныхъ языкахъ, какъ будто бы академія для иностранцевъ была основана. Очевидная польза требуетъ, чтобы сіе отмѣнено было.

Если сей распорядокъ благоугодно принять будетъ, то клятвенно удостовърить можемъ, что чрезъ десять лѣтъ академія съ нынѣшнимъ ея жалованьемъ, безъ всякой прибавки, природными россіянами наполнена будетъ. Впродолженіе же 20 лѣтъ доставлены быть могутъ изъ академическаго училища во всѣ мѣста россійскаго государства потребные ученые люди.

Но при нынѣшнемъ состояніи академіи мы, какъ вѣрноподданнѣйшіе вашего императорскаго величества и усердные сыны отечества, не можемъ быть столько полезны, сколько бы желали. Потому всеподданнѣйше просимъ вашего императорскаго величества употребить насъ, если не для пользы академіи, то для другихъ мѣстъ и должностей, по способностямъ и знаніямъ нашимъ» <sup>396</sup>).

Коллективное письмо академиковъ, заключающее въ себъ свидътельство, исходящее изъ самой академіи и обращенное къ верховной власти, имъетъ неоспоримое значеніе для исторіи академіи. Сравнивая данныя и соображенія, приводимыя Озерецковскимъ и другими русскими академиками, съ заявленіями противной стороны, представителемъ которой является академикъ Фуссъ, бывшій также членомъ главнаго правленія училищъ, мы замъ-

чаемъ во многомъ поразительное сходство, и только въодномъ ръзкое и существенное различіе.

Подобно Озерецковскому, Фуссъ признаетъ необходимымъ преобразование академін, прославленной именами Эйлера, Бернулли, Байера, Гмелина, Миллера и другихъ, но едва сохраняющей слабую тёнь своей прежней славы. Раскрывая, какъ самъ говорить, тайныя язвы, разъбдающія академію — les playes secrètes qui ont fait tomber ce corps autrefois si sain et si robuste, Фуссъ видитъ главную причину зла въ преобладаніи канцелярскаго начала, стъснительнаго и враждебнаго для ученой дъятельности, не встръчающей ни малъйшаго участія и поддержки. Единственное, но знаменательное различіе во взглядахъ Озерецковскаго и его сочлена Фусса заключается въ томъ, что Озерецковскій признаваль необходимымъ существованіе университета при академіи наукъ, а Фуссъ вовсе умалчиваетъ объ университетъ, и это умолчание отозвалось бы невыгодно на судьбѣ самой академій, если бы проэкть Фусса принять быль главнымъ правленіемъ училищъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что академія наукъ и университеть — учрежденія, различныя по своимъ цілямъ, должны существовать самостоятельно и независимо другъ отъ друга, какъ это превосходно понималь и самъ Озерецковскій, который въ настоящемъ случат делалъ уступку обстоятельствамъ, руководствуясь не отвлеченными теоретическими соображеніями, а требованіями действительной жизни — современнымъ ему состояніемъ образованности въ Россіи. Дело въ томъ, что большинство академиковъ состояло постоянно изъ иностранцевъ, а меньшинство-изъ природныхъ русскихъ, которые всѣ или почти всѣ получили свое образование въ академическомъ университетъ. Другихъ университетовъ, за исключеніемъ московскаго, въ Россіи не было, и единственнымъ разсадникомъ будущихъ академиковъ служилъ академическій университеть: поэтому уничтожить его значило закрыть природнымъ русскимъ доступъ въ академію наукъ если не навсегда, то по крайней мъръ на долгое и весьма долгое время. Воть почему русскіе академики горячо отстаивали университеть,

и въпререканіяхъ, происходившихъ по этому поводу, какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, одна крайность вызывала другую: одни ставили такія условія, при которыхъ академія обращалась въ учреждение исключительно для иностранцевъ: другіе требовали, чтобы она состояла исключительно изъ русскихъ. Составителямъ новаго академическаго устава предстозда задача — согласить двъ крайности, два противоположныя начала, и дать академіи наукъ такого рода устройство, которое бы соотвётствовало какъ достоинству науки, такъ и умственнымъ потребностямъ страны, учредившей у себя академію. Задача эта разр'вшена въ совокушномъ труд'в четырехъ лицъ, изъ которыхъ каждое имбетъ право быть названо замбчательнымъ. Для разсмотрфнія различныхъ проэктовъ и составленія устава академіи наукъ учрежденъ былъ, по волѣ верховной власти, комитетъ изъ четырехъ членовъ: Михаила Никитича Муравьева, графа Северина Потоцкаго, профессора московскаго университета Баузе и академика Фусса. М. Н. Муравьевъ своими сочиненіями и своими дъйствіями, по званію попечителя московскаго учебнаго округа и товарища министра народнаго просвъщенія, доказаль свой просвъщенный умъ и уважение кънаукъ и ел представителямъ, чуждое національной и всякой другой исключительности: онъ находился въ постоянныхъ и близкихъ сношеніяхъ съ иностранными учеными, изъ которыхъ многіе вызваны имъ въ Россію. Графъ Северинъ Потоцкій, принадлежавшій къ образованныйшимъ людямъ своего времени, понималъ общечеловъческое значение науки, и, будучи польскимъ магнатомъ, всего менѣе подлежитъ упреку въ пристрастіи въ смыслѣ предубѣжденія въ пользу русской народности. Баузе, профессоръ римскаго права, ученой исторіи и педагогій, изв'єстный собиратель русских древностей, саксонецъ родомъ, получившій образованіе въ лейпцигскомъ университеть, трудами своими содъйствоваль изучению своего новаго отечества и возбуждаль въ русскомъ обществъ сочувствіе къ ученымъ и добросовъстнымъ иностранцамъ <sup>397</sup>). Академику Фуссу, какъ члену комитета, пришлось отчасти быть судьей въ своемъ

собственномъ дёлё, и при этомъ онъ умёлъ сохранить безпристрастіе, не увлекаясь духомъ партій и одностороннимъ воззрѣніемъ на предметъ. Муравьевъ, Потодкій, Баузе и Фуссъ пришли къ убѣжденію, которое въ составленномъ ими проэктѣ выражено такимъ образомъ: «Санктпетербургская академія наукъ, полагая въ основаніе главное назначеніе всіхть ученых тобществъ — распространять предёлы человёческихъ знаній, присоединяетъ къ тому особенную обязанность — неослабными попеченіями назидать собственную ученость, чтобы она обратилась наконець въ природное произведение отечества. Академическое училище требуетъ тщательнъйшаго вниманія академін, яко учрежденіе необходимое, чтобы обезпечить на предбудущее время составление ся большею частію изъ природныхъ россіянъ» 398). Въ офиціальной редакціи регламента академій наукъ, утвержденнаго 25 іюля 1803 года, сказано: «Главнъйшія обязанности академіи слъдують изъ самой цѣли ся назначенія, общей со всѣми академіями и учеными обществами - расширять предёлы знаній человіческихъ, усовершенствовать науки, и т. д. Къ обязанностямъ, общимъ ей съ другими академіями, присоедишнется должность — непосредственно обращать труды свои въ пользу Россіи, распространяя познаніе естественныхъ произведеній имперіи; изыскивая средства къ умноженію такихъ, кои составляютъ предметъ народной промышленности, и пр. Дабы академія обезпечена была со стороны способовъ наполнить со временемъ мъста академпковъ россійскими учеными, повельваемъ ей содержать, подъ именемъ академическихъ воспитанниковъ, извѣстное число молодыхъ людей изъ россійскихъ уроженцевъ, выбранныхъ съ надлежащею осмотрительностію» 399).

8 сентября 1802 года Озсрецковскій назначенъ членомъ коммиссіи объ училищахъ или главнаго правленія училищъ, какъ называется она съ января 1803 года, т. е. со времени утвержденія предварительныхъ правилъ народнаго просвъщенія 400). При вступленіи Озерецковскаго въ коммиссію объ училищахъ главнымъ предметомъ ея занятій было учрежденіе университетовъ, и на новыхъ членовъ ея, Озерецковскаго и Фусса, возложено

было сдёлать начертаніе, въ которыхъ городахъ росссійской имперіи выгодн'є и удобн'є завести университеты, съ назначеніемъ възависимость ихъ училищъ, состоящихъ въ прилежащихъ къ нимъ губерніяхъ. Озерецковскій признаваль необходимымъ существование въ Россіи шести университетовъ, и, сверхъ московскаго и дерптскаго, предлагалъ учредить университеты въ Харьковѣ, Казани, Воронежѣ и Устюгѣ-великомъ 401). Въ предварительныхъ правилахъ народнаго просвъщенія говорится: «Въ округахъ учреждаются университеты для преподаванія наукъ въ вышней степени. Нынѣ назначается ихъ шесть, а именно: кром' существующих уже въ Москв', Вильн' и Дерить, учредятся въ округь санктнетербургскомъ, въ Казани и въ Харьковѣ во уваженіе патріотическаго приношенія, предложеннаго дворянствомъ и гражданствомъ сей губерній. Затёмъ предназначаются для университетовъ города: Кіевъ, Тобольскъ, Устюгъ-великій и другіе, по мѣрѣ способовъ, какіе найдены будуть къ тому удобными» 402).

Первые труды главнаго правленія училищь заключались въ составленій университетскаго устава. Въ собраній главнаго правленія училищь 7 февраля 1803 года заявлено было, что академикъ ()зерецковскій взяль на себя обработку главы «о управленій внутреннемъ университета и о всемъ томъ, что до его благоустройства принадлежить» 403). Въ основу университетской жизни и внутренняго управленія университетовъ уставомъ 1804 года положены тъ жизненныя начала, безъ которыхъ университеты не могуть достигать своей просвътительной цёли. Видно, что составители устава, имена которыхъ принадлежатъ исторіи, стояли на высотѣ пониманія своей великой задачи, и дібіствительно заботились о распространенін знаній въ Россіи, будучи проникнуты искреннею любовью къ просвъщению, чуждою всякой посторонней примъси. Уставъ 1804 года, признавая свободу преподаванія, сосредоточивая внутреннее управление въ совътъ университета, вводя въ университетскую жизнь избирательное начало, и ограждая ее отъ всякаго произвола и неуваженія къ закону, ставиль университеты въ условія самыя благопріятныя для наўчной діятельности и для умственнаго и нравственнаго достоинства ученой корпораціи. Совъть университета, по точному выраженію устава, быль высшею инстанціей по д'вламъ учебнымъ и по д'вламъ судебнымъ. Жалобы на судъ совъта университета приносились прямо въ правительствующій сенатъ. Сов'ту принадлежало право избранія профессоровъ, адъюнктовъ, почетныхъ членовъ, и опредъленіе способных в людей преподавателями какъ въ университетъ, такъ и въ гимназіи и утвадныя училища его округа. Когда мтсто профессора делалось празднымъ, то каждый членъ того отделенія, въкоторомъ открылась вакансія, имъль право предложить своего кандидата съ указаніемъ основаній, по которымъ предлагаетъ, и съ представленіемъ его ученыхъ трудовъ. Кто изъ предложенныхъ кандидатовъ находился на лицо, тотъ долженъ былъ самъ представить сов'ту свои труды и общее разсуждение о наукт, о которой идеть дёло, о предмет вея, объем в, историческом вразвитіи и настоящемъ состояній, о лучшемъ способѣ преподаванія, съ подробнымъ изложениемъ и оценкою ся литературы. По разсмотръніи сочиненій и по собраніи свъдъній о правственныхъ свойствахъ кандидатовъ созывалось собрание совъта для производства выбора, и объ утвержденіи избраннаго сов'єтомъ лина совътъ университета представлялъ министру народнаго просвъщенія. При выборахъ въ профессора, природные русскіе, обладавшіе знаніями и свойствами, достойными университета, предпочитались иностранцамъ. Общее собрание профессоровъ избирало ректора университета и декановъ или старъйшинъ отдъленій. Университетъ выбиралъ заграницею по каждому отдълению почетнаго члена, который вель съ нимъ переписку, доставляль свъджнія о новыхъ въ наукъ открытіяхъ, п исправлялъ порученія университета по выпискѣ научныхъ пособій. Въ особую заслугу университетамъ ставилось учреждение вънвдрахъ ихъ ученыхъ обществъ, и т. д. <sup>404</sup>).

Озерецковскимъ и его сочленомъ по академіи наукъ и по главному правленію училищъ Н. И. Фуссомъ составленъ также про-

эктъ цензурнаго устава, по которому — въ случаяхъ сомнительныхъ, допускающихъ различныя толкованія, цензоръ обязанъ былъ истолковать мысли и намѣренія автора самымъ благопріятнымъ для автора образомъ; въ случаяхъ особенно важныхъ цензоръ представлялъ свои сомнѣнія цензурному комитету, которому вмѣнялось въ обязанность уважать сочиненія, заключающія въ себѣ скромное, не ненстрашимое изслѣдованіе истины, и т. п. 405). Помѣщая въ приложеніи этотъ замѣчательный проэктъ во всемъ его объемѣ, приводимъ здѣсь слѣдующее мѣсто изъ доклада о цензурѣ, въ которомъ выражается воззрѣніе на нее лучшихъ людей того времени:

«Польза отъ благоразумной свободы книгопечатанія столь велика и прочна, и злоупотребление оной причиняетъ вредъ столь рѣдко п временно, что нельзя не сожалѣть о необходимости, которую правительство, впрочемъ самое кроткое и снисходительное въ своихъ правилахъ, иногда находитъ, чтобы ограничить сію свободу, побуждаясь къ тому примъромъ, обстоятельствами и непреододимыми слъдствіями духа времени. Сіе сожальніе еще болье увеличивается, когда представить, что такое ограничивание трудно удержать въ надлежащихъ предёлахъ, и что оно доведено будучи до излишества, часто остается безъ действія, и между темъ всегда сопряжено со вредомъ. Неоспоримо, что строгость сія почти всегда влечетъ за собою нагубныя слъдствія, истребляетъ искренность, разслабляетъ умы, и потушая священный пламень любви къ истинъ, удерживаетъ распространение просвъщения. Неоспоримо и то, что свобода мыслить и писать есть одно изъ сильнейшихъ средствъ къ возвышению народнаго духа, къ усовершению и просвъщенію онаго; что царство истины можеть даже еще болье утвердиться отъ свободнаго изліянія какого либо заблужденія; потому что при самомъ появленіи заблужденія множество умовъ готовы уже будуть для опроверженія онаго.

«Наконецъ нѣтъ сумнѣнія, что истиннаго успѣха въ просвѣщеніи, прямаго и твердаго направленія къ возможнѣйшему человѣческой природы совершенству, можно ожидать только тамъ, гдѣ безпрепятственное употребленіе всѣхъ душевныхъ способностей даетъ свободу умамъ; гдѣ позволяется явно разсуждать о важныхъ выгодахъ человѣчества, о истинахъ, наиболѣе для человѣка и гражданина полезныхъ» 406).

#### $\mathbf{v}$ .

Списокъ членовъ, провозглашенныхъ въ день открытія россійской академіи, заключается именемъ Озерецковскаго, тогда еще молодаго, но пріобрѣвшаго извѣстность въ наукѣ и литературѣ, и бывшаго «профессоромъ исторіи натуральной, докторомъ медицины, членомъ петербургской академіи наукъ и бернскаго экономическаго общества». Вступивъ въ россійскую академію при самомъ ея основаніи, Озерецковскій принадлежалъ ей втеченіе сорока трехъ лѣтъ, и пережилъ съ нею почти всю ея исторію, отъ временъ Екатерины II до временъ Николая I.

Озерецковскій принималь болье или менье видное участіе въ главныйшихъ трудахъ и предпріятіяхъ академіи, каковы: составленіе словарей русскаго языка, сочиненіе грамматики и риторики, переводы классическихъ произведеній съ иностранныхъ языковъ на русскій, и т. п.

При первомъ распредѣленіи работъ между членами новой академіи Озерецковскій назначенъ былъ, съ его согласія, членомъ объяснительнаго отдѣла, а впослѣдствіи — членомъ издательнаго комитета съ цѣлью скорѣйшаго успѣха и бо́льшаго совершенства въ изданіи этимологическаго словаря. Изданіе новаго словаря, расположеннаго азбучнымъ порядкомъ, возложено было также на Озерецковскаго и его сочленовъ по академіи наукъ и россійской академіи: Озерецковскій, Румовскій, Лепехинъ, Протасовъ и Иноходцевъ называются сочинителями и издателями словаря 407). Для словарей, предпринимаемыхъ россійскою академіею въ различные періоды ея существованія, Озерецковскій доставиль обильное количество матеріаловъ, тщательно имъ собранныхъ, провѣренныхъ и объясненныхъ. Для этимологическаго словаря онъ собралъ слова, начинающіяся на З; для азбучнаго

словаря, предпринятаго въ 1794 году — слова, начинающіяси на А и на Б. При новой обработкѣ академическаго словаря, въ 1814 и 1815 годахъ, Озерецковскій принялъ на себя трудъ выбрать изъ сочиненій, касающихся ботаники, слова неизвѣстныя, необыкновенныя или малоупотребительныя, и сообщилъ академій собранныя имъ и систематически расположенныя русскія названія растеній. Сверхъ того опъ собралъ и представилъ въ академіи сословы реченій, начинающихся на Е и на З, съ присовокупленіемъ именъ прилагательныхъ и примѣровъ. Будучи дѣятельнымъ членомъ отдѣла, образованнаго для объясненія техническихъ названій, онъ опредѣлялъ и объяснялъ слова, употребляемыя въ русскомъ языкѣ для названія болѣзней 408).

Охотно занимаясь собираніемъ и определеніемъ словъ техническихъ изъ области медицины и наукъ естественныхъ, и дорожа русскими народными названіями, Озерецковскій не любилъ вдаваться въ тонкости словопроизводства, и когда ръчь шла не о техническомъ значеній словъ, а объ ихъ корняхъ и развѣтвленіяхъ, ограничивался бітлыми замітками, предоставляя разъясненіе діла филологамъ. Въ разгарії споровъ о происхожденіи словъ кресъ, воскресение и другихъ того же корня Озерецковскій предложилъ вопросъ: нельзя ли производить эти слова отъ употребительнаго ныи в глагола хрясну, захряст и пр. Въ описаніи своего путешествія въ Старую Русу онъ говорить: «о бронницкой горь слышаль я замьчание одной знаменитой особы, что названіе ея происходить, можеть быть, оть німецкаго слова brunne (источникъ), которое могли ей дать лифляндские рыцари, а россіяне перем'єпили названіе сіе въ Бронницы. Ежели россіяне жили туть до нашествія лифляндских рыцарей, и отъ нихъ оборонялись, то не можно ли названія Бронница производить отъ россійскаго слова броня? Но какъ оба произвожденія сего названія сумнительны, то филологи могуть порыться въ многоязычныхъ словаряхъ и доказать истинное происхождение наименования Бронницъ» 409).

Мысли Болтина касательно плана, которому должно следо-

вать при составленіи толковаго словаря, вызвали нісколько замісчаній со стороны Озерецковскаго. Онъ подаваль свой голось и по другимъ спорнымъ вопросамъ, ділая въ собраніяхъ академіи заявленія какъ устныя, такъ и письменныя. По поводу словарныхъ работъ и главныхъ основаній, принятыхъ при обработкі матеріаловъ для перваго академическаго словаря, Озерецковскій высказаль слідующее мніте:

- «1) Поелику академія, когда приступила къ сочиненію словаря славенороссійскаго, опредѣлила не вносить въ оный никаковыхъ словъ иностранныхъ, а собрать токмо славенскія и россійскія; нынѣ же въ сочиняемый ею словарь вносятся слова: греческія, греколатинскія, латинскія, арабскія, персидскія, татарскія и пр., то симъ академія уже далеко отъ своего намѣренія отступила, и названіе толковаго словаря славенороссійскаго не будетъ соотвѣтствовать содержанію онаго. Посему надлежить или всѣ сіи слова выпустить или назвать словарь собраніемъ словъ славенскихъ, славенороссійскихъ, россійскихъ книгъ и въ Россіи россіянами употребляемыхъ.
- 2) Всѣ слова пностранныя, которыя не суть ни славенскія, ни россійскія, собрать въ особливый буквенный порядокъ.
- 3) Академія судила, чтобы въ словарь не вносить имена государствъ, земель, морей, рѣкъ и городовъ; то менѣе полезно вносить реченія другихъ наукъ. И когда положено сказанныя названія собрать въ особливый словарь, то можно сіе же сдѣлать и съ реченіями другихъ наукъ.
- 4) Когда всё слова и реченія славенскія и россійскія, исключая всё иностранныя, съ какого они ни вошли бы языка, собраны будуть; тогда можно будеть судить о словахъ и реченіяхъ, славенскому и россійскому языку недостающихъ, и каковыя, по удобности сихъ языковъ къ сложенію и творенію новыхъ словъ и реченій, легко дополнить можно.
- 5) При словахъ славенскихъ очень часто безъ всякой нужды приводятся свидътельства изъ книгъ, а особливо церковныхъ, единственно для показанія, что оно употреблено въ такомъ-то

мѣстѣ; почему симъ словарь токмо увеличивается, а красоты и пользы не имѣетъ»  $^{410}$ ).

При составленіи азбучнаго словаря происходили въ академическихъ собраніяхъ разсужденія о томъ, въ какомъ наклоненіи должно ставить въ словаръ глаголы, т. е. въ неокончательномъ или въ первомъ лицъ наклоненія изъявительнаго. Всь члены, за исключеніемъ Озерецковскаго, полагали ставить глаголы въ неокончательныхъ наклоненіяхъ, сколько какой глаголъ ихъ имбетъ, отдавая первенство неокончательному неопредъленному, и обозначая окончаніе перваго и втораго лица настоящаго времени изъявительнаго наклоненія, а также залогъ и спряженіе опредѣляемаго глагола, напримъръ: двигать, двинуть, двигивать, двигаю, ешь, глаг. действит., спряж. 1; красныть, покрасныть, красныю, ешь, гл. ср., спр. 2; строить, строивать, строю; ишь, гл. д. спр. 3. Такое митие основывалось на следующихъ доводахъ. Вопервыхъ, неокончательное неопредъленное наклонение есть настоящее начало глаголовъ, подобно тому какъ въ именахъ и мѣстоименіяхъ началомъ служитъ падежъ именительный. Вовторыхъ, многіе глаголы вовсе не им'єютъ настоящаго времени, каковы: возгремьть, присовытовать, отсырыть и проч. Втретьихъ, въ грамматикъ, издаваемой россійскою академіею, спряженія разділены по неокончательным в наклоненіям глаголовь. Вопреки общему мнівнію своихъ сочленовъ, Озерецковскій настаиваль, чтобы по примѣру словарей языка латинскаго, съ которымъ русскій языкъ имфеть большое сходство, глаголы поставлиемы были въ первомъ лицъ настоящаго времени, и утверждалъ, что такое положение согласно со свойствомъ нашего языка 411).

Озерецковскій сообщаль свои зам'вчанія и на грамматику, составленіемъ которой занимались члены россійской академіи. Въ глав'в о прилагательныхъ онъ сд'влалъ опред'вленіе превосходной степени: «собраніе занималось — сказано въ журнал'в зас'вданія — повторительнымъ разсматриваніемъ россійской грамматики о превосходномъ степени, коему опред'вленіе сд'влать принялъ на себя трудъ членъ академіи Озерецковскій». Онъ возбудилъ во-

просъ и объ увеличеніи числа спряженій: въ русской грамматикъ принято только два спряженія, различающіяся между собою окончаніемъ втораго лица единственнаго числа настоящаго времени изъявительнаго наклоненія; но судя по неправильности глаголовъ въ спряженіи представляется возможнымъ увеличить число спряженій. Вопросъ этотъ собраніе оставило нерѣшеннымъ на томъ основаніи, что «таковое предпріятіе требуетъ весьма много размышленія, и при сужденіи гг. членовъ встрѣчаемы были непреоборимыя трудности» <sup>412</sup>).

Въ начертаніи россійской академіи, служившемъ для нея уставомъ, сказано было, что однимъ изъ главныхъ предметовъ ея занятій должно быть свойственное русскому языку витійство, вслъдствіе чего академія обязана была составить риторику. Отъ риторики требовалось, чтобы она «содержала въ себѣ всѣ нужныя и ясныя правила, была обогащена примфрами, могущими вперить вкусъ къ истинному краснор вчію, и изяществомъ своимъ приносила честь академіи». Членъ академіи Дмитрій Ивановичъ Хвостовъ заявилъ, что онъ съ своей стороны находитъ способнъйшими для подобнаго труда двухъ своихъ сочленовъ: Озерецковскаго и преосвященнаго Павла, архіепископа ярославскаго, какъ «мужей, знаніями, опытностію и искусствомъ въ россійской словесности извъстныхъ». Архіепископъ Павелъ и Озерецковскій, попросивши дать имъ время на размышленіе, изъявили свое согласіе. Но скоро пришлось Озерецковскому остаться безъ сотрудника: архіепископъ Павель отправился въ епархію, а потомъ въ Москву. Уфзжая, онъ писалъ Озерецковскому: «ваши знанія, искусство и даръ словами (sic), коимъ вы довольно себя отличили. и долговременное въ томъ упражнение, вознаградитъ безсомнѣнно мое несодъйствіе». Озерецковскій принялся за работу, запасся нужными пособіями: изъ библіотеки россійской академіи взяль Burgii elementa oratoria въ изданіи Бантышъ-Каменскаго; отъ своего кратковременнаго сотрудника получилъ Cours de la littérature par Laharpe, и т. д., и представиль на судь следующій планъ или «расположение риторики»:

### Часть первая.

- 1) Всеобщая исторія краснорічія послужить введеніемъ.
- 2) О періодахъ.
- 3) О распространеній періодовъ.
- 4) О украшеніи періодовъ.
- 5) О тропахъ.
- 6) О фигурахъ.
- 7) О хріяхъ.
- 8) О письмахъ.

### Часть вторая.

- 1) О составленіи р'вчи.
- 2) О изобрѣтеніи вступленій.
- 3) О доводахъ.
- 4) Опроверженіе возраженій.
- 5) О возбужденіи и укрощеніи страстей.
- 6) О расположеній и заключеній ръчи.
- 7) О слогъ и различіяхъ онаго.
- 8) О качествахъ оратора или витіи.
- 9) О положеніяхъ и движеніяхъ витіи.
- 10) О произношеніи рѣчи.
- 11) О большихъ похвальныхъ словахъ.
- 12) О проповѣдяхъ.
- 13) О рѣчахъ на печальные случаи.
- 14) О публичныхъ академическихъ рѣчахъ.
- 15) О придворныхъ и государственныхъ рѣчахъ.
- 16) О надгробныхъ рѣчахъ.
- 17) О рѣчахъ на обручание и вѣнчание.
- 18) О подражаній писателямъ.
- 19) О переводахъ.

Къплану риторики, представленному Озерецковскимъ, члены россійской академіи отнеслились съ большимъ вниманіемъ и тре-2 5 бовательностью, показывающими, до какой степени предметъ труда быль въ духѣ того времени. Въ приведенномъ нами отзывѣ Румовскаго указано отношеніе представленнаго расположенія риторики къ учебнику Бургія. Другіе члены академіи также находили планъ Озерецковскаго неудовлетворительнымъ и не соотвѣтствующимъ цѣли предпринятаго академіею труда.

«Всеобщая исторія краснорічія—говорить въ митній своемъ протоіерей Красовскій — должна, кажется, составить не малую книгу, ежели обстоятельно оную написать, и потому не можеть служить введеніемъ въ риторику, которое должно быть кратко. А лучше, по мнѣнію моему, вмѣсто введенія описать, что такое риторика, какое ея дёло и какой конецъ, причемъ изъяснить изящество и пользу сея науки; потомъ показать двойственный предметъ риторики, а именно вещи и слова. Въ разсуждении чего и расположить сію науку на три части, изъ которыхъ бы первая содержала правила изобрътенія вещей, о которыхъ витія говорить намфрень; вторая заключала бы въ себф правила расположенія изобр'єтенных вещей, а третія предлагала бы правила, по которымъ бы расположенныя вещи витія могъ краснор выразить ръчью либо своимъ сочиненіемъ. И какъ къ сему краснорѣчивому выраженію принадлежать періоды, тропы, фигуры, замысловатыя рёчи, отборныя слова, и проч., то о сихъ всёхъ правила написать въ сей последней части риторики. Чемъ, кажется, и кончится все существенное содержание сея науки, къ чему присовокупить можно яко прибавленіе: о качествахъ и дійствіи витіи; объ употребленіи риторики: въ мелкихъ сочиненіяхъ, каковы суть хріи, письма, силлогизмы и проч.; въ пространныхъ ръчахъ, каковы суть проповъди, панегирики, публичныя академическія річи и проч. Таковой порядокъ сея науки кажется мнь естественный того, каковы изображень вы такы названномъ нынѣ расположеніи риторики, которое можеть служить только для начинающихъ учиться риторикъ дътей, какъ то видно изъ бургіевыхъ или вратиславскихъ первоначальныхъ основаній витійства. А что надлежить до изданія риторики отъ россійской

академіи, то сія должна быть ею обработана не во образѣ дѣтскаго къ краснорѣчію руководства, но въ качествѣ мужественнаго къ оному наставленія, подобнаго тому, какое изъ древнихъ оставили намъ Цицеронъ и Квинтиліанъ, а изъ новѣйшихъ Эрнестъ и другіе риторы. Къ чему, кажется, ближе всего подходитъ изображенное мною раздѣленіе риторики на три части, то есть о изобрѣтеніи, расположеніи и изложеніи».

Президентъ россійской академіи Нартовъ признаваль болѣе правильнымъ раздъленіе риторики на четыре части. «Витія, говорить онъ-по примъру искуснаго и прозорливаго строителя, прежде всего старается собрать вещества, къ составленію рѣчи его нужныя; потомъ назначаеть пристойное мѣсто мыслямъ и доводамъ, къ главному предмету сочиненія его пріисканнымъ; посемъ печется объ украшеній оныхъ, ибо онъ обязань изображать мысли свои красно и привлекательно; и наконецъ предлагаеть рѣчь свою слушателямъ. Следовательно риторика иметь четыре главныя части: изобрътеніе, расположеніе, украшеніе и произношеніе. Въ первой показываетъ она источники, изъ которыхъ витія можетъ почерпать мысли и доказательства, къ главному предложенію всего сочиненія относящіяся. Во второй — порядокъ, каковому следовать должно при разделении речи на главныя ся части и при расположеніи мыслей и доказательствъ. Въ третьей-научаетъ способу изображать пристойнымъ и привлекательнымъ образомъ изобрътенныя и расположенныя мысли. Четвертая часть, которая относится бол ве къ оратору, нежели къ краснор вчію, содержитъ въ себъ наставленія, какъ витія при произношеніи ръчи управлять долженъ своимъ голосомъ и тёлодвиженіями. Посему желательно бъ было, чтобы пріявшіе на себя трудъ сочинить россійскую риторику, достойную имени и чести академіи, составили расположение оныя, основываясь на семъ естественномъ, древними и новъйшими знаменитыми красноръчія учителями, каковы суть: Аристотель, Цидеронъ, Квинтиліанъ, Эрнестій, Гейнекцій, Кревіеръ и проч., принятомъ, и многими вѣками одобренномъ и утвержденномъ раздѣленіи, описавъ въ ономъ начертаніи подробно и въ настоящей связи какъ главныя, такъ и особенныя части риторики, съ тѣмъ, чтобы сіе расположеніе вмѣщало въ себѣ содержаніе всей риторики, и служило бы предисловіемъ къ оной».

Собраніе академіи, согласно съ мнѣніемъ Нартова, положило раздѣлить риторику, которую академія намѣрена издать отъ своего имени, на четыре части: изобрѣтеніе, расположеніе, украшеніе и произношеніе. Тогда Озерецковскій заявиль академіи, что такъ какъ риторики Ломоносова и Амвросія расположены такимъ же точно порядкомъ, и онъ не надѣется сочинить такую риторику, которая превосходила бы ихъ своимъ изяществомъ, то онъ и отказывается отъ участія въ этомъ трудѣ. Но несмотря на свой отказъ Озерецковскій не переставалъ сообщать отъ времени до времени матеріалы для академической риторики. По крайней мѣрѣ, много лѣтъ спустя послѣ передачи работы въ другія руки онъ доставиль въ академію восемьдесятъ четыре образца «витієватыхъ рѣчей», выбранныхъ имъ изъ риторики Ломоносова 413).

О д'ємтельномъ участіи Озерецковскаго въ трудахъ и предпріятіяхъ россійской академіи свид'єтельствуетъ его переводъ Саллустія, одобренный и изданный академіею. Въ одномъ изъ академическихъ собраній Озерецковскій изъявилъ желаніе заняться также переводомъ Quintiliani institutiones oratoriae съ латинскаго подлинника, изданнаго въ Парижѣ, въ 1552 году, въ листъ 414).

Въ началѣ девятнадцатаго столѣтія россійская академія предприняла періодическое ежемѣсячное изданіе, и Озерецковскій избранъ былъ членомъ комитета для разсмотрѣнія сочиненій и переводовъ, назначаемыхъ для литературнаго органа академіи. Изданіе предполагали открыть статьею, которой придавали особенное значеніе, и которая должна была изобразить и доказать важность, изобиліе, силу и красоту языка славянороссійскаго. Съ просьбою написать подобнаго рода статью обратились къ Озерецковскому, какъ къ отличному знатоку отечественнаго языка и словесности, но онъ отклонилъ отъ себя лестное предложеніе, сославшись на свои

многочисленныя занятія, и об'єщая доставить другое какое-либо сочиненіе, касающееся до словесности <sup>415</sup>).

Озерецковскій представляль въ россійскую академію статьи оригинальныя и переводныя, и читаль ихъ въ академическихъ собраніяхъ. Переводъ Саллустія читанъ былъ и въ обыкновенномъ и въ торжественномъ собраніи академіи. Озерецковскій сообщилъ краткое разсуждение о нарфчияхъ въ языкахъ, переведенное имъ изъ французской энциклопедіи, и читалъ: сочиненное имъ краткое разсужденіе о названіи Норвегіп; краткое разсужденіе о мивологін; записку о происхожденіи имени самопода, даннаго россіянами многочисленному съверному народу, и т. д. Онъ сообщилъ также списки съ двухъ указовъ царей Ивана и Петра Алексвевичей; подлинники хранятся въ архангелогородской губерніи: одинъ указъ, отъ 20 іюля 7198 года — о перевезеній въ Москву шняки или яхты, присланной къ Архангельскому городу изъ-за моря; второй, отъ 27 ноября 7202 года, — двинскому таможенному и кружечныхъ дворовъ головѣ Никитѣ Старостину съ товарищи о томъ, чтобы они съ торговыхъ иноземцевъ, варившихъ въ Архангельскомъ городъ про свой обиходъ пива, брали денежную пошлину по гривнъ съ каждой четверти, и т. п. 416).

На Озерецковскаго и его сочлена Александра Семеновича Хвостова россійская академія возложила составленіе иллирорусскаго словаря или, собственно говоря, русской его части, т. е. переводъ на русскій языкъ матеріала, заключающагося въ двухъ иллирійско-латинскихъ словаряхъ, изъ которыхъ одинъ, рукописный, купленъ въ Прагѣ для россійской академіи, а другой, печатный, изданъ въ Загребѣ подъ названіемъ: gazophylacium seu latino-illiricorum onomatum aerarium, selectionibus, synonimis, phraseologiis, verborum constructionibus etc. illustratum, Zagrabiae. 1790. Въ числѣ рукописей россійской академіи, находящихся въ библіотекѣ академіи наукъ, сохранился «словарь иллирійскаго языка съ латинскимъ и россійскимъ». Почти весь словарь, составляющій цѣлый фоліантъ, писанъ рукою Озерецковскаго, и имъ же поставлены русскія слова, и сдѣланы исправленія

вътъхъ немногихъ листахъ, которые писаны не его рукою. Чтобы дать понятіе о словаръ Озерецковскаго, приведу нъсколько примъровъ:

звонити — pulsare, sonare, tinnire, crepare; — звонить, звучать, звенёть, скрыпёть, трещать.

звонити опет — resonare; — опять зазвонить.

звонити у около — circumsonare; — вокругъ звонить:

звонимир — sonum pacis; — звонъ мира.

noкapamu—castigare, animadvertere in quem, increpare, objurgare, reprehendere, arguere, redarguere, corripere; — наказывать, выговаривать, обвинять, напрягай дать.

тапиви — nugatorius; — пустословный.

усорнути, усринути — irrumpere, perrumpere: — вломиться, ворваться, насильно войти.

урвице — conventio de tanto opere vel de opere perfecto; — договоръ о толикомъ дълъ или о дълъ сдъланномъ.

*срића*, *срећа* — sors, fortuna, fatum, casus; — жребій, счастіе, судьба, случай, и т. д. <sup>417</sup>).

Ревностно посъщая академическія собранія, Озерецковскій не быль, да и не могъ быть по своей природь, равнодушнымъ свидътелемъ того, что происходило въ его присутствіи, и нерѣдко вступалъ въ пренія съ своими сочленами, оставаясь иногда однимъ въ полѣ воиномъ, но всегда дѣйствуя открыто и честно. Когда первенствующій членъ россійской академін положилъ отсрочить награду медалью, и нѣкоторые изъ присутствовавшихъ изъявили согласіе, одинъ Озерецковскій «утверждалъ противное; прочіе жъ наблюдали молчаніе». При выборѣ непремѣннаго секретаря на мѣсто умершаго Лепехина Озерецковскій отказался подписать протоколъ, не признавая выбора правильнымъ, и прибавилъ, что объ этомъ «вступятъ донесеніемъ къ его императорскому величеству». Кто? спросилъ президентъ. Озерецковскій отвѣчалъ, что

«онъ и другіе найдутся, и подадуть государю императору о семъ донесеніе». Суть возраженій Озерецковскаго заключалась въ томъ, что выборъ, по словамъ президента, произведенъ на основании устава, а въ действительности россійская академія не имела тогда устава, а руководствовалась начертаніемъ, составленнымъ еще до открытія академін. Членъ академін Гурьевъ предложиль собранію подать всеподданнъйшій докладъ объ испрошеніи въ президенты россійской академіи графа Александра Сергѣевича Строгонова, который бы попечительствоваль о пользахъ академіи. Но Озерецковскій заявиль, что онь съ своей стороны признаеть болье полезнымъ для академіи испросить у высокомонаршаго престола сумму, 6.250 рублей, которая отпускаема была на содержаніе академін до конца 1796 года. Собраніе согласилось съ предложеніемъ Озерецковскаго; составленъ былъ докладъ объ отпускъ суммы, и на Озерецковскаго возложено подать докладъ черезъ генералъ-прокурора Александра Андреевича Беклешова или черезъ Михаила Никитича Муравьева 418).

По общему приговору членовъ россійской академіи Озерецковскому присуждена въ 1800 году золотая медаль — послъдняя изъ сохранившихся отъ лучшихъ временъ академіи. Членъ академіи Мальгинъ обратился къ собранію съ следующимъ предложеніемъ: «хотя академія и не им'єсть отъ казны къ содержанію своему нужнаго вспомоществованія, однако оставшінся отъ 1794 и 1795 годовъ двъ золотыя медали, хранимыя въ академіи, еще на лицо находятся, почему не угодно ли академіи будеть одною изъ оныхъ наградить усердіе, ревность и труды, отъ начала ея учрежденія до сего времени оказуемые членомъ академіи Озерецковскимъ». Всѣ, бывшіе въ собранія, члены россійской академін, «отдавая должную похвалу г. Озерецковскому, единогласно опредалили уванчать труды его сею почестью». Въ свою очередь Озерецковскій предложиль наградить труды Мальгина; академія приняла это предложеніе, и постановила: «вручить Озерецковскому и Мальгину оставшінся у ней последнія две золотыя медали, и тъмъ выполнить прежнее ея положение», т. е. въ послъдній разъ воспользоваться ея прежнимъ правомъ, дарованнымъ ей при самомъ ея основаніи 419).

О трудахъ и заслугахъ Озерецковскаго россійская академія постоянно заявляла и въ своихъ отчетахъ и при изданіи словаря:

1790 г — Н. Я. Озерецковскій сообщиль академіи собранныя имъ слова, по чину азбучному, съ буквы З начинающіяся; участвоваль въ отдёлё, предварительно труды сочинителей разсматривавшемъ; опредёляль слова, означающія болёзни; и почти всегда присутствуя въ собраніяхъ академіи, много примёчаніями своими спомоществоваль.

1792 г.— Почти всегда соучаствуя въ собраніяхъ академіи, сообщалъ свои примѣчанія, послужившія пособіемъ къ общему дѣлу; особенно же опредѣлялъ слова, болѣзни означающія.

1793 г. — Рачительно соучаствуя въ собраніяхъ академіи, сообщалъ свои примъчанія.

1794 г. — Рачительно посъщая академическія собранія, сообщаль свои примъчанія.

1794 г. — Посѣщая собранія академій, и сообщая свой замѣчанія, споспѣшествовалъ общему труду.

1802 г. — Рачительно посъщая собранія академіи и комитета, вспомоществоваль своими совътами и митеніями къ усовершенствованію правиль грамматическихъ и повосочиняемаго словаря. Особенно же сообщиль академіи слова и реченія, по азбучному порядку имъ расположенныя, съ письменъ А и Б начинающіяся, и т. д. 420).

Въ отзывахъ своихъ россійская академія придаетъ особенное значеніе тому, что Озерецковскій ревностно участвовалъ въ ея собраніяхъ. Дѣйствительно, онъ былъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ посѣтителей академіи. Въ иные года, какъ напримѣръ въ 1808, въ 1816, онъ не пропускалъ ни одного засѣданія; въ другіе онъ былъ почти во всѣхъ засѣданіяхъ: въ 1815 году—въ 48 изъ общаго числа 49 засѣданій; въ 1813 году — въ 47 изъ 48; въ 1817 году — въ 45 изъ 46, и т. д. Единственное исключеніе

составляеть 1797 годъ — тяжелый годъ для академін, терявшей надежду на свое дальнъйшее существованіе; въ спискъ членовъ, присутствовавшихъ въ заседаніяхъ академіи, не встречается въ этомъ году имени Озерецковскаго. Во все время своего пребыванія въ академіи, т. е. втеченіе сорока трехъ лѣтъ и четырехъ мѣсяцовъ, онъ былъ въ 1230 засѣданіяхъ. Въ первый разъ онъ былъ въ собраніи россійской академіи 21 октября 1783 года, а въ последній разъ — 23 октября 1826 года. Вследствіе различныхъ причинъ Озерецковскій охотне посещаль россійскую академію, нежели академію наукь: президенть академін наукъ С. С. Уваровъ писаль, въ апрёле 1823 года, министру духовных в дёль и народнаго просвёщенія, что Озерецковскій не только не участвуєть въ трудахъ академін, но даже никогда не присутствуеть въ конференціяхъ. Министръ, знавшій повидимому многія подробности тогдашней академической жизни, отв'ьчалъ президенту, что хотя Озерецковскій по преклопности латъ и не можеть уже быть даятельнымъ членомъ академіи, но тъмъ не менье по своимъ прежнимъ трудамъ вполнъ заслуживаеть участія и поддержки.

Маститый академикъ выражалъ желаніе провести остатокъ своей жизни то въ Петербургѣ, то въ Старой Русѣ, куда влекла его, какъ онъ самъ говоритъ, страсть къ ботаникѣ. Жалуясь на свою горькую судьбу, Озерецковскій писалъ министру народнаго просвѣщенія князю А. Н. Голицыну: «Многе лѣтъ путешествуя по Россіп для изслѣдованія натуральныхъ произведеній, въ 1771 году лишился я всей моей собственности въ Ледовитомъ морѣ; въ 1793 году погорѣлъ въ Великихъ Лукахъ; въ 1814 году въ озерѣ Ильменѣ потонули остатки моихъ пожитковъ; въ 1821 году обокраденъ до нитки здѣсь въ Петербургѣ. Нынѣ прошу и молю исходатайствовать мнѣ милость отъ монаршихъ щедротъ и позволеніе жить то въ Петербургѣ, то въ Старой Русѣ... Пристрастіе мое къ ботаникѣ побудило меня утруждать просьбою о позволеніи жить то въ Петербургѣ, то въ Старой Русѣ» 421). Но къ переходу въ Старую Русу, хотя бы и временному, встрѣти-

лись препятствія со стороны академіи наукъ, и Озерецковскій изъявиль готовность не покидать ни столицы, ни академіи. Физическія силы замѣчательнаго труженика постепенно упадали, но сила духа не измѣнила ему. На смертномъ одрѣ онъ сохранилъ свое обычное самообладаніе; спокойно дѣлалъ послѣднія распоряженія; самъ продиктовалъ имена лицъ, которыхъ слѣдуетъ пригласить на его похороны, и въ виду приближающейся кончины сказалъ окружающимъ: ноги и руки мои умерли, только около сердца осталось немного жизни... Озерецковскій скончался 28 февраля 1827 года, и погребенъ на смоленскомъ кладбищѣ 422).

# ПРИМЪЧАНІЯ И ПРИЛОЖЕНІЯ.

- 1) Академическія сочиненія, выбранныя изъ перваго тома Дѣяній императорской академін наукъ, подъ заглавіемъ: Nova acta academiae scientiarum imperialis petropolitanae. Ч. І. Сиб. 1801 года. Предисловіе, стр. І ІІІ.
  - 2) Новыя ежемфсячныя сочиненія. 1786. Часть І. Предисловіе.
- 3) Обозрѣніе жизни и дѣятельности Румовскаго составлено нами преимущественно на основаніи рукописныхъ матеріаловъ, хранящихся въ различныхъ архивахъ, а именно: въ архивѣ конференціп академіп наукъ, въ архивѣ академической канцелярін. въ архивъ россійской академіи, въ архивъ св. синода, въ архивъ министерства народнаго просвъщенія и въ архивъ казанскаго университета и казанскаго учебнаго округа. Полной біографіи Румовскаго не появлялось въ нечати и не встрѣчается въ рукописяхъ. Свёдёнія о немъ ограничивались замётками болёе или менъе краткими и отрывочными, находящимися въ нъкоторыхъ изданіяхъ, русскихъ и иностранныхъ. Всего важиве то, что сообщается о Румовскомъ въ журналѣ астронома Цаха и въ словарѣ митрополита Евгенія, а также въ исторіи академіи наукъ Пекарскаго, въ матеріалахъ для біографіи Ломоносова Билярскаго и въ только-что появившемся труд в профессора казанскаго университета Н. Н. Булича.

Баронъ Францъ Цахъ, директоръ зеебергской астрономической обсерваторіи близъ Готы, избранъ быль въ 1794 году почетнымъ членомъ петербургской академіи наукъ, въ одномъ засъданіи съ знаменитымъ философомъ Кантомъ и съ нѣкоторыми другими иностранными учеными. Въ протоколѣ академическаго собранія 28 іюля 1794 года читаемъ: Le secrétaire présenta les noms des savants étrangers que divers académiciens avaient proposés en conférence pour être reçus unanimement au nombre des membres externes. Ces savants sont: IV. François de Zach, major au service de S. A. S. Msgr. le duc de Saxe-Gotha et directeur de l'observatoire astronomique à Gotha. VI. Emanuel Kant, professeur ordinaire en philosophie à l'université de Königsberg en Prusse. Madame la princesse, réconnaissant la célébrité et les mérites distingués de tous ces savants, elle décida que les treize premiers soient reçus membres externes, etc.

Нахъ находился въ сношеніяхъ съ своими сочленами по петербургской академіи наукъ и въ особенности съ Румовскимъ, какъ съ астрономомъ-наблюдателемъ. Въ 1800 году Цахъ приступилъ къ изданію ежем всячнаго ученаго журнала, подъ названіем в Моnatliche correspondenz zur beförderung der erd-und himmelskunde. Въ мартовской книжкъ этого журнала, на стр. 281-291, помъщенъ — подъ заглавіемъ: Stephan von Rumovski, russisch-kaiserlicher wirklicher geheimer staats-rath, kaiserl. astronom, mitglied der St. Petersburger und anderer academien der wissenschaften — краткій, но весьма обстоятельный біографическій очеркъ Румовскаго, и приложенъ портретъ его, сообщенный самимъ Румовскимъ. Имъ же очевидно сообщены и многія подробности: точно указаны годъ и даже число рожденія, чего не находимъ въ русскихъ матеріалахъ, и опредълено свойство участія Румовскаго въ различныхъ событіяхъ академической жизни: приводятся выдержки изъписемъ Румовскаго, и т. п. Взглядъ автора на значеніе Румовскаго, какъ русскаго ученаго, выражается въ следующихъ словахъ: In einem zeitalter, wo sich geistes-cultur über alle länder und nationen allgemein verbreitet, und wo einzelne individua denselben weg der geistes-ausbildung mit andern völkern gemein haben, kann die aus der characteris-

tischen disposition einer nation entspringende verschiedenheit kaum auffalend sein. Inzwischen zieht doch der seltnere landsmann mehr an, und man entdeckt in ihm jene eigenthümlichkeit und originalität, die in der ersten erziehung, in den sitten, in den verhältnissen und denkarten jeder besondern nation ihren ursprung nehmen. Stephan von Rumovski ist eine solche seltne und so merkwürdigere erscheinung, da er der erste geborne russe ist, der sich in einem fache ausgezeichnet und berühmt gemacht hat, in welchem er bei seiner nation keine vorgänger gehabt und nur wenige nachfolger hat. Selbst dieser umstand vermehrt unsere theilname, und macht uns den gang seiner geistesbildung auch von einer andern seite wichtig, weil dieselbe in eine hauptperiode der wissenschaftlichen cultur seiner landleute fällt... Nur ein so guter kopf, wie Rumovski, und ein schüler Euler's konnte in so kurzer zeit einen lehrstuhl besetzen, von welchem er selbst vor wenigen jahren die ersten lehren empfing. Er sollte mathematik in russischer sprache lehren. Diess war nie vorher geschehen; es gab kein russisches lehrbuch; er musste eins schreiben und er schrieb ein vortreffliches, das im j. 1760 im druck erschienen ist. Rumovski ist der Christian Wolf seiner nation, und er hat das verdienst in seinem vaterlande das studium der mathematik zuerst verbreitet und so zu sagen einheimisch gemacht zu haben.

Всѣ послѣдующія извѣстія о Румовскомъ, встрѣчающіяся у французскихъ и нѣмецкихъ писателей, заимствованы главнымъ образомъ изъ очерка, помѣщеннаго въ журналѣ барона Цаха, какъ напримѣръ:

J. J. Lalande: Bibliographie astronomique avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu'à 1802. Paris. 1803. p. 479—480. Въконцѣ краткой біографической замѣтки упоминается объодномъ изъ литературныхъ трудовъ Румовскаго, не названномъ въ другихъ источникахъ: Le président actue!, le baron de Nicolay, poète né à Strasbourg, lui a fait traduire en russe l'éloge d'Euler fait par Fuss. Toutes ces occupations l'ont empêché de faire autant d'observations qu'il aurait desiré, mais il y en a

plusieurs dans les Mémoires de l'academie de Pétersbourg depuis 1765.

Meyer's Conversation-lexicon. VI<sup>r</sup> band, 2° abtheilung, 1851, s. 621.

Biographisch-literarisches handwörterbuch zur geschichte der exacten wissenschaften, von Poggendorff. II band. 1863. s. 720.

Въ русской литературъ имя Румовскаго, какъ ученаго, встръчается въ первомъ словаръ русскихъ писателей, изданномъ, какъ извъстно, въ 1772 году. Новиковъ говоритъ: «Румовскій Степанъ, императорской академіи наукъ членъ и астрономіи профессоръ, сочинилъ нъсколько весьма изрядныхъ разсужденій о разныхъ матеріяхъ, и издалъ нъсколько книгъ, до своей науки принадлежащихъ, много похваляемыхъ; также и писалъ весьма изрядныя стихотворенія, но печатныхъ нътъ» (Матеріалы для исторіи русской литературы. Изданіе П. А. Ефремова. 1867. стр. 97).

Черезъ нѣсколько дней послѣ смерти Румовскаго появился въ с.-петербургскихъ вѣдомостяхъ некрологъ его, составленный въ академіи наукъ, что очевидно уже изъ того, что онъ почти дословно повторенъ въ мемуарахъ академіи, на французскомъ языкѣ. Приводимъ некрологъ въ обояхъ его видахъ; мѣста несходныя напечатаны разрядкою, а добавленія — курсивомъ.

Mémoires de l'académie impériale des sciences de S<sup>t</sup>. Pétersbourg. Tome V. 1815. (Histoire de l'académie des sciences. Année 1812, p. 3—6). Санктиетербургскія вѣдомости. № 57. Вторникъ, іюля 16 дня, 1812 года, стр. 871. Санктиетербургъ, 15-го іюля.

Mr. Etienne Roumovsky, conseiller d'état actuel, si-devant académicien effectif et dans la suite vice-président de l'académie, membre du directoire suprème des écoles de l'empire,

Сего іюля 7-го числа въ здѣшней столицѣ скончался отъ паралича на 80 году отъ рожденія Степанъ Яковлевичъ Румовскій, дѣйствительный статскій совѣтникъ, членъ главнагс

curateur de l'université impériale de Kazan et des écoles de son arrondissement, membre de l'académie impériale russe, de l'académie royale des sciences de Stockholm et de plusieurs autres sociétés savantes, chevalier de l'ordre de St. Vladimir du 3<sup>me</sup> degré et de St. Anne de la 2° classe, mourût le 7 juillet 1812, dans la 80<sup>me</sup> année de son âge, d'un coup d'apoplexie. Ce savant, un de plus célèbre de la nation russe, fit ses premières études dans le séminaire du couvent de St. Alexandre Nevski. En 1748 il fut reçu au nombre des étudians de l'académie impériale des sciences, où il profita particulièrement des lecons du célèbre physicien Richmann. Après la mort de ce professeur, devenu en 1753 la victime de ses expériences électriques sur la foudre, Roumovsky fut nommé adjoint de l'académie, et envoyé en 1754 à Berlin pour y achever ses études sous les yeux du premier mathématicien de son tems, l'illustre Leonard Euler. Après un séjour de deux ans, passés sous la tutèle et dans la maison de son illustre maître, l'académie

правленія училищъ, попечитель императорскаго казанскаго университета и училищъ тамошняго учебнаго округа, императорской академін наукъ, императорской россійской академін, королевской стокгольмской академіи наукъ и многихъ другихъ ученыхъ обществъ членъ, и орденовъ св. равноапостольнаго князя Владимира 3-й степени и св. Анны 2-го класса кавалеръ. Сей знаменитый мужъ, одинъ изъ славнъйшихъ россійскихъ ученыхъ, сначала обучался въ семинаріи святотроицкія александроневскія лавры; потомъ въ 1748 году поступиль въ бывшую гимназію академіи наукъ студентомъ, и особенно пользовался наставленіями Рихмана. 1753 году, когда сей профессоръ сдёлался жертвою электрическихъ своихъ опытовъ, Румовскій произведень быль въ адъюнкты, а въ 1754 году для усовершенствованія въ математическихъ наукахъ посланъ быль отъ академіи въ Берлинъ къ Леонарду Эйлеру, первому математику того времени. двугодичномъ пребываніи Берлинъ возвратился онъ въ Санктпетербургъ, и по препоle rappella et lui conféra l'emploi d'enseigner les mathématiques à ses étudians, ce qui donna à Mr. Roumovsky l'occasion de composer le premier livre élémentaire de géométrie qui a été écrit en langue russe. En 1760 l'académie le nomma son astronome à la place de Grischov, mort cette année, et l'année suivante elle l'envoya à Selenginsk pour y observer le passage de Venus devant le soleil, phenomène qui huit ans plus tard il fut chargé d'observer une seconde fois à Kola. Après son retour de la première expédition il fut avancé au grade de professeur extraordinaire d'astronomie; et après son retour de Kola l'académie le nomma académicien ordinaire. Outre un grand nombre d'observations astronomiques et de mémoires d'astronomie théorétique répandus parmi ceux de l'académie, la collection de ses ouvrages renferme aussi plusieurs problèmes d'analyse et de géometrie résolu par notre habile mathématicien. Ce fut lui qui, pendant trente années consécutives, a calculé et rédigé le calendrier de St. Pétersрученію академій наукъ преподавалъ математическія наставленія находившимся тогда при оной студентамъ, что и подало ему поводъ къ изданію геометріи, каковой учебной книги до того времени на россійскомъ язык сочиненной еще не было. Въ 1760 году произведенъ въ астрономы на мѣсто умершаго Гришова, а въ следующемъ году отправленъ былъ въ Нерчинскъ для наблюденія прохожденія Венеры чрезъ солнце. Въ 1769 году получиль онъ порученіе отъ академіи наукъ отправиться въ Колу для таковагожъ наблюденія. По возвращеній его изъ первой экспедиціи (1763) произведенъ былъ экстраординарнымъ, а предъ отъёздомъ его въ Колу (1767) ординарнымъ профессоромъ астрономін. Кромѣ многихъ астрономическихъ разсужденій и наблюденій, напечатанныхъ въ разныхъ мѣстахъ академическихъ актовъ, содержатся въоныхъ также многія остроумныя его ръшенія геометрическихъ и аналитическихъ задачъ. Сверхъ сего 30 лѣтъ сряду трудился онъ надъ сочиненіемъ и ежегоднымъ изданіемъ санкт-

bourg, et pendant une période presque aussi longue il avait dirigé le département géographique de l'académie. Il dirigea aussi pendant plusieures années les études des élèves du corps des cadets grecs, et dans les dernières années de sa vie il participa aux travaux du département de la marine en qualité du membre du comité savant de ce département. Dans ces heures de loisir il traduisit en russe des ouvrages utiles, tels que les lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne, les annales de Tacite et d'autres. Depuis 1800 jusqu'à 1803 il fit, par suite d'un ordre suprême, les fonctions de vice-président de l'académie, et en 1803 il fut nommé très gracieusement curateur de l'université impériale de Kazan. Dans cette dernière place il a travaillé sans relache à l'organisation des écoles de son arrondissement, aussi bien qu'à celle de l'université même, avec un zèle et une activité qui sont bien rares dans un âge si avancé et qui n'ont cessé qu'. avec le dernier soufle de sa vie. C'est à une constitution vigoureuse et à un genre de vie sobre

петербургскаго астрономическаго календаря, и втеченіе почти толикихъ же лѣтъ имѣлъ главное надзирание надъ бывшимъ при академіи наукъ географическимъ департаментомъ. Въ свободные отъ должности часы занимался онъ переводомъ полезныхъ сочиненій, и между прочимъ перевелъ на россійскій языкъ съ французскаго письма о разныхъ физическихъ и философическихъ матеріяхъ, писанныя Леонардомъ Эйлеромъ къ нѣкоторой нѣмецкой принцессѣ, и съ латинскаго лѣтопись Корнелія Тапита. Съ 1800 по 1803 годъ занималъ онъ по высочайшему повельнію мьсто вицепрезидента академіи наукъ, а потомъ (1803) опредѣленъ членомъ главнаго правленія училиша и попечителемъ казанскаго учебнаго округа. Проходя сіе званіе, не взирая на глубокую свою старость, отправляль онъ дѣла, какъ до образованія училищъ сего округа, такъ и самаго университета касающіяся, съ особеннымъ раченіемъ.

et très reglé qu'il a dû le précieux avantage de jouir jusqu'à l'âge de presque quatre - vingt ans de toutes ses facultés physiques et intellectuelles et de conserver l'usage de toute sa tête et de tous ses sens.

Приведенный некрологъ послужилъ источникомъ для послъдующихъ извъстій о Румовскомъ, и прежде всего для словаря митрополита Евгенія, откуда заиствованы и св'єд'єнія о Румовскомъ, находящіяся въ Опыт' краткой исторіи русской литературы Греча. Митрополить Евгеній исчисляеть труды Румовскаго, оригинальные и переводные, изданные на русскомъ языкъ, и говорить: «много также статей его помѣщено въ Историческихъ календаряхъ, въ Собесъдникъ любителей русскаго слова и въ Новыхъ ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ». Статья о Румовскомъ, помѣщенная въ Словарѣ русскихъ свѣтскихъ писателей, митрополита Евгенія, 1845, т. ІІ, стр. 156—158, напечатана буквально съ рукописи публичной библіотеки: «Митрополита Евгенія словарь писателей Зот-Ярос.» (т. е. Зотовъ Кононъ-Ярославъ, великій князь), составляющей первый томъ рукописнаго словаря. Эта же статья находится и во второмъ томъ рукописнаго словаря: «Митр. Евг. словарь писателей Каш. — Оом.» (т. е. Кашинъ — Ооминъ). Основываясь на неточномъ извъстіи о томъ, что Румовскій умеръ на 81 году отъ рожденія, словарь говорить, что Румовскій родился въ 1732 году. Также неточно и показаніе академическаго некролога, что Румовскій умеръ на 80 году отъ рожденія. Гречъ исправляеть эту неточность, и говорить, что Румовскій родился въ 1734 году: это показываетъ, что въ рукахъ Греча, кром'т некролога и словаря, были и другіе матеріалы.

Нашъ трудъ о Румовскомъ былъ уже прочитанъ въ засъданіяхъ отдъленія и сданъ, по опредъленію отдъленія, въ типогра-

Фію, когда появилась біографія Румовскаго, составленная профессоромъ казанскаго университета Н. Н. Буличемъ. Она помѣщена въ Ученыхъ запискахъ казанскаго университета, и составляетъ часть труда, начало котораго издано подъ названіемъ: Казанскій университетъ въ Александровскую эпоху. (Извѣстія и ученыя записки императорскаго казанскаго университета. 1875. № І. Ученыя записки императорскаго казанскаго университета. 1875. Годъ ХІІІ. стр. 20—40, 45—48).

Почтенный авторъ пользовался найденною имъ въ дѣлахъ казанскаго университета рукописною біографіею Румовскаго, къ сожалѣнію неоконченною, составляющею переводъ статьи Цаха съ нѣкоторыми неважными дополненіями: авторъ этой біографіи, какъ обязательно сообщилъ мнѣ Н. Н. Буличь въ письмѣ отъ 30 апрѣля 1875 года, — секретарь общества любителей россійской словесности и соредакторъ «Казанскихъ извѣстій» профессоръ Кондыревъ, повидимому приготовлявшій для своего изданія біографію Румовскаго тотчасъ послѣ его смерти.

Родина Румовскаго, т. е. село, гдѣ отецъ его былъ священникомъ, упоминается подъ тремя разными названіями.

Отецъ Румовскаго, въ своей челобитной св. синоду, говоритъ, что онъ посвященъ 22 мая 1734 года (слѣдовательно за пять мѣсяцовъ до рожденія Степана Яковлевича Румовскаго) въ священники села Стараго Погоста, владимірскаго уѣзда, ярополческой волости, церкви св. Николая чудотворца, и оставался въ этомъ селѣ со времени своего посвященія до переселенія въ Петербургъ, послѣдовавшаго въ 1739 году. (Дѣла архива с.-петербургской духовной консисторіи, 1739 года, № 415).

Родной братъ Степана Яковлевича Румовскаго, соученикъ его по александроневской семинаріи, Өедоръ Румовскій, при посвященіи своемъ въ дьяконы, показалъ о себѣ, что онъ родился «владимирскаго уѣзда въ селѣ Лемешках»: отецъ его, Іаковъ Борисовъ, былъ въ томъ селѣ Лемешках» при церкви св. Николая

чудотворца священникомъ» и т. д. (Дѣла архива петербургской консисторіи, 1755 года, № 489).

Въ біографіи Румовскаго, пом'єщенной въ журнал'є Цаха, сказано: Rumovski ist den 29 october 1734 in einem dorfe, in der statthalterschaft von Wladimir, geboren. Въ рукописной біографіи, составленной Кондыревымъ по Цаху, названо село: «Румовскій родился въ сел'є Дубовском», въ тринадцати верстахъ отъ Владиміра». (Изв'єстія и ученыя записки казанскаго университета. 1875. № 1, стр. 21).

Въ спискъ населенныхъ мъстъ (1863 года. Владимірская губернія, стр. 3, № 17): Лемешекъ — село владъльческое, при ръчкъ Коневкъ; отъ Владиміра тринадиать верстъ; число дворовъ 71; жителей: мужеск. 280, женск. 250; церковь православная 1. — Въ приходскихъ спискахъ (владимірскаго утзда, вознесенской церкви села Лемешка, 1857 г., ч. І), составленныхъ по ходатайству академика Кеппена, и заключающихъ въсебъ какъ офиціальныя, такъ и народныя названія мъстностей: «Село Лемешокъ — при ръчкъ Коневкъ, близъ ръки Клязьмы и ръки Нерли. При немъ деревни: Квашниха — при прудъ; Катроиха при прудъ; Соболиха — при ручьъ; Грезино — при ручьъ и ръчкъ Состъ. Прихожанъ обоего пола 488; прихожане — великороссіяне; въдомства помъщичьяго».

До поступленія въ александроневскую семинарію Румовскій находился при отців своемъ, священник в Яковів Борисовів, о которомъ и сообщаемъ півсколько извівстій, сохранившихся въ дівлахъ архива с. петербургской духовной консисторіи.

Отецъ Румовскаго Яковъ Борисовъ — уроженецъ того же села Стараго Погоста, синодальной области, володимірскаго уѣзда, ераполческой десятины; отсцъ Якова Борисова, дѣдъ Румовскаго, Борисъ Степановъ, былъ въ этомъ селѣ священникомъ. Яковъ Борисовъ, пробывши нѣсколько времени дьячкомъ, посвященъ въ 1730 году въ дьякона, а въ 1739 году въ свя-

щенника церкви св. Николая села Стараго Погоста въ вотчину покровскаго суздальскаго девичья монастыря. Болезнь не позволила ему явиться для принесенія присяги на върную службу ея императорскому величеству, и за свою неявку онъ былъ наказанъ плетьми. «1737 году сентября 28 дня въ Нижнемъ Новѣгородѣ, въ домовой преосвященнаго Питирима, архіепископа нижегоролскаго и алаторскаго, учрежденной коммиссіи о разбор' домовыхъ и монастырскихъ служителей и церковниковъ и ихъ дътей, по нижеписанному реэстру, небывшіе у состоявшихся 1730 и 1731 годовъ присягъ явились, и за небытіе у тёхъ присягъ, по силё указа, церковникъ и праздноживущіе плетьми наказаны, а малолетные безъ наказанія къ темъ присигамъ въ соборной преображенія Господня церкви приведены, и подписками обязаны, и съ симъ билетомъ отпущены священникъ для священнослуженія и праздноживущіе въ домы свои попрежнему, а малолетные, кои отъ седьми летъ до осьмнадцати, определены въ школу въ наученіе грамматики, кто къ которой способенъ обрящется». Первымъ въ спискъ «наказаннымъ и къ присягамъ приведеннымъ» пом'ыщенъ «ераполческой десятины, села Стараго Погосту попъ Іяковъ Борисовъ».

Скудость содержанія, получаемаго отъ прихода, въ которомъ было три священника и всего двѣсти дворовъ, заставила Якова Борисова поискать счастья въ Петербургѣ. Въ апрѣлѣ 1739 года онъ подалъ на высочайшее имя слѣдующее прошеніе: «Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, великая государыня императрица Анна Іоанновна, самодержица всероссійская. Бьетъ челомъ володимерскаго уѣзду ераполческой десятины, села Стараго Погосту, богомолецъ вашъ, николаевской церкви попъ Іаковъ Борисовъ, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты. Въ прошломъ 1734 году, мая 22 дня, посвященъ я, богомолецъ вашъ, покойнымъ преосвященнымъ Питиримомъ, архіепископомъ нижегородскимъ и алаторскимъ, въ попа въ вышеозначенное село Старый Погостъ ко оной церкви Николая чудотворца, и имѣлся у той николаевской церкви я попомъ и понынѣ, и служилъ безпорочно.

А у оной нашей николаевской церкви поповъ имфется трое, а приходскихъ людей къ той нашей николаевской церкви весьма малое число, и пропитаніе имбемъ весьма нужное. А нынб увбдомился я, богомолецъ вашъ, что здёсь въ Санктпетербург отъ приходу церкви Сампсонія страннопріимца священникъ Иванъ Михайловъ отбылъ къ приходу церкви Николая чудотворца, что въ большой ружейной, и нынъ оное сампсоніевское мъсто имъется праздно. И чтобъ указомъ вашего императорскаго величества и благословеніемъ святьйшаго правительствующаго синода повельно было опредылить меня, богомольца вашего, къ означенной церкви Сампсонію страннопріимцу на м'єсто того попа Ивана Михайлова къ служенію, и о томъ изъ святьйщаго правительствующаго синода дать мнѣ перехожій указъ». Прошеніе Якова Борисова передано въ петербургское духовное правленіе, которое и постановило: «означеннаго священника обстоятельно допросить, и что чемъ доведется освидетельствовать». На требуемомъ допросѣ Яковъ Борисовъ «безъ всякой лжи и утайки, сущую правду сказалъ, что крестное на себѣ знаменіе изображаетъ онъ, священникъ Іаковъ, тремя первыми десныя руки персты, а раскольнической прелести ни отъ кого не учивался, и раскольниковъ потаенныхъ никого не знаетъ, и согласія съ ними въ расколъ никогда не имътъ и не имътъ, и впредь таить ихъ не будетъ. Десятословіе де Божіихъ запов'єдей, напечатанное въ буквар'є и съ толкованіемъ, такожъ и изъ катихизиса что до должности священнической подлежить онъ, Іаковъ, знаетъ». Эти объясненія признаны удовлетворительными, и 23 мая 1739 года последо. вало опредъление св. синода: быть Якову Борисову третьимъ мъстнымъ священникомъ при деркви св. Сампсона страннопріимца на выборгской сторонъ. Въ этомъ приходъ Жковъ Борисовъ оставался очень недолго, всего около пяти мѣсяцовъ. Въ сентябрѣ открылось священническое мѣсто при успенской церкви въ никольской слободъ, а въ октябръ переведенъ на это место Яковъ Борисовъ по ходатайству прихожанъ, подавшихъ въ св. синодъ такого рода прошеніе: «Сего 1739 года, сентября

24 дня, церкви успенія пресвятыя Богородицы священникъ Іоаннъ Алексѣевъ волею Божіею умре, а на оное мѣсто къ той успенской церкви священника не опредѣлено. А нынѣ мы усмотрѣли въ Санктпетербургѣ при церкви св. Сампсона страннопріимца, что на выборгской сторонѣ, новоопредѣленнаго священника Іакова Борисова, который житія воздержнаго, книгъ божественныхъ чтеніемъ искуснаго. Того ради просимъ, дабы повелѣно было помянутаго священника Іакова Борисова къ той успенской церкви, что въ татарской, опредѣлить священникомъ же, дабы намъ, приходскимъ людямъ, не имѣло происходить въ приключающихся требахъ каковой нужды». (Дѣла 1739 года, № 415 и 433).

О церкви или соборѣ успенскомъ, къ которому опредѣленъ Яковъ Борисовъ, встрѣчаются въ рукописяхъ и въ печатныхъ книгахъ свѣдѣнія, не вполнѣ согласныя одно съ другимъ.

Въвъдомости изъ сказокъ, собранныхъ въбывшую тіунскую контору, 1722 года: «Въ Санктпетербургъ соборъ успенія пресвятыя Богородицы, на санктпетербургскомъ островъ, въ никольской; при немъ два придъла: Николая чудотворца да рождества Іоанна предтечи; построенъ въ 1712 году».

Въ описаніи Петербурга, изданномъ въ семидесятыхъ годахъ прошлаго стольтія: «Соборъ успенія пресвятыя Богородицы, на санктпетербургской сторонь, на берегу малой Невки, противъ Васильевскаго острова, построена мазанкова; строилъ оную вицегубернаторъ Яковъ Никитичъ Корсаковъ въ 1713 году, и нынь оная весьма обетшала. Имьетъ при себь три престола: настоящая — успеніе Богородицы, и одинъ предьлъ — рождества Іоанна предтечи, а другой — св. Николая чудотворца. И въ 1740 году начата сія церковь строиться каменная, которая достроена по самые своды, и потомъ оную церковь, по указу государыни императрицы Елисаветы Петровны, вельно достроить о пяти главахъ, по древнему россійскому обычаю. По указу же государыни императрицы Екатерины ІІ, съ 1766 по 1772, по прожекту архитектора Риналдія, подъ смотрвніемъ статскаго

совътника Дьякова, оная церковь приведена была къ окончанію; но отъ случившагося 12 іюня 1772 года пожара повредилась, и для того паки возобновляется строеніемъ». (Историческое, географическое и топографическое описаніе Санктпетербурга, сочиненное Богдановымъ и изданное Рубаномъ. 1779, стр. 297—298).

Въ описаніи петербургской епархіи: «Съ построеніемъ зданій на той и на другой сторонѣ Невы созидались постепенно, одна за другою, и церкви. Въ 1708 году на петербургскомъ островѣ у тучкова моста построена деревянная церковь въ память успенія пресвятыя Богородицы. Ее освятилъ высокопреосвященный Стефанъ Яворскій, митрополить рязанскій и мѣстоблюститель патріаршаго престола. Въ 1718 году церковь сія, по указу государя, наименована соборомъ. Она имѣла два придѣла: рождества предтечи и св. Николая чудотворца». (Историко-статистическія свѣдѣнія о с.-петербургской епархіи. Изданіе с.-петербургскаго епархіальнаго комитета. 1869. Выпускъ первый, стр. 43).

Въ исповедныхъ книгахъ 1741 и 1742 годовъ упоминается священникъ Яковъ Борисовъ и при немъ малолетній сынъ его Степанъ. Испов'єдныя книги по Санктпетербургу, 1741 года, т. И. Роспись соборныя церкви успенія пресвятыя Богородицы, что въ никольской, священнослужителей съ причетники о обрътающихся при оной соборной церкви нижеявленных чиновъ людехъ со изъявленіемъ противъ коегождо имени о бытій ихъ въ прошломъ 1741 году у исповеди и св. таинъ причастія, и о исповъдавшихся, а не причастившихся и безъ исповъди оставшихся. Домъ іерея Якова Борисова. Въ немъ живетъ онъ, Борисовъ, 32 лътъ, жена его Анна Никифорова 32 лътъ: дъти ихъ: Иванъ 10 леть, Өедорь 8 леть, Степань 6 леть, Никифорь 3 леть, Александръ 1 года. — Въ исповедной книге за 1742 годъ наименованы ть же самыя лица. Но въ исповъдныхъ книгахъ слъдующихъ годовъ, начиная съ 1743 года, при священникъ Яковъ Борисовъ не значатся изъ сыновей его ни Өедоръ, ни Степанъ. О Өедөрт положительно извтстно, что онъ въ 1743 году «взятъ

для обученія вышних наукъ въ александроневскую семинарію» (дѣло 1755 года, № 489). О времени же вступленія въ семинарію и пребыванія въ ней до 1748 года сына Якова Борисова Степана, прозваннаго въ семинаріи Румовскимъ, не сохранилось свѣдѣній: по крайней мѣрѣ всѣ поиски наши въ архивахъ александроневской лавры и св. синода оказались въ этомъ отношеніи напрасными.

Отецъ Румовскаго постоянно пользовался расположеніемъ и дов фріемъ прихожанъ, какъ можно заключить изъ того, что они избрали его въ протојереи. Въ январѣ 1745 года «приходскіе люди успенскаго собора, что на санктпетербургскомъ острову» просили преосвященнаго Никодима, епископа петербургскаго и шлиссельбургскаго, произвести въ протојереи священника Якова Борисова, котораго они «избрали въ протопона» на томъ основаній, что онъ «какъ священнослуженіе, такъ и мирскія требы исполняетъ весьма тщательно и нелѣностно, безъ всякаго пороку и подозр'внія, и вси мы, прихожане, онымъ священникомъ весьма довольны, и при ономъ успенскомъ соборѣ протопресвитеромъ быть достоинъ». Дело осталось безъ движенія за скорымъ отъ-**Б**ЗДОМЪ епискона Никодима, и прихожане обратились къ его преемнику, архіепископу Өеодосію, съ просьбою о возведеній священника Якова Борисова въ протојерен, и снова свидетельствовали о томъ, что онъ «съ начала бытности его при ономъ соборѣ какъ священнослуженіе, такъ и мирскія требы денно и нощно исполняетъ весьма тщательно и нелѣностно, безъ всякаго пороку и полозрѣнія, и опымъ священникомъ Іяковомъ мы, прихожане, весьма довольны, и при ономъ успенскомъ соборѣ, по его трудомъ, быть достоинъ». Архіенископъ Өеодосій положиль такую резолюцію, любопытную не только по содержанію, но и по особенностямъ языка: «Принять и сіе доношеніе къ первоподанному, и по онымъ справитися, подлино ль прихожане, показанные въ оныхъ доношеніяхъ, подписалися сами, не проискомъ ли какимъ албо подлогомъ здълано. Притомъ отцу протопопу Михаилу Слонскому показаннаго священника Іакова аппробовать о ученін

его и искусствъ въ чтеніи книгъ, о священнослуженіи, чесномъ состояніи житія, о добрихъ нравёхъ, и нётъ ли въ немъ раскольническаго суевбрія, и не защищаеть ли раскольниковъ, не пьяница ли, не крамольникъ и не бійца, и нётъ ли якихъ дёлъ въ консисторіи о его непорадкахъ. Ибо такой степень первенствующаго іерея требуеть того, дабы помянутыхъ пороковъ всёхъ чуждъ быль, а образъ благихъ дёль всёмъ зъ себе показоваль, якъ о томъ въ указахъ императорскихъ и въ регламентъ святвишаго синода доволно явствуетъ. Обо всемъ акуратно, а паче совъстно, слъдовавъ, предложить вскорости за руками, дабы (чего Боже храни) по произвождении не явилося худого къ порицанію консисторіи и его, священника. Зверхъ того, къ засвидьтельствованію взять сказки и въ причетниковъ той церкви о вышеписанномъ, и сообщить къ дѣлу». Со всѣхъ сторонъ сдѣланы были заявленія въ пользу священника Якова Борисова. Прихожане засвидетельствовали, что при выборт въ протопоны они дъйствовали вполнъ добровольно, и что выбранный ими — «человъкъ добрый и весьма трудолюбивый». Протопресвитеръ Слонскій выдаль такое свидітельство: «успенскаго собора священникъ Іяковъ Борисовъ мною апробованъ, и въчтеніи, и въ півніи, и въ священнослужени явился весьма исправенъ, и раскольническаго суевтрія вънемъ по испытанію не присмотртно». Священнослужители и церковнослужители успенскаго собора заявили, что «обрѣтающійся при ономъ соборѣ священникъ Іаковъ Борисовъ житіе свое добрѣ препровождаеть, и въ священнослуженіи. также и во исправленіи приходскимъ людемъ духовныхъ требъ весьма нелѣностенъ; и иныхъ какихъ непорядковъ, и препятствующихъ къ произвожденію его на высшую степень въ протопопа виновныхъ причинъ и подозрѣнія за нимъ никакого не знаемъ, и ни отъ кого не слыхали». Противъ него высказался только одинъ изъ его сослуживцевъ, видимо руководимый личною враждою и недоброжелательствомъ. Священникъ успенскаго собора Алексей Андреевъ на запросъ консисторіи отвёчаль, что «оный священникъ Іаковъ для слѣдующихъ винословій въ прото-

попа произвестися не достоинъ. Понеже онъ человъкъ безразсудный, силы священнаго писанія по должности священства весьма невѣдущій и зѣльный сребролюбецъ. Ибо не токмо насъ, священнослужителей, съ причетники въ доходъхъ обижалъ и обижаетъ, но и церковнымъ имѣніемъ владѣетъ не малое время. Еще же великій крамольникъ и бійца. За которыя его непорядочныя поступки и за невъжество въ священномъ писаніи преосвященный Никодимъ произведение его на протопопство отръшилъ, и никакими происками домагаться ему не велѣно. А что жъ нынѣ нѣкоторые приходскіе люди о произведеній его въ протопопа, понуждаемы непрестанною его просьбою, и обольщены будучи лицем фріем в притворною его святынею, его преосвященство въ неведении просять; тако жъ и діаконъ, обнадеженъ отъ него произвестися стараніемъ его во священника на его мъсто, не по совъсти подписаль его быти во всемъ достойна, а церковники, яко люди подчиненные, такожъ подписались страха ради, боясь его крайней жестокости». Въ доказательство невъжества Якова Борисова противникъ его приводилъ слъдующее: «Когда на его седьмицѣ случается на воскресные дни на заутрени читать толковое евангеліе, тогда онъ, Іаковъ, не твердя не читаетъ. Въ крещеныхъ молитвахъ, гдв надлежитъ говорить: многоочити, онъ говоритъ: многоочистии. Гдъ напечатано во евангели (Іоан. Х, 21): распудить овцы (т. е. разгоняеть), онъ говорить: разбудить». Архіепископъ Өеодосій приказаль собрать точныя справки о самомъ Андреевъ, «имъетъ ли онъ добродътели, явится ли непороченъ; и о сущей его правдъ сущею правдою пусть и докажеть на Іакова, а не пустыми бумажками». По собраннымъ свъдъніямъ оказалось, что Алексый Андреевъ «обращается въ невоздержномъ житін, я запоемъ отъ хмізльнаго напитка запиваеть, и пість иногда по мѣсяцу и по два» и т. п. Послѣ разныхъ внушеній и допросовъ, онъ показалъ, что «доносилъ онъ, Алексъй, на своего товарища Якова Борисова о некоторыхъ его, Якова, въ церковныхъ чтеніяхъ порокахъ и оплазствахъ, нынъ оныя, яко языка, а не ума погрѣшности, въ не во что вмѣняеть». На основаніи всего этого состоялась, 7 мая 1745 года, резолюція Феодосія, архієпископа санктпетербургскаго и шлютельбургскаго: «священника Іакова Борисова, яко неявившагося ни въ какомъ порокѣ и подозрѣніи, въ помяненный успенскій соборъ по церковному чиноположенію произвесть въ протопресвитера». (Дѣло 1745 года, № 639).

4) Дѣла архива св. синода. 1738 года, № 444. Доношеніе святѣйшему правительствующему синоду отъ академіи наукъ, 31 мая 1738 года. Подписано: Korff. Внизу: Donoschenie an den heil. synod nebst dem catalogo lectionum. Къ донесенію приложено слѣдующее, напечатанное порусски, извѣстіе о лекціяхъ: «Охотникамъ до математики, физики, исторіи и реторики объявляють чрезъ сіе профессоры санктпетербугскія академіи наукъ, что они объ оныхъ наукахъ въ академическихъ палатахъ публичныя лекціи читать будутъ:

Амманъ, докторъ медицины, членъ лондонскаго соціетета, профессоръ ботаники и исторіи натуральной, будетъ весною толковать ботаническіе элементы и способы къ познанію травъ; лѣтомъ — показывать надлежащія до того травы въ академаческомъ саду, а зимою учить медицинѣ.

Делиль, первый профессоръ астрономіи, совѣтникъ французскаго короля, лекторъ королевской и профессоръ математики въ королевской французской коллегіи, членъ санктпетербургскія императорскія, также парижскія, лондонскія и берлинскія академіи наукъ, по совершеніи астрономическія башни, чрезъ которую во всей имперіи къ астрономической наукѣ основаніе положеніе (sic), будетъ показывать охотникамъ изъ россійской націи, которые въ математическихъ наукахъ довольное основаніе имѣютъ, происходящую отъ того пользу къ большему совершенству астрономіи и географіи, также и оные способы, какъ надлежитъ дѣлать обсерваціи.

Дюверноа, докторъ медицины и профессоръ анатоміи, будеть на анатомическомъ театрѣ продолжать публичныя свои лекціи и при томъ показывать медицинскую практику.

Эйлеръ, Леонгардъ, высшей математики профессоръ, сперва имъетъ толковать логику, а потомъ геометрію.

Гейнсіусъ, профессоръ астрономіи, имѣетъ показывать астрономическіе элементы.

Крафтъ, теорегической и экспериментальной физики профессоръ, въ лѣтнее время имѣетъ упражняться въ толкованіи и по-казываніи физическихъ экспериментовъ, а въ зимнее — теоретическую пользу сихъ экспериментовъ во всемъ пространствѣ естественныя науки доказывать; но прежде онъ будетъ подавать метафизическія паставленія.

Штелинъ, элоквенціи и поэтики профессоръ, имѣстъ толковать слушателямъ своимъ первую часть элоквенціи, основаніе стиля и разные онаго роды и употребленія. Для особливыя пользы россійскихъ учениковъ будетъ онъ толковать черезъ день чистымъ нѣмецкимъ стилемъ написанныя двѣ книги и въ концѣ каждаго мѣсяца учредитъ декламаціи; а предъ полуднемъ будетъ показывать часть практическія философіи, надлежащую до исправленія нравовъ.

Вейтбрехтъ, докторъ медицины и профессоръ физіологіи, будетъ толковать физіологію въ публичныхъ лекціяхъ и показывать до изъясненія сея науки надлежащіе эксперименты; послѣ чего, по желанію своихъ слушателей, прочія до медицинскія науки надлежащія части продолжать имѣетъ.

Фонъ-Винсгеймъ, профессоръ астрономій, будетъ слушателей своихъ учить математической и физической географіи.

Леруа, профессоръ экстраординарный исторіи, будеть учить универсальной исторіи.

Вилде, медицины докторъ и экстраординарный профессоръ, начнеть анатомическія лекціи отъ остеологіи на театрѣ анатомическомъ.

Понеже никто изъ профессоровъ въ россійскомъ языкѣ потребнаго къ наставленію искусства не имѣетъ, того ради Василій Адодуровъ, адъюнктъ при академіи наукъ, будетъ своимъ слушателямъ надлежащія до россійскаго языка правила показывать,

а по совершении оныхъ толковать имъ на томъ же языкъ реторику.

Начало сихъ лекцій учинится 1 числа іюня 1738 года.

- Бублическое сочинение о успѣхахъ народнаго просвѣщенія.
   № VIII, стр. 79—80.
  - 6) Дъла архива св. синода. 1748. № 228.
- 7) Исторія императорской академіи наукъ въ Петербургѣ, Петра Пекарскаго. Т. І, стр. 523. Т. ІІ, стр. 286—287, 358—359.
- 8) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Картонъ № 4, года 1745 и 1746. Собственноручное представленіе Ломоносова конференціи академіи наукъ (conventui academiae):

## Viri clarissimi.

Cum jam ex clementissimis caesareae majestatis, quae e dirigente senatu prodierunt, mandatis duplex solatium et emolumentum ceperimus, alterum nempe est, quod destinata nobis stipendia e status camera promptius enumerentur, quodque scientiarum et rerum ad eas spectantium cura nobis sit unice demandata, est alterum; quibus factum est, ut nec rerum inopia, nec angustiore in academica jure a promovendis in hoc imperio scientiis nos prohiberi ultro queri possimus: id circo non nobis amplius differendum, sed jam pro virili contendendum esse censeo, ut et utilitati imperii et officio nostro satisfiat, utque celsissimus senatus intelligat, nos non proprio suo emolumento et famae studio, sed utilitatis et gloriae a scientiis in hunc imperium redundaturae impulsos desiderio, tot querelus movisse. Quibus autem rebus id praestari posse existimem sequentibus capitibus illustrì academicorum consessui propono.

1. Utile sane et jucundum majestati et imperio opus patrabimus, si dirigentem senatum iterum sollicitando studiosos e coenobiis obtinebimus, eosque docendo et exercitiis academicis ad majores progressus incitando verae universitatis petropolitanae titulum scientiarum academiae jungemus. Non equidem nos hujus operae poenitebit. Multa et magna pollicetur clementia augustae, qua cumulata sunt illustriora quaedam Russiae gymnasia, ubi discentium numerus est satis frequens. Quamvis autem fiscus pro academia destinatus ad alendos studiosos modo haud sufficiat; credo tamen celsissimum senatum ex propriis sumptibus iis alimenta daturum, donec res oeconomica academiae erit restaurata.

- 2. Providendum esse arbitror, ut gymnasium majore numero discipulorum abundet, unde studiosi erunt tanquam e proprio penu aliquando producendi.
- 3. Cum multi et non inutiles libri in rossiacum sermonem translati sint, tumque porro ab interpretibus transferri possint, qui tamen sine speciali dirigentis senatus mandato, indeque difficile praelo committi possunt; quamobrem celsissimum senatum suplicandum esse puto, ut cum translatos tum etiam russice exaratos libros conventui academicorum revidendos confidat, ne tam sublime tribunal frequentioribus sollicitationibus incommodare cogamur. A. 1746, die 28 aprilis.

M. Lomonosoff.

- 9) Дѣла архива канцеляріп авадеміи наукъ. 1748 года. Февраль. № 114. Черновое письмо синодальному члену Өеодосію, архіепископу санвтиетербургскому и архимандриту троицваго алевсандроневскаго монастыря, 24 марта 1748 года.
- 10) Дѣла архива св. синода. 1748 года, № 227: Дѣло озаглавлено такъ: «По доношенію изъ академіи наукъ ебъ отдачѣ въ тое академію въ неуверситетъ (sic) изъ московской славеногреколатинской академіи и изъ новгородской и невской семинаріи знающихъ латинскій языкъ 30 человѣкъ учениковъ». Первое донесеніе президента академіи наукъ св. синоду отъ 9 февраля 1748 года; указъ св. синода о выборѣ тридцати учениковъ и въ числѣ ихъ десяти изъ невской семинаріи присланъ въ академію наукъ 25 февраля 1748 года, а 26 марта присланъ новый указъ, дозволяющій выбрать не болѣе пяти учениковъ изъ невской семинаріи; 29 марта президентъ вошелъ со вторичнымъ представленіемъ о выборѣ десяти человѣкъ; 4 апрѣля подписанъ указъ объ исполненіи требованія президента, 5 апрѣля полученъ въ академіи, а

6 апрѣля посланъ изъ канцеляріи академіи наукъ Ломоносову и Брауну. — Съ 7 по 10 апрѣля въ канцеляріи не было присутствія по случаю страстной недѣли, а съ 10 по 18 апрѣля — по случаю святой недѣли.

- 11) Дъла архива академической канцеляріи. Протоколы канцеляріи академін наукъ 1748 года, № 457. Протоколъ № 34, марта 7.
- 12) Въ рапортъ Ломоносова и Брауна лъта Румовскаго обозначены невърно: 7 апръля 1748 года Румовскому было не двънадцать лътъ, а тринадцать лътъ и пять мъсяцовъ съ нъсколькими днями. Въ отчетъ объ академическихъ студентахъ, относящемся къ концу 1752 года (въ ноябръ канцелярія предписала произвести испытанія студентамъ), Румовскому показано 18 лътъ. По свидътельству Цаха, очевидно полученному отъ самого Румовскаго, Румовскій родился 29 апръля 1734. Въ собственноручномъ письмъ своемъ къ министру народнаго просвъщенія, графу Завадовскому, отъ 26 ноября 1808 года Румовскій гово ритъ о себъ: «мнъ, семьдесятъ четыре года имъющему», и т. д.
- 13) Дѣла архива академической канцеляріи. Протоколы канцеляріи академін наукъ. 1748 года. № 457. Протоколъ № 72, мая 27.
- 14) Полное собраніе закоповъ россійской имперіи. Т. XII. № 9425, стр. 731, 735—737. Регламенть императорской академіи наукъ и художествъ въ Санктиетербургѣ, 24 іюля 1747 года.
- 15) Conspectus reipublicae literariae sive via ad historiam literariam juventuti studiosae aperta a Christophoro Augusto Heumanno, d. Editio quarta locupletior. Hanoverae. 1736.

Образцовое для своего времени руководство Геймана состоить изъ слѣдующихъ семи главъ:

- I. De natura et partibus historiae literariae.
- II. De scriptoribus historiae literariae universalis.
- III. De arte scribendi.
- IV. De ortu et progressu studiorum literariorum usque ad hanc nostram aetatem.
- V. De fatis disciplinarum sive de earum origine et incrementis.

VI. De notitia librorum.

VII. De notitia auctorum.

Исторію литературы авторъ опредѣляєтъ такимъ образомъ: Historia literaria est historia literarum et literatorum sive narratio de ortu et progressu studiorum literariorum ad nostram usque aetatem. (стр. 1). Исторію всеобщей литературы онъ раздѣляєтъ на три періода: древній—отъ временъ Моисеевыхъ до господства христіанской религіи; средній—отъ Константина Великаго до паденія Византіи и изобрѣтенія книгопечатанія; новый—до нашихъ временъ (стр. 62—63).

Умственное состояніе среднев ковой Европы изображено такими чертами: Ex hoc tempore deferbuerunt literarum studia non tam ob incursiones barbararum gentium, quam ob crescentem ingeniorum pestem, superstitionem, quae literarum non solum cultoribus sed etiam fautoribus ac maecenatibus orbavit orbem universum. Scilicet initium odium ethnicorum peperit odium erga ipsas literas, ortaque eo tempore est distinctio earum in sacras et profanas. Quicquid philosophiae erat, ipsi ecclesiae patres vocitabant saecularem sapientiam (unde nostrum welt-weisheit) et quosuis ethnicorum libros codices saeculares appellabat Hieronymus. Idem Hieronymus narrabat vel verius fingebat somnium de lectione Ciceronis similiumque auctorum Deo exosa: faterique cogitur Buddeus, patrum nonnullos, cum abusum artium et eruditionis humanae perpenderent, parum abfuisse, quin omne, quod in artes humanasque scientias impenditur, studium condemnarent. Postea vero, quam sexto saeculo Gregorius M. praecipuum et papatus et barbariei monachalis fulcrum esse coepit, ejusque exemplo monachi nuntium miserant omnibus literis, tunc omnia non ire, sed ruere in pejus et retro sublapsa referri. Uti igitur illo saeculo in ecclesia exortum esse legimus agnoëtarum haeresin, sic in literaria rep. agnoëtarum (hoc est ignorantium) plena facta sunt omnia, feodaque ista haeresis propemodum usque ad confinia lutheranae reformationis regnavit. Hinc totus franciscanorum ordo se devovit pietati illiteratae, et sanctissima illa Pauli vox:

litera occidit, spiritus vivificat, usurpari consuevit a monachis ad odium conflandum universis literarum studiis. Quid? In ipso jure canonico nefas judicabatur, episcoporum ac presbyterorum barbarismos irridere ac soloecismos, adjecto, indignum esse, sanctos illos viros restringi sub regulas Donati (ctp. 91—94).

Въ противоположность съ средневѣковымъ застоемъ восьмнадцатое столѣтіе представляется вѣкомъ просвѣщенія. Во главѣ могущественнѣйшихъ распространителей просвѣщенія стоитъ Петръ Великій: Vidit etiam hoc saeculum novum Maecenatem vel potius Augustum, Petrum russorum monarcham, qui summa opum vi cives suos doctrina liberali impertire et barbariei tenebras et toto orbe suo expellere studuit, eoque fine duas academias, alteram Moscoviae, alteram Petroburgi condidit. (стр. 176).

Въ пятой главъ говорится о судьбъ различныхъ отраслей знанія: грамматики, критики, пінтики, философіи, исторіи, географіи, медицины, юриспруденціи и т. д. Въ отдѣлѣ о поэзіи или стихотворствъ (ars poetica) упоминаются разные виды и формы стиха: Carmen madrigalicum unde nomen acceperit, historiae poeticae scriptores disputant, idque se nescire ad ultimum fatentur. Ego vix dubito, ac ne vix quidem, id nomen habere ab urbe Hispaniae Madrigal, quam antea obscurissimam illustravit nativitas Alphonsi Tostati, teste Miraeo. Pari modo mini persuasi, Alexandrinum carminis genus ab urbe Italiae Alexandria vocatum esse, tanquam prima istiusmodi versuum officina, etc. (стр. 236—237).

Въ главъ о писателяхъ Гейманъ такимъ сравненіемъ выражаетъ различіе между лучшими, даровитъйшими представителями литературы и бездарными подражателями, пробивающимися плагіатомъ: Literarium coelum suos habet soles, lunas, stellas et planetas. Planetarum nomen merentur docti impostores, vel potius planorum. Soles et stellae sunt, qui suapte luce radiant, ac proprii ingenii face illustrant orbem literatum. Lunae denique literariae appellari possunt, qui nil propriae lucis habentes, aliena explendescunt, et aeque, ut naturalis illa luna, longe magis viden-

tur, quam sunt, lumina mundi. Hos vocare solemus plagiarios, quos tamen aequum est distinguere in crassos et subtiliores, hoc est, cautius peccantes. Posterioris generis sunt, qui e plurium libris congerunt, quicquid scribunt, descriptores verius, quam scriptores, etc. (crp. 422—423).

Книга Геймана пользовалась большимъ и общимъ уваженіемъ въ литературномъ мірѣ втеченіе всего восьмнадцатаго стольтія. Одинъ изъ замъчательнъйшихъ историковъ литературы, отличавшійся какъ в рностію, такъ и р взкостію своихъ приговоровъ, такъ отзывается о трудъ Геймана: Heumanns handbuch der literärgeschichte ist, in aller hinsicht, ein bis itzt fast unübertroffenes meisterstück zu nennen, wovon die einführung auf so vielen akademien und schulen und die oft wiederholten auflagen nicht die einzigen und letzten beweise sind. Treflicher und zweckmässiger plan, lichtvolle ordnung, reichthum der materien, scharfsinn in auswahl der beispiele, und unparteilichkeit, bestimmtheit und reife in den urtheilen kann auch der tadelsüchtige nicht darinnen verkennen. Blos die gerechte voraussetzung, das dies trefliche buch in der meisten händen sei, hält mich ab, eine übersicht seines inhalts mitzuteilen (Versuch einer allgemeinen geschichte der literatur, von Ludwig Wachler. 1793, B. I, s. 30).

- 16) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 5, года: 1748 п 1749. По всемилостивѣйшему указу ея императорскаго величества... академін наукъ профессоры россійскимъ юношамъ, къ пзученію почтенныхъ наукъ опредѣленнымъ, чрезъ сіе объявляютъ будущія своп наставленія... Печатано въ Санктпетербургѣ при императорской академін наукъ, 1748 года.
- 17) Въ архивѣ конференціи, въ бумагахъ академика Миллера рукопись № 10 подъ заглавіемъ: О бывшемъ при академіи наукъ университетѣ. Донесеніе Миллера отъ 26 апрѣля 1748 года.
- 18) Дѣла архива академической канцеляріи. 1748. Февраль. № 114. Представленіе Тредіаковскаго отъ 18 мая 1748 года.
- 19) Въ архивъ конференціи рукопись Миллера: О бывшемъ при академіи наукъ университетъ. Донесеніе Миллера канцеляріи академіи наукъ, 20 декабря 1748 года.
- 20) Дъла архива академической канцеляріи. 1748. Декабрь. Ж 124. Отзывъ Рихмана 9 декабря; отзывъ Тредіаковскаго 8 декабря 1748 г.—

Рукопись Миллера: О бывшемъ при академін наукъ университетъ. Донесеніе Миллера 20 декабря 1748 года.

- 21) Рукопись Миллера: О бывшемъ при академіи наукъ университетъ. Отчетъ Рихмана 17 мая 1749 года; отчетъ Фишера 10 мая 1749 г. отчетъ ИПенинга 31 октября 1749 года.
  - 22) Тамъ же. Испытанія происходили въ январѣ и февралѣ 1750 года.
- 23) Дѣла архива академической канцелярін. 1751. Май. № 153. Въ 1751 году экзамены студентамъ начались 29 мая, а кончились 4 іюня.
- 24) Дѣла архива академической канцелярін. 1750. Май. № 141. Отчетъ Крашенинникова 12 августа 1751 года.
- 25) Матеріалы для біографіи Ломоносова. Собраны академикомъ Билярскимъ. 1865, стр. 190.
  - 26) Дѣла архива академической канцелярін. 1753. Февраль. № 174.
- 27) Дѣла архива академической кавцеляріи. 1753. № 464: Протоколы канцеляріи академіи ваукъ и господина президента ордеры, 1753 году. Протоколъ 30 января 1753 года № 37.
- 28) Д±ла архива академической канцеляріи. 1750. Январь. № 137. De moribus et ingenio studiosorum — отзывъ Фишера, представленный 17 февраля 1750 года.
- 29) Рукопись Миллера: О бывшемъ при академіи наукъ университетъ. Просьбы: Назара Герасимова и Егора Павинскаго, поданныя первымъ въ мартъ, а вторымъ въ январъ 1750 года. Павинскій проситъ отеческаго совъта, что ему дълать.
- 30) Дѣла архива академической канцеляріи. Дѣла о профессорахъ историческаго собранія. 1748. № 802.
  - 31) Дъла архива академической канцелярін. 1753. Февраль. № 174.
- 32) Дъла архива академической канцеляріи. 1748. Декабрь. Ж 124. Указъ изъ канцеляріи академіи паукъ 9 декабря 1748 гола.
- 33) Руконись Миллера: О бывшемъ при академін наукъ университетъ, л. 83-84. Письмо студентовъ 23 февраля 1749 года.
  - 34) Дѣла архива академической канцеляріи. 1751. № 461.
- 35) Дѣла архива конференців. Картонъ № 7, года 1752—1754. Указъ нзъ канцелярін академін наукъ въ академическое собраніс, 29 января 1752 года.
- 36) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 6, года 1750 и 1751. Указъ изъ капцеляріп академін наукъ въ академическое собраніе, 31 октября 1751 года.

- 37) Дѣла архива академической канцеляріи. 1748. № 457: Протоколы канцелярін академін наукъ. Протоколъ 26 мая 1748 года № 70.
- 38) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 6. «Учрежденіе о университетѣ п гимназіи за подписаніемъ академіи наукъ господина президента. Въ академическомъ регламентѣ въ § 44 паписано: Всѣ, какъ профессоры и учители, такъ студенты и ученики, на академическомъ и своемъ содержаніи обрѣтающісся въ университетѣ, подвержены регламенту, который президентомъ сочиненъ быть долженъ по примѣру европейскихъ упиверситетовъ, какимъ образомъ и когда чего учить и обучаться. Но понеже какъ учащіе, такъ и учащіеся, понынѣ не находятся еще въ такомъ состояніи, по которому бы можно было сдѣлать совершеный университетскій регламентъ, а дабы въ семъ не произошло какого упущенія, то за потребно разсуждено до сочиненія регламента учинить слѣдующее» и т. д. За симъ слѣдуютъ тридцать два пункта или параграфа. «Учрежденіе о университетѣ и гимназіи» препровождено при указѣ изъ канцеляріи академіи наукъ профессору Винцгейму, находящемуся въ должности конференцъ-секретаря, 11 августа 1750 года.
- 39) Рукопись Миллера: О бывшемъ при академін наукъ университетъ. Ордеръ ректору гимназін 5 августа 1748 года.
- 40) Дѣла архива академической канцелярін. 1751. № 461. Графъ Разумовскій писаль Шумахеру изъ Глухова 1 августа 1751 года.
- 41) Дѣла архива авадемической канцеляріи. 1752. Февраль. № 162. Донесеніе Крашенинникова 17 февраля 1752 года.
- 42) Матеріалы для біографін Ломоносова, собр. акад. Билярскимъ, стр. 190.
- 43) Рукопись Миллера: О бывшемъ при академіи наукъ университетъ. Рапортъ Фишера 26 апръля 1748 года,
- 44) Дѣла архива академической канцелярін. 1750. Январь. № 137. Коллективное письмо студентовъ 20 января 1750 года.
- 45) Дѣла архива авадемической канцелярін. 1748. Февраль. № 114. Письмо студентовъ 1 мая 1749 года.
- 46) Дѣла архива академической канцеляріи. 1748. Февраль. № 114. Донесеніе Фишера 19 октября 1748 года.
- 47) Дѣла архива академической канцеляріи. 1750. Май. № 141. Доиесеніе Фишера 22 мая 1750 года.
- 48) Дѣла архива академической канцеляріи. 1753. Сентябрь. № 181. Представленіе Крашенинникова 20 сентября 1753 года.
- 49) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 7, года 1752—1754. Письмо Эйлера 13 октября 1753 года.

- 50) Исторія императорской академін наукъ въ Петербургѣ, Петра Певарскаго. 1873. Т. ІІ, стр. XLVII—XLVIII.
  - 51) Дѣла архива академической канцеляріи. 1753. Февраль. № 174.
- 52) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 7. Письмо Эйлера 13 октября 1753 года.
  - 53) Дѣла архива академической канцелярін. 1753. Сентябрь. № 181.
- 54) Дѣла архива академической канцеляріи. 1754. № 465. Протоколъ 30 апрѣля 1754 года № 88.
- 55) Исторія императорской академін наукъ въ Петербургь, Петра Пекарскаго. 1870. Т. І, стр. 274.
  - 56) Исторія академін наукъ, П. Пекарскаго. Т. І, стр. 278.
- 57) Дѣла архива конференціи. Eingekommene briefe, 1756 bis 1766. № 47. Здѣсь находится тринадцать писемъ Румовскаго, съ 1756 по 1765 годъ.
- 58) Дѣла архива конференцін. Картонъ № 10, года 1763 1765. Въ письмѣ Теплова 2 мая 1763:... «Особливо же господинъ надворный совѣтникъ Поповъ наполнилъ опое (мнѣніе) словами неприличными и непозволительными въ такомъ случаѣ шутвами, гдѣ говоря о затѣяннихъ собою причипахъ, по которымъ Агапіонъ Степаниду оставилъ, употребилъ рѣчь: какъ мы обыкновенно прітвшееся кушанье мало любимъ, также слова: б...., блудвица, непотребная, даже до французской болѣзни экспрессію употребилъ. Каковой бумаги мвѣ ни по какой мѣрѣ къ височайшему прочитанію ея императорскому величеству поднести было невозможно», и т. д.
- 59) Дѣла архива конференціи. Входящія письма 1754 по 1767 (?). На корешкѣ только: «1754 по»; остальное вырвано. Письма Эйлера 21 и 28 декабря 1754 года.
- 60) Дъла архива конференціи. Eingekommene briefe von anno 1750 bis 1755. Письмо Котельникова и Румовскаго 29 ноября 1755 года.
- 61) Дѣла академической канцелярів. 1756. № 467. Протоколъ 31 мая 1756 года № 71.
- 62) Дѣла архива академической капцелярін. 1756. № 467. Протоколъ 3 октября 1756 года № 160.
- 63) Въ бумагахъ академической канцеляріи значится, что Румовскій и Котельниковъ прибыли въ Петербургъ 24-го августа 1756, а въ письмѣ къ Эйлеру-сыну Румовскій говорить, что они отплыли изъ Травемюнде 24-го августа стараго стиля и черезъ недѣлю были въ Кронштадтѣ.

Въ дѣлахъ архива академической канцеляріи, 1756 г., № 467, въ протоколѣ 24 августа 1756 года, № 134, сказано: Сего августа 24 числа поданнымъ въ канцелярію академіи наукъ оной же академіи адъюнкты Семенъ Котельниковъ и Степанъ Румовскій доношеніемъ объявили, по указу де оной канцеляріи они, Котельниковъ и Румовскій, показаннаго числа сюда въ С.-Петербургъ, пріѣхали... А что оные сюда прибыли и явились въ канцелярію, о томъ въ професорское собраніе сообщить для вѣдома указъ же.

Въ дѣлахъ архива конференціи Eingekommene briefe, № 47, въ письмѣ Румовскаго къ Эйлеру-сыну отъ 7 сентября 1756 г.: Après avoir resté quatorze jours à Lubeck et dix à Travemunde nous avons mis les voiles au vent le vingt-quatre (вмѣсто зачеркнутаго treize) du mois d'aout selon le vieux stile et nous avons fait le trajet de Travemunde jusque à Kronstad en sept jours. Nous avons eu presque continuellement le vent favorable...

Ср. тамъ же письмо Котельникова изъ Любска отъ 13 августа 1756 г.

Въ дѣлахъ архива конференціи, въ первомъ портфелѣ бумагъ подъ заглавіемъ: Письма истор. Миллера къ разнымъ особамъ, съ 1754 по 1756, въ письмѣ Миллера къ Эйлеру-отцу отъ 24 августа 1756 года: Dass die herren adjuncti Kotelnikow und Rumowski nicht nur glücklich alhier angekommen, sondern auch von Sr. Excell. dem herrn praesidenten mit aller zufriedenheit und erkenntlichkeit, die man dem treuen unterrichte Ew. Hochedelgeb. schuldig ist, empfangen worden, werden dieselbe mit mehrerem aus der einlage des h. c. rath Teplows ersehen....

Противорѣчіе въ указаніи числа возвращенія русскихъ адъюнктовъ въ Петербургъ объясняется замѣною одного числа другимъ въ письмѣ Румовскаго; по всей вѣроятности, онъ написалъ: тринадцать, по старому стилю; затѣмъ слово: тринадцать замѣнилъ соотвѣтствующимъ ему по новому стилю числомъ: двадиать четыре, не замѣнивши, какъ бы слѣдовало, слово: стараго словомъ: новаго стиля. Такимъ образомъ окажется, что Котельни-

ковъ и Румовскій отправились изъ Травемюнде 13 августа и прибыли въ Кронштадтъ 20 или 21 августа, а 24 августа, явившись предварительно къ академическимъ властямъ, офиціально признаны возвратившимися изъ-заграницы и вступившими въ службу при академіи наукъ.

- 64) Дѣла архива конференцій. Связка № 2, litt. u. De dracone volante, auctore Stephano Rumowsky. Помѣтка другою рукою: prael. in conventu die XX januar 1757. Мемуаръ начинается такъ: Saepe numero accidit, ut pueriles lusus occasionem praebeant disquisitionibus geometricis, cujus rei plura in medium exempla adferre potuissem, nisi ipsum hoc scriptum luculens istius rei exemplum sisteret. Evenit quoque non rare, ut ii ad res serias bono cum successu applicentur, id quod nuper accidit cum draconibus volantibus. Etenim in Gallia physicus aliquis Romanus (de Romas) nomine draconem volantem optimo cum successu ad instituenda experimenta electrica transtulit. Hanc in primis ob causam non inutile fore censui, ut proprietates draconis calculo subjicerentur, id quod solum sufficere ad eludendas eorum opiniones videtur, qui levitatem materiae exprobrare voluerint, etc.
- 65) Tableau général méthodique et alphabétique des matières contenus dans les publications de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg depuis sa fondation. I-re partie. Publications en langues étrangères. 1872, ctp. 393 n ctp. 83, 88—90, 62, 132, 142, 116, 108, 110—111, 20, 21, 32.

Cp. Catalogue des livres publiés en langues étrangères par l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Каталогъ книгамъ, изданнымъ императорскою академіею наукъ на иностранныхъ языкахъ. Ouvrages publiés séparément. 1854, стр. 51.

Укажемъ нѣкоторые пзъ мемуаровъ Румовскаго:

Observationes transitum Veneris per discum solis et eclipsin solarem spectantes, anno 1769 Kolae in Lapponia institutae.

Investigatio parallaxeos solis ex observatione transitus Ve-

neris per discum solis Selenginski habita, collata cum observationibus alibi institutis.

Observationes nonnullae in observatorio imperiali Petropoli habitae (Observatio altitudinis solis tempore solstitii aestivi anno 1763.— Observationes satellitum jovis anno 1766 habitae, etc.).

Observationes nonnullae observatorio Petropoli institutae: anno 1767, occultatio Pleyadum a Luna die 22 febr. (5 mart), etc.

De momento conjunctionis Mercurii cum Sole nec non latitudine illius tempore transitus per discum solis anno 1786.

Observatio eclipsis Solis anno 1802 die 16 (28) augusti habita in observatorio petropolitano.

Determinatio latitudinis et longitudinis quorundam Sibiriae locorum, deducta ex observationibus a d-no Islenieff institutis anno 1770:

Observationes in Bernaul institutae.

Observationes in fortalitio Smeinogorsk institutae.

Determinatio latitudinis fodinarum Koliwanowoskresensium.

Determinatio latitudinis ostii fluminis Ischim in Irtisch sese exonerantis, etc.

Determinatio longitudinis et latitudinis quorundam imperii Russiae locorum, anno 1773, deducta ex observationibus a Iohanne Islenieff institutis: Kioviae, Dobriankae, urbis Rogatschew, Mohileviae, Druiae, urbis Polotsk, urbis Witebsk.

Animadversio in longitudines urbium Neschin, Lubny et Kiowiae.

Rapport sur un mémoire de m. Ioanathan Williams: On the use of the thermometre in navigation.

Rapport au sujet d'un nouvel instrument nautique envoyé et soumis à l'approbation de l'académie par m. de Magellan, — и мн. др.

66) Дѣла архива конференціи. Портфель Миллера, № 5. Академическія программы, № 74. Catalogus praelectionum publicarum in academia scientiarum imperiali petropolitana, an. 1757. Stephanus Rumowski, academiae adjunctus, omnes mathematicas disciplinas cursorie docebit lingua russica, ut ii quoque, qui linguam latinam ignorant, opera ejus uti possint.

- 67) Дѣда архива конференцін. Картонъ № 10. Conspectus laborum. Донесеніе Румовскаго 19 января 1764 года.
- 68) Ариеметика сирѣчь наука числителная, съ разныхъ діалектовъ на славенскій языкъ преведеная, и воедино собрана и на двѣ книги раздѣлена. Нынѣ.... въ богоспасаемомъ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ типографскимъ тисненіемъ, ради обученія мудролюбивыхъ россійскихъ отроковъ и всякаго чина и возраста людей, на свѣтъ произведена первое въ лѣто отъ сотворенія міра 7211, отъ рождества же по плоти Бога Слова 1703, индикта 11, мѣсяца іаннуаріа.
- **69)** Руководство къ ариометикъ для употребленія гимназіи при императорской академіи наукъ, перевелъ съ нѣмецкаго Василій Адодуровъ. 1740. Вторая часть вышла въ 1760 году.

Въ переводъ Адодурова не назваво имени автора: оно не обозначено и въ въмецкомъ подлинникъ. Книга Эйлера издана подъ заглавіемъ: Einleitung zur rechenkunst zum gebrauch des gymnasii bei der kaiserlichen academie der wissenschaften in St.-Petersburg. Gedruckt in der academischen buchdruckerei. Первая часть вышла въ 1738, а вторая въ 1740 году.

Краткое руководство къ теоретической геометріи въ пользу учащагося въ гимназін при императорской академіи наукъ россійскаго юношества, соч. Георга Крафта, перевелъ съ нѣмецкаго Иванъ Голубцовъ. Спб. 1748.

- 70) Начальное основание математики, сочиненное Николаемъ Муравьевымъ, капитанъ порутчикомъ отъ ивженеровъ. 1752. Часть І.
- 71) Сокращенія математики часть перьвая, содержащая начальныя основанія ариометики, геометріи и тригонометріи, сочиненная академіи наукъ адъюнктомъ Степаномъ Румовскимъ. Въ Санктпетербургѣ, прп императорской академіп наукъ, 1760 году.
- 72) Полное собраніе законозъ россійской имперіи. Т. XII, № 9425, стр. 734, п. 29.
- 73) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 10. Изъ канцеляріи академін наукъ въ академическое собраніе, 28 іюля 1765 года
- 74) Изъясненіе наблюденій по сдучаю явленія венеры въ солнцѣ. въ Селенгинскѣ учиневныхъ, читанное въ публичномъ собраніи императорской академіи наукъ сентября 23 дня 1762 года академіи наукъ адъюнктомъ Степаномъ Румовскимъ.

- 75) Рѣчь о началѣ и приращеніи оптики до нынѣшнихъ временъ, при высочайшемъ присутствіи ен императорскаго величества Екатерины вторыя, императрицы и самодержицы всероссійскія, и прочая, и прочая, и прочая, прочая, говоренная въ публичномъ собраніи императорской академіи наукъ іюля 2 дня 1763 года астрономомъ и профессоромъ экстраординарнымъ Степаномъ Румовскимъ. Печатана въ Санктнетербургѣ при императорской академіи наукъ.
- 76) Наблюденія явленія венеры въ солнцѣ, въ россійской имперіи въ 1769 году учиненныя, съ историческимъ предувѣдомленіемъ, сочиненнымъ Степаномъ Румовскимъ, академін наукъ членомъ. 1771, стр. 38 39.
- 77) Дѣла архива конференців. Картонъ № 9. Въ канцелярію академін наукъ, за подписью графа К. Разумовскаго, 23 октября 1760 года.
- 78) Дѣла архива авадемической канцеляріи. № 809. Дѣло объ отправленіи Попова и Румовскаго для наблюденія венеры. Рапортъ изъ Селенгинска отъ 7 іюня 1761 года.
- 79) Тамъ же. Свидътельство коменданта Якоби, выданное 8 іюня 1761 года.
- 80) Наблюденія явленія венеры въ солнцѣ, съ предувѣдомленіемъ Румовскаго. 1771, стр. 3.
- 81) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 10. Предложеніе Румовскаго въ собраніе академическое, 21 октября 1764 года.
- 82) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 11. Мнѣніе Румовскаго о посылкѣ астронома для наблюденія венеры на Камчатку въ 1769 году, мая 23 дня. Мнѣніе подано 17 октября 1767 года.
- 83) Наблюденія явленія венеры въ солнцѣ, въ россійской имперіи въ 1769 году учиненныя, съ историческимъ предувѣдомленіемъ, сочиненнымъ Степаномъ Румовскимъ, академіи наукъ членомъ. Въ Санктпетербургѣ, при императорской академіи наукъ, 1771 года. Въ историческомъ предувѣдомленіи изложенъ весь ходъ дѣла по снаряженію экспедицій и производству наблюденій; затѣмъ помѣщенъ наказъ обсерваторамъ, отправленнымъ на сѣверъ и на востокъ для наблюденія венеры въ солнцѣ. Наказъ подписанъ: графомъ В. Орловымъ, Леонардомъ Эйлеромъ, Эпинусомъ, І. Альбрехтомъ Эйлеромъ, Румовскимъ и Ловицомъ. Въ книгѣ Румовскаго собраны наблюденія надъ явленіемъ вене-

ры и затмѣніемъ солнца, произведенныя въ слѣдующихъ мѣстахъ и слѣдующими лицами:

- 1) Въ Петербургъ Христіаномъ Мейеромъ и другими.
- 2) Въ Колъ Степаномъ Румовскимъ.
- 3) Въ Понот -- Андреемъ Маллетомъ.
- 4) Въ Умбѣ Людовикомъ Пиктетомъ.
- 5) Въ городкѣ Гурьевѣ Георгіемъ Ловицомъ.
- 6) Въ Оренбургъ Людовикомъ Крафтомъ.
- 7) Въ Орскъ Христофоромъ Эйлеромъ.
- 8) Въ Якутскъ Иваномъ Исленьевымъ.
- 84) Наблюденія явленія венеры въ солнцѣ и т. д. 1771 г. стр. 62—73. Наблюденіе явленія венеры въ солнцѣ и затмѣнія солнечнаго, въ Колѣ учиненное Степаномъ Румовскимъ. Описаніе наблюденія Румовскаго состоитъ изъ шести главъ: повѣрка квадранта къ горизонту;—о широтѣ Колы;—наблюденія для познанія ходу часовъ, предъ явленіемъ венеры въ солнцѣ и послѣ онаго учиненныя; наблюденіе явленія венеры въ солнцѣ мая 23 (іюня 3) дня; наблюденіе затмѣнія солнечнаго мая 24 (іюня 4) дня; склоненіе магнитной стрѣлки.

**При наблюденіяхъ своихъ** Румовскій употреблялъ слѣдующіе **инструменты**:

- 1) Квадрантъ астрономическій около двухъ футовъ съ половиною, искуснымъ мастеромъ Ланглоа въ Парпжѣ сдѣланный. Тотъ же квадрантъ употреблялъ Румовскій при наблюденіяхъ въ Селенгинскѣ.
- 2) Двои астрономическіе часы, мастеромъ Ленотомъ въ Парижъ сдъланныя.
- 3) Грегоріанскій телескопъ въ 24 дюйма, въ Англіи Шартомъ сд'єланный, съ Доллондовымъ микрометромъ.
- 4) Доллондова ахроматическая труба двѣнадцатифутовая.
- 5) Доллондова же труба трехфутовая.
- 6) Магнитная стрѣлка склоненія, въ Лондонъ Сиссономъ сдѣланная.

День, въ который венера проходить должна была по солнцу, говорить Румовскій — быль наплучшій изъ всёхъ, кои мнё въ Колё видёть случалось. Около осьмаго часа пополудни край солнца колеблющимся казаться начинаеть; за полчаса до вступленія венеры поднимается съ полудня вётръ, который, мало по малу усиливаясь, въ самое почти время вступленія венеры нагоняеть на солнце густое, продолговатое и верхнюю только половину солнца покрывающее облако. По прошествіи густой части облака, какъ скоро верхній край сквозь оно видёть было можно,

|                                   | время на час. | время истин.        |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| Усмотрыть я по часамь А малый-    |               |                     |
| шую щербинку на солнцѣ            | 9 q. 22′ 0″   | 9 ч. 24′ 15″        |
| Сквозь конецъ проходящаго уже     |               |                     |
| облака, при колеблящемся краѣ     |               |                     |
| венеры и солнца, внутреннее при-  |               |                     |
| косновеніе казалось               | 9 ч. 39′ 52″  | 9 ч. 42′ <b>2</b> ″ |
| Когда предъ солнцемъ не стало уже |               |                     |
| облака, на малѣйшее разстояніе    |               |                     |
| край венеры отстояль отъ края     |               |                     |
| солнечнаго                        | 9 ч. 40′ 15″  | 9 q. 42′ 25″        |
|                                   | яли 20"       | или 30"             |

По вступленіп венеры до полуночи многократно изъ-за облаковъ выходило солнце, но на толь краткое время, и края его и венеры толь колебались, что ни единаго надежнаго наблюденія сдѣлать было не возможно. Отъ полуночи до третьяго часа солица совсѣмъ было не видно; потомъ начало между прогалинами иногда показываться, имѣя уже края чисто окруженные, и я надъ выходомъ слѣдующее могъ сдѣлать наблюденіе.

|                                                            | время на час. | время истин.    |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Сквозь тонкое облако кажется, что внутреннее прикосновение |               |                 |
| послѣдовало                                                | 15 q. 33' 8"  | 15 ч. 35′ 18,6″ |
| 200220                                                     | или 12"       | или 22,6"       |

|                                | время на час.  | время истин.    |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Край венеринъ кажется слился   |                |                 |
| уже съ краемъ солнечнымъ,      |                |                 |
| круглость свою еще сохра-      |                |                 |
| няющимъ                        | 15 ч. 33′ 24″  | 15 ч. 35′ 24,6″ |
| Маленькая щербинка видна еще   |                |                 |
| на краю солнечномъ, равная     |                |                 |
| той, какую усмотрѣлъ при       |                |                 |
| входъ венеры                   | 15 ч. 51′ 20″  | 15 ч. 53′ 30,7″ |
| Послѣ сего облакомъ солнце по- |                |                 |
| крывается, которое, какъ       |                |                 |
| скоро прошло, не было уже      |                |                 |
| ни малъйшаго слъду венеры      | 15 ч. 52′ 25″  | 15 ч. 54′ 35,7″ |
| Сіе наблюденіе учинено До      | ллондовою двѣн | адцати футовою  |
| трубою, и т. д.                |                |                 |

- 85) Дѣла архива конференціи. № 54. Eingekommene briefe. 1769. Письмо Румовскаго изъ Колы 4 апрѣля 1769 года.
- 86) Connaissance des temps, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'année commune 1789, avec des additions, publiée par ordre de l'académie royale des sciences, par M. Méchain, de la même académie. Paris. 1786, p. 328, 346—348 etc.
- 87) Journal encyclopédique, dédié à son altesse sérinéssime, mgr. le duc de Bouillon, etc. 1 octobre 1764. tome. VII, première partie. A Bouillon, de l'imprimerie du journal. p. 16—17: Les académiciens russes vont de pair avec les autres dans les connaissances le plus sublimes. M. Rumowski en fournit la preuve en donnant la solution d'un problème qui concerne les maxima et les minima. Ce problème appartient, à la vérité, a la célèbre doctrine des isopérimêtres que M. Euler a en quelque sorte épuisé. Cependant la solution de M. Rumowski joint à une trèsgrande beauté la gloire d'avoir surmonté les difficultés les plus ambarassantes qu'on puisse rencontrer dans l'analyse. La question même consiste à déterminer, la hauteur d'un cône étant donnée, quelle est entre toutes les bases qui donnent au cône une égale solidité, celle d'où résulte la moindre surface. Les questions

de cet ordre ne sont rien moins qu'à dédaigner, la connaissance d'un semblable minimum pouvant répandre des lumières sur d'autres sujets très intéressans: ce que l'on comprendra mieux, si l'on énonce la proposition en d'autres termes et qu'on demande, quel est entre tous les cônes de même hauteur et de même surface celui qui a le plus de capacité. La solution de ce problème conduit à une équation qui comprend des lignes courbes innombrables, entre lesquelles le cercle se présente comme une espèce.

- 88) Годичный торжественный актъ въ императорскомъ санктиетербургскомъ университетъ, бывшій 8 февраля 1856 года. Спб. 1856. Черченіе географическихъ картъ — сочиненіе, написанное для торжественнаго акта въ петербургскомъ упиверситетъ 8 февраля 1856 года профессоромъ Чебышевымъ, стр. 75—78.
- 89) Bulletin de la classe physico-mathématique de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Tome premier. 1843. № 19, 20, 21. Table des positions géographiques principales de la Russie, par M. Struve. Lu le 12 août 1842, p. 291—298.

Denkschriften der russischen geographischen gesellschaft zu St.-Petersburg. Erster band. Weimar. 1849. Aperçu des travaux astronomicogéographiques, exécutés en Russie. Par M. Struve, membre de l'académie impériale, р. 52—53. Статья эта читана Струве на французскомъ языкъ въ собранін русскаго географическаго общества 12 декабря 1845 года. Она переведена на русскій языкъ и помъщена въ Запискахъ русскаго географическаго общества (книжка I и II, изданіе второе, 1849 года, стр. 23—35) подъ названіемъ: Обзоръ географическихъ работь въ Россін.

- 90) Рукописныя замітання о трудахъ Румовскаго, составленныя по нашей просьбіт академикомъ и профессоромъ астрономіи А. Н. Савичемъ, которому приносимъ живтійшую благодарность.
- 91) Путешествіе вокругъ свѣта въ 1803—1806 годахъ, на корабляхъ Надеждѣ и Невѣ, подъ начальствомъ флота капитанъ-лейтенанта Крузенштерна. 1810. Ч. 2-я, стр. 42—43.
- 92) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщепія. Картопъ № 137, дѣла № 4027. Румовскій говоритъ о себѣ: «Въ 1766 году, по высочайшему повелѣнію, наименованъ быль членомъ въ учрежденную при академіи коммиссію, и пробылъ въ оной по 1803 годъ: впродолженіе сего времени управлялъ безпрерывно географическимъ департаментомъ академіи».

- 93) Monatliche correspondenz zur beförderung der erd-und himmelskunde, herausgegeben von fr. v. Zach. Erster band. 1800. Stephan von Rumovski, s. 286.
- 94) Дёла архива конференціи. Протоколы конференціи академін наукъ. Протоколь конференціи 8 апрёля 1773 года.
- 95) Дъла архива конференціп. Картонъ № 19. Roumovskj—Rapport à l'académie impériale des sciences, 17 septembre 1800.
- 96) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 19. Письмо Д. Неплюева къ барону А. Л. Николаи, изъ Гатчины, 6 сентября 1799 года.
- **97)** Академическія извѣстія на 1780 годъ. Часть IV, стр. 101, 138, 139 и др.
- 98) Dictionnaire universel des sciences morales, écono miques, politiques et diplomatiques, ou bibliotheque de l'homme d'état et du citoyen, mis en ordre et publié par M. Robinet, censeur royal. 1777—1783. Londres (Neuchatel) 30 vols.
- 99) Дѣла архива конференціи. Протоколы конференціи 1771 года. Протоколь № 43. Assemblée extraordinaire du mercredi 17 août 1771. Въ приложеніи къ протоколу конія съ письма Робине къ князю Голицину отъ 3 іюля 1771 года.
- 100) Тамъ же. Протоколъ № 46, засъданіе 26 августа 1771 года. Исторія императорской академін наукъ въ Петербургѣ, Петра Пе-карскаго 1870. Т. І, стр. 679—685.

Дъла архива конференціи. Протоколы конференціи. Протоколь 31 октября 1771 года и протоколь 6 іюля 1772 года.

101) Discours sur l'origine et les changemens des loix lussiennes, lu dans l'assemblée publique de l'académie impériale des sciences le 6 septembre 1756, à l'occasion de l'anniversaire du jour du nom de sa majesté l'impératrice de toutes les Russies etc., par Mr. Strube de Piermont. A St.-Pétersbourg, de l'imprimerie de l'académie impériale des sciences.

Dictionnaire universel des sciences, etc. par M. Robinet. 1783. T. XXVIII, p. 40-69. Des divers changemens arrivés dans les loix russes jusqu'à ce jour et de la rédaction d'un nouveau code russe.

- 102) Записки россійской академін. 8 августа 1803 года, л. 171— 171 об.
- 103) Исторія пиператорской академін наукь въ Петербургѣ, Петра Пекарскаго. 1873. Т. ІІ, стр. 599—602, 872—873.
- 104) Дёла архива конференціи. Eingekommene briefe. 1756 bis 1766. Письмо Румовскаго къ Эйлеру-сыну отъ 22 ноября 1764 года.

- 105) Дела архива конференціи. Протоколы 1774 года. Протоколь конференцін 1 декабря 1774 года.
- 106) Staats und gelehrte zeitung des hamburgischen unparteyischen correspondenten. Anno 1790. Am dienstage, den 24 august. Num. 135. Schreiben aus Paris, von 17 august.
- 107) С.-Петербургскія вѣдомости, 6 сентября 1790 года, пятница, № 72. Франція. Изъ Парижа, отъ 17 августа, стр. 1167.
- 108) Дѣла архива конференціи. Протоколы конференців. Протоколь 9 сентября 1790 года.
- 109) Д±ла архива академической канцеляріи. Ордеры академін г. президента и протоколы канцелярія академін наукъ, 1763 года. № 474. Ордеръ 10 марта 1763 года.
- 110) Дёла архива конференцін. Eingekommene briefe, 1756—1766. Письмо Румовскаго къ Эйлеру-сыну отъ 18 февраля 1757 года.
- 111) Дѣла архива конференціп. Протоколы 1767 года. Протоколъ 19 января 1767 года, № 3.
- 112) Рукописный списокъ дъйствительныхъ и почетныхъ членовъ петербургской академін наукъ, составленный П. Н. Фуссомъ. Liste de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg depuis sa fondation jusqu'à son jubilé séculaire en 1826. Etienne Roumovsky, russe, 1754 adj.; devint professeur extraordinaire pour l'astronomie 1763; professeur ordinaire 1767; congédié comme membre honoraire en 1803; mort en qualité de conseiller d'état actuel en 1812.
- 113) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 11. Указъ 6 октября 1766 года.
- 114) Исторія императорской академін наукъ въ Петербуріѣ, Петра Пекарскаго. Т. І, стр. 668.
- 115) Дёла архива конференціи. Протоколы 1800 года. Протоколь конференціи 5 ноября 1800 года.
- 116) Ученыя записки императорской академін наукъ по первому и третьему отділеніямъ. 1855. Историческіе матеріалы и розысканія. Историческій взглядъ на академическое управленіе съ 1726 по 1803 годъ.
- 117) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 19. Изъ государственной адмиралтейской коллегіи въ императорскую академію наукъ, 15 іюля 1799 года.

Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ № 137, дѣла № 4027, л. 5 об.

118) Antidote ou examen du mauvais livre superbement imprimé intitulé: voyage en Syberie fait par ordre du roi en 1761, contenant les 2 8

moeurs, les usages des Russes et l'état actuel de cette puissance, etc., par m. l'abbé Chappe d'Auteroche, de l'académie royale des sciences à Paris. 1770. II, 114.

Осмнадцатый вѣвъ, историческій сборникъ, издаваемый Петромъ Бартеневымъ, издателемъ Русскаго Архива. 1869. Книга IV. Антидотъ (противоядіе), полемическое сочиненіе императрицы Екатерины II, стр. 402.

119) Сказанія русскаго народа, собранныя И. Сахаровымъ. 1841.Т. І, книга третья, стр. 234.

Восьмнадцатый въкъ въ русскихъ историческихъ пъсняхъ, послъ Петра Великаго. Пъсни, собранныя П. В. Киръевскимъ; изданы обществомъ любителей россійской словесности, подъ редакціей и съ дополненіями П. А. Безсонова. 1872. Выпускъ 9, стр. 278—279.

- 120) Сочиненія Державина, съ объяснительными примѣчаніями Я. Грота. 1864. Т. I, стр. 357.
- 121) Fréderic-César de la Harpe. Extrait de la Feuille du canton de Vaud, soit Journal de la société d'utilité publique. Lausanne. Mai, 1838, p. 27.
- 122) Академическія нзвістія 1779 года. Місяць іюль. Описаніе празднества, даннаго его світлостью княземъ Григорьемъ Александровичемъ Потемкинымъ, по случаю рожденія его императорскаго высочества великаго князя Константина Павловича, стр. 312—315.
- 123) Словарь академін россійской. 1793. Ч. ІV, стр. 390: Отм'тняю д'ялаю отм'тнымъ, отличнымъ: отм'тнить себя ученостью, храбростью; отм'тнить кого за заслуги. Въ семъ же смысл'т говорится относительно къ вещамъ, посредствомъ коихъ снискивается отъ другихъ уваженіе, доброе имя: доброд'тель отм'тняетъ челов'тка.
- 124) Полное собраніе законовъ. Т. ХХ. № 14299, стр. 120—124. Высочайше утвержденный 17 апрѣля 1775 года докладъ генералъ-инженера и строенія государственныхъ дорогъ директора Мордвинова.
- 125) Сборнивъ свъдъній о военно-учебныхъ заведеніяхъ въ Россіи; составилъ полковникъ Н. Мельницкій. 1857. Т. І, ч. І, стр. 77—81, 87—92.—Историческій очеркъ развитія главнаго инженернаго училища. Составлено при Николаевской инженерной академіи М. Максимовскимъ. 1869, стр. 11. Историческое обозръніе втораго кадетскаго корпуса. 1862, стр. 120—125.
- 126) Описаніе россійско-императорскаго столичнаго города Санктпетербурга и достопамятностей въ окрестностяхъ онаго. Сочиненіе І. Г. Георги. 1794, стр. 384—387.

- 127) Новыя ежемъсячныя сочиненія. Часть XVI. Мъсяць октябрь 1787 года, стр. 82—90. Ръчь, говоренная при первомъ собраніи, бывшемъ въ гимназіи чужестранныхъ единовърцевъ, 1777 года, марта 15 дня.
- 128) Дѣла архива конференціи. Картонъ № 20. Указъ правительствующему сенату о назначеніи Румовскаго попечителемъ послѣдовалъ 20 іюня 1803 гола.

Въ названномъ нами трудѣ профессора Н. Н. Булича: «Казанскій университеть въ александровскую эпоху» находимъ слѣдующую характеристику Румовскаго какъ попечителя (Извѣстія и ученыя записки казанскаго университета. 1875. № 1, стр. 40, 45, 20):

«Своимъ положеніемъ въ свете Румовскій быль обязанъ только себъ, труду и долгой жизни. Но за нимъ была наука, сделавшая имя его почтеннымъ и уважаемымъ и въ Европф. Вся умственная жизнь наша XVIII вѣка прошла передъ глазами Румовскаго, и онъ былъ въ ней немаловажнымъ участникомъ. Но Румовскій быль старъ, а старость имфетъ свои естественные недостатки... Дълу, которому онъ призванъ былъ служить, Румовскій не могъ сочувствовать въ той степени, какъ прочіе его товарищи, члены главнаго правленія училищъ. Изъ его д'єйствій, медленныхъ не столько по осторожности и обдуманности, сколько изъ весьма понятной старческой апатіи, мы легко можемъ заключить, что онъ былъ далекъ отъ того, чтобъ положить въ это дёло свою душу, а между темъ все отъ него зависело; онт одинъ долженъ былъ явиться дёйствующимъ лицомъ. Какъ человёкъ екатерининскаго въка, притомъ не изъ тъхъ людей этого въка, которыхъ мысль созръла въ ея тогдашнихъ порывахъ и тревогахъ, человъкъ далекій вообще отъ всего современнаго общественнаго движенія въ Россіи, Румовскій не могъ им'єть передъ собою государственныхъ цёлей, раздёляемыхъ другими попечителями. Напротивъ, кажется намъ, онъ не довърялъ реформамъ, ознаменовавшимъ новое царствованіе. Недов'єріе къ новымъ стремленіямъ выразплось въ немъ съ одной стороны недовърчивымъ отношеніемъ къ людямъ болѣе молодымъ, а съ другой —

довъріемъ къ лицамъ, которыя умѣли найти въ немъ слабую сторону, и, окружая его лестію, успѣвали все дѣлать изъ старика». Несмотря на подобный взглядъ, сложившійся отчасти подъ зліяніемъ послѣдующей судьбы казанскаго университета, подробное знакомство съ попечительскою дѣятельностью Румовскаго во всемъ ея объемѣ привело автора къ заключенію, что Румовскій «втеченіе девятилѣтняго управленія своего казанскимъ учебнымъ округомъ успѣлъ сдѣлать многое для новорожденнаго университета и дать ему на нѣсколько лѣтъ, до радикальнаго переворота въ его исторіи, извѣстное, опредѣленное направленіе».

- 129) Дѣла а́рхива министерства народнаго просвѣщенія. Картовъ № 1045, дѣла № 39288. Представленіе Румовскаго въ главное училищъ правленіе отъ 15 іюня 1805 года.
- 130) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ № 135, дѣла № 3920. Письмо отъ 2 сентября 1809 года.
- 131) Тамъ же. Представление Румовскаго министру народнаго просвъщения, 22 мая 1805 года.
  - 132) Тамъ же. Представление 20 апреля 1805 года.
  - 133) Тамъ же. Донесеніе 13 сентября 1809 года.
  - 134) Матеріалы для исторів образованія въ Россін. І, стр. 83-85.
- 135) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ № 135, дѣла № 3920. Представленіе 20 декабря 1804 года.
- 136) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ № 135, дѣла № 3908. Письмо Румовскаго къ министру народнаго просвѣщенія 13 февраля 1805 года.
- 137) Дѣда архива казанскаго университета, 1806 года, № 21. Предложеніе изпечителя совѣту университета, 8 ноября 1806 года.
- 138) Дѣла архива казанскаго университета, 1805 года. Попечитель пишеть совѣту: Сего іюня 17 полученъ мною протоколъ совѣта, къ которому приложено прошеніе, поданное бухгалтеромъ Ахматовымъ на директора гимназін; директоръ настаиваль, чтобы возвратить прошеніе и предоставить бухгалтеру обратиться къ высшему начальству; члены же совѣта потребовали сужденія о дѣлѣ, и т. д.

Предложение попечителя совъту, полученное 8 августа 1805 года.

- 139) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ № 137, дѣла № 4091. Письмо Румовскаго къ министру о Томасѣ, 11 декабря 1810 года.
  - 140) Дъла архива министерства народнаго просвещения. Картонъ

№ 7, дѣла № 36745. Журналы главнаго правленія училищъ. Журналъ 3 октября 1803 года.

- 141) Журналы главнаго правленія училищь. Журпаль 17 ноября 1804 года.
- 142) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ № 139, дѣла № 4189. Рапортъ старшаго письмоводителя канцеляріи по-печителя казанскаго учебнаго округа, надворнаго совѣтника Соколова.
- 143) Памяти Ломоносова, 6 апреля 1865 года, Харьковъ, 1865, О грудахъ Ломоносова по физикъ, профессора Н. Н. Бекетова, стр. 63.
- 144) Рѣчь о началѣ и приращенін оптики, говоренная С. Румовекимъ, 2 іюля 1763 года, стр. 25.
- 145) Матеріалы для біографін Ломопосова; собраны академикомь Билярскимъ. 1865, стр. 091,
- 146) Новыя ежемфсячныя сочиненія. Часть І. Мфсяць іюль 1786 года, стр. 1-13.
- 147) Новыя ежемфсячныя сочиненія. Часть V. Ноябрь 1786 года, стр. 12—39. Часть VII. Январь 1787 года, стр. 83—114.
- 148) Собесѣдникъ любителей россійскаго слова. 1783. Часть II, стр. 166-191. Часть IV, стр. 176-189. Часть V, стр. 173-185.

Приводимъ нѣсколько мѣстъ изъ критики на систему міра и изъ возраженій на нее со стороны редакціи и самаго автора разбираемой статьи.

Критика: Возвратясь недавно изъ Франціп, гдѣ обучался я съ 1770 года, п посѣщая, какъ новопріѣзжій, многіе знатиѣйшіе изъ здѣшнихъ домовъ, нигдѣ не слышу столько похвальныхъ разговоровъ ниже о самомъ Парижѣ, какъ о вашемъ Собесѣдникѣ. Но напечатанное вами сочиненіе господина N. N. о системѣ міра не слишкомъ ли посредственное? Кто ни читаетъ сіс твореніс, всякъ говоритъ, что въ ономъ нѣтъ ничего, кромѣ высѣвокъ изъ системъ Птоломеевой, Коперниковой и Тихобраговой. Читая нѣсколько кратъ со вниманіемъ господина N. N., нахожу въ ономъ троякія предложенія: первыя суть мысли Адамовы; вторыя — мнѣнія Птоломеевы, Коперниковы, Тихобраговы и Лекселевы, а третьи суть прозрѣнія самого автора въ мѣста священнаго писанія. Предлагаемыя господиномъ N. N. Адамовы мысли суть слѣ-

дующія: «Способность изображать мысли свои другъ другу есть первый даръ, человѣку данный отъ Бога». Сія истина, переходя отъ Адама въ роды родовъ, не могла миновать организаціи п господина N. N. Но какъ организація не у всѣхъ бываетъ одинакая, то и способность изображать мысли въ г. N. N. не такова, какъ въ звенигородскомъ корреспондентѣ или въ мурзѣ киргизъ-кайсацской орды.

Возраженіе: Не понятно, какимъ образомъ писателю сего извѣстно мнѣніе всѣхъ, читающихъ твореніе о системѣ міра. Совершенно, собственно свое умствованіе поставляетъ мнѣніемъ всѣхъ читателей. Кому извѣстны Адамовы мысли, для того ничего новаго быть не можетъ. Сіе дарованіе писателя изъясняетъ тайну, какимъ образомъ могъ онъ знать мнѣніе всѣхъ, читающихъ твореніе о системѣ міра; но не изъясняетъ того, что онъ, читая со вниманіемъ и неоднократно твореніе о системѣ міра, не усмотрѣлъ, что оно заключаетъ въ себѣ и такія истины, кои открыты послѣ Коперника и Тихобрага.

Критика: Развѣ онъ (авторъ статьи о системѣ міра) имѣлъ только намѣреніе сказать, что Меркурій, Венера, Марсъ, Юпитеръ и Сатурнъ называются порусски планетами. Они назывались и до него во всѣхъ русскихъ календаряхъ планетами; да и самые знаки, къ именамъ ихъ присовокупленные, прибраны изъ календарей же.

Возраженіе: Сего не довольно: можно сказать, что слова прибраны изъ лексикона, а буквы изъ азбуки.

Общее заключение N. N.: Что принадлежить до критики, то я смёю сказать, что не стоить труда, чтобы на оную дёлать возраженіе, потому что она ни мало не касается до предмета, о которомь я писаль, и не служить ни къ наставленію, ни къ просвёщенію, и слёдовательно отвёть мой на оную ни къ наставленію, ни къ увеселенію читателей служить не можеть. Да позволено мнё будеть однако въ наставленіе неизвёстнаго критика сказать Апеллесовь сапожнику отвёть: не sutor ultra crepidam, который на россійскомъ языкё можно изобразить разными образами: баш-

мачникъ да останется при своей колодки, или яснъе сказать, чего кто не разумпетъ, о томъ судить не долженъ.

149) Въ архивъ конференціи академін наукъ, въ бумагахъ исторіографа Миллера, портфель 23, въ числѣ писемъ къ нему Румовскаго есть два письма слёдующаго содержанія. Въ одномъ изъ нихъ, безъ означенія года и числа, Румовскій говоритъ: Le calcul que j'ai été obligé d'entreprendre pour Venus m'a couté presque trois mois de temps. C'est la seule raison qui m'a empeché jusqu'ici de faire ce que je voudrais pour monsieur le conseiller Soimonoff. Il y a pourtant quatre chapitres tout à fait achevés. Dans le premier je donne une idée générale sur le système; dans le second je prouve que le système de Copernic est le vrai système du monde; dans le troisième j'entre en details sur les mesures et figure de la terre; dans le quatrième j'explique les loix fondamentales des mouvements des corps pour donner une idée aux lecteurs de la façon dont mons. Newton a établi le système du monde et figure de la terre. Voilà, monsieur, jusqu'où je suis avancé...

Въ другомъ письмѣ Румовскаго, отъ 22 іюля 1765 года, между прочимъ сказано: J'ai reçu en son temps la lettre dont il vous a plu de m'honorer. Je souhaiterais de tout mon coeur pour m'acquiter envers son excellence monsieur de Soimonoff et pour vous faire voir combien je suis pret à executer vos ordres—achever l'ouvrage dont il s'agit. Mais j'ai tant des affaires à présent sur les bras, qu'avec ménagement le plus oeconomique du temps à peine puis-je satisfaire à mon principal devoir envers l'académie. Cela non obstant je vous prie très humblement, monsieur, d'assurer son excellence, que d'abord que je serai quite des travaux au moins les plus pressants, je ferai tout mon possible de contenter son excellence....

Изъ писемъ Румовскаго не видно, о какомъ именно Соймоновъ идетъ ръчь. Въ прошломъ столътіп пъсколько лицъ этой фамиліп пользовались извъстностью въ учено-литературномъ міръ. Имя Соймонова находимъ въ словаръ Новикова въ числъ рус-

скихъ писателей. Тамъ помъщены слъдующія свъдънія: «Соймоновъ, Өедоръ Ивановичъ, тайный действительный советникъ и ордена святаго Александра кавалеръ, мужъ ученый и искусный въ латинскомъ, нъмецкомъ и голландскомъ языкахъ, также въ астрономін, физик'в и другихъ наукахъ. Онъ служилъ нѣсколько льть на собственномъ Петра Великаго корабль, Ингерманландъ именуемомъ, и былъ употребленъ симъ великимъ императоромъ, яко способный и совершенно искусный челов кт., въ экспедицію описанія Каспійскаго моря и береговъ его. Во время сего путеществія г. Соймоновъ сочиниль журналь своей ізды, изъ котораго издано въ светъ две книги: 1) описание Каспійскаго моря; 2) о торгахъ за Каспійское море. Онъ сочиниль краткое изъяснение астрономии и описание штурманскаго искусства; также сочиниль много ландкарть и зейкарть, которыя всё напечатаны, и исправностію своею такъ, какъ и книги его сочиненія, принесли ему великую похвалу». Өедоръ Ивановичъ Соймоновъ умеръ около 1770 года.

Соймоновъ Петръ Александровичъ былъ членомъ россійской академіи и почетнымъ членомъ академіи наукъ. Въ члены россійской академіи онъ избранъ при самомъ ея основаніи, въ 1783 г.; въ почетные члены академіи наукъ — въ 1795 году. Въ числѣ членовъ россійской академіи, провозглашенныхъ въ день ея открытія, названъ Петръ Александровичъ Соймоновъ «при собственныхъ дѣлахъ и у принятія подаваемыхъ ея императорскому величеству челобитень генералъ-маіоръ». Впослѣдствіи онъ былъ генералъ-лейтенантомъ, сенаторомъ, дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ. Умеръ въ 1800 году.

- 150) Ръчь о началъ и приращении оптики, стр. 25. Новыя ежемъсячныя сочинения. 1786. ч. V, стр. 13; ч. I, стр. 12—13.
- 151) Словарь русскихъ свътскихъ писателей, соч. мигрополита Евгенія. 1845. Т. II, стр. 158.
- 152) Матеріалы для исторіи образованія въ Россіи въ царствованіе императора Александра І. Ст. І, стр. 6—10.
  - 153) Заински россійской академін. 1802 годъ, л. 73-75.

- 154) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ № 135, дѣла № 3906.
- 155) Заински россійской академін. 1804 годъ. Засёданія: 8 октября, л. 258—258 об.;—15 октября, л. 261—261 об.;—12 ноября, л. 287—288 об.;—3 декабря, л. 306 об.—307.
- 156) Записки россійской академін. 1805 годъ. Засѣданіе 29 апрѣля, л. 109 об., 111—114 об.; засѣданіе 23 марта, л. 89 89 об.

Подробное объяснение Румовскаго, 29 апръля 1805 года, представлено въ собраніе членомъ россійской академіи Семеномъ Емельяновичемъ Гурьевымъ. Раньше этого, именно 23 марта 1805 года, Румовскій прислаль на имя президента россійской академін Нартова сл'єдующее письмо: «Сего марта 20 дня чрезъ г. секретаря россійской академіи имълъ я удовольствіе получить рѣдкій подарокъ — два первые тома путешествія младаго Анахарсиса, академіею изданные, за которые какъ всей академін, а особливо вашему превосходительству приношу мою чувствительную благодарность. Въ подаркъ семъ не цѣну я почитаю, но примфръ чистоты россійскаго языка и точности въ изображеніи мыслей подлинника. Желалъ я, подражая оному, доказать усердіе мое академій; но трудъ мой нікоторымъ членамъ не угоденъ, и потому остается мнв только желать, чтобы они что-нибудь достойное академіи представили, чтобы трудами своими подали примфръ прочимъ членамъ, и увфрили, что они о переводахъ съ латинскаго языка основательно судить могуть. Впрочемъ и смѣю увърить ваше превосходительство, что нътъ ничего легче какъ охуждать труды сотоварищей и обвинить отсутствующаго».

- 157) Записки россійской акадечія. 1805 года. Засёданіе 29 апрёля, л. 109 об. 110; засёданіе 17 іюня, л. 162.
- 158) Лътопись К. Корпелія Тацита, переведена сълатинскаго императорской россійской академіи членомъ Степаномъ Румовскимъ, и оною академіею издана. Четыре тома. Первый томъ вышелъ въ 1806 году; второй и третій въ 1808 году; четвертый въ 1809 году.
- 159) Ocuvres de Tacite. Annales de Tacite, en latin et en français. Quatrième édition, revue et corrigée; par I. H. Dotteville. associé de l'institut national. Paris. 1799. Всего семь томовь; въ томахъ: вгоромъ, третьемъ, четвертомъ и пятомъ заключается переводъ апналовъ Тацита.

160) Лѣтопись Тацита, переведена С. Румовскимъ. Т. I, стр. 281, 373, 423. — Oeuvres de Tacite, par Dotteville. Т. II, p. 400, 566, 569.

161) Анналы Тацита, внига I, главы XXII и XXIV; — книга III, глава LX.

Для сравненія, приведемъ еще нѣсколько мѣстъ (кн. II, гл. LXXXVII и кн. III, гл. IV и V) въ подлинникѣ, во французскомъ переводѣ Дотвиля и въ русскихъ переводахъ: Румовскаго (т. I, стр. 323, 331—335) и Поспѣлова (ч. I, стр. 301—302, 309—311). Переводъ Поспѣлова вышелъ почти въ тоже время какъ и переводъ Румовскаго, именно въ 1805—1807 годахъ.

Saevitiam annonae incusante plebe, statuit frumento pretium, quod emptor penderet, binosque nummos, se additurum negotiatoribus in singulos modios. Neque tamen ob ea parentis patriae, delatum et antea, vocabulum adsumpsit, acerbèque increpuit eos, qui-divinas occupationes, ipsumque dominum dixerant: unde angusta et lubrica oratio sub principe, qui libertatem metuebat, adulationem oderat.

Dies, quo reliquiae tumulo Augusti inferebantur, modò per silentium vastus, modò ploratibus inquies: plena urbis itinera, conlucentes per campus Martis faces: illic miles cum armis, sine insignibus magistratus, po-

Comme le petit peuple se plaignait de la cherté du bled, l'empereur en baissa le prix en s'engageant à payer à ses frais deux sesterces par boisseau au vendeur. Il continua cependant de rejeter le titre de père de la patrie. Quelques-uns même s'attirèrent d'aigres réprimandes pour l'avoir appelé seigneur (dominum) ou pour avoir traité ses occupations d'occupations divines. Ainsi ne restait-il à l'éloquence qu'un sentier étroit et bien glissant sous un prince qui redoutait la liberté et qui détestait les flatteurs.

Le jour où les cendres furent portées au tombeau d'Auguste, se succédèrent tour-à-tour le silence d'un désert et les gémissemens d'une multitude éperdue. Les rues se remplirent de monde; le champ de pulus per tribus, concidisse rempublicam, nihil spei reliquum clamitabant, promptiùs apertiùsque, quam ut meminisse imperitantium crederes. Nihil tamen Tiberium magis penetravit, quam studia hominum accensa in Agrippinam, cùm decus patriae, solum Augusti sanguinem, unicum antiquitatis
specimen appellarent, versique
ad coelum ac deos, integram
illi sobolem, ac superstitem iniquorum precarentur.

pam requirerent, compararent que, quae in Drusum, patrem Germanici, honora et magnifica Augustus fecisset: ipsum quippe asperrimo hiemis, Ticinum usque progressum, neque abscedentem à corpore simul urbem intravisse: circumfusas lecto Claudiorum Liviorumque imagines: defletum in foro: laudatum pro rostris: cuncta à majoribus reperta, aut quae posteri invenerint, cumulata. At

Mars brilla de flambeaux Les soldats en armes, les magistrats sans les marques de leurs dignités, le peuple rangé par tribus, s'écrièrent librement et sans détour, que c'en était fait de la république, qu'il ne lui restait plus d'espoir. Tous semblèrent oublier qu'ils avaient des maîtres: mais ce qui blessa le plus profondément Tibère, fut le zèle dont on s'enflamma pour Agrippine. On l'appelait l'honneur de la patrie, l'unique rejeton d'Auguste, le seul modèle de moeurs antiques; et levant les yeux au ciel, on conjurait les dieux de conserver sa famille et de la faire survivre aux méchants.

Plusieurs se plaignaient de la simplicité de cette pompe, et rappelaient combien de distinction, quelle magnificence Auguste avait mises dans les obsèques de Drusus, père de Germanicus. L'empereur, dans la saison la plus rigoureuse, s'était avancé jusqu'à Pavie! Il n'avait pas quitté le corps qu'il ne fût entré dans Rome! Les images des Claudius, celles des Livius avaient été rangées autour du catafalque! Le mort avait été

Germanico, ne solitos quidem, et cuicumque nobili debitos honores contigisse. Sanè corpus, ob longuinquitatem itinerum, externis terris quoque modo crematum: sed tantò plura decora mox tribui par fuisse, quantò prima fors negavisset: non fratrem, unius diei viâ, non patruum saltem portâ tenus obvium. Ubi illa veterum instituta? praepositam thoro effigiem, meditata ad memoriam virtutis carmina, et laudationes et lacrimas, vel doloris imitamenta?

## Переводъ Румовскаго.

Сѣтующу народу о дороговизнѣ хлѣба, Тиверій постановиль оному цѣну, и за каждую мѣру продающимъ обѣщался илатить еще по два сестерція. Несмотря на то отринуль какъ прежде сего, такъ и при семъ случаѣ подносимое названіе отча отечества, и жестоко вы-

pleuré dans le forum, loué dans la tribune, comblé de tous les honneurs anciens et modernes! On ne faisait pas même à l'égard de Germanicus tout ce que l'usage et la décence prescrivent envers le moindre des nobles: qu'à raison de l'éloignement, la cérémonie de bûcher eût été brusquée dans une terre étrangère, on n'en était que plus obligé de lui prodiguer des honneurs, en compensation de ceux dont le sort l'avait privé. Son frère ne s'était avancé que d'une journée; son oncle n'avait pas même été jusqu'aux portes de Rome. Qu'étaient devenus ces usages antiques: la représentation du mort sur un lit de parade; des poésies en mémoire de ses vertus; enfin des éloges, et des larmes fussent-elles feintes?

## Переводъ Посиблова.

Народъ ропталъ за дороговизну съёстныхъ припасовъ; государь установилъ цёну хлёбу, платимую покупщикомъ, съ обёщаніемъ, что онъ самъ по два сестерція будетъ доплачивать продавцамъ съ каждой мёры. Однакоже проименованія за то отцемъ отечества, како-

говаривалъ тѣмъ, кои упражненія его называли божественными или самого его господиномъ. Посему тѣсное и ненадежное поле оставалось краснорѣчію при государѣ, который опасался вольности, а ласкательство ненавидѣлъ.

Въдень пренесенія остатковъ Германиковыхъ въ гробницу, въ честь Августа воздвигнутую, то глубокое молчаніе повсюду. то вопль неремежалися; дороги наполнены были народомъ. Марсово поле освъщено было огнями. Тамъ воины съ оружіемъ, градоначальники безъ знаковъ, ихъ отличающихъ, народъ по отдёленіямъ расположенный вопіяль: «погибла республика, не осталось ей никакой надежды» только явно и нескромно, будто позабыли, что имфютъ императора. Но ничто столько Тиверія не поразило, какъ горячая привязанность, которую народъ оказалъ къ Агриппинѣ, именуя ее украшеніемъ отечества, единою оставшеюся отраслію Августа, и образцемъ древнихъ нравовъ, и возводя очи на небо и къ богамъ, молили, да семейвой титуль и прежде подносимъ ему быль, Тиберій не приняль, и крайне сердился на тѣхъ, кои упражненія его называли божественными, а самого именовали господиномъ; вотъ сколь трудно и скользко было говорить при государѣ, который боялся вольности, а ласкательства ненавидѣлъ!

День, назначенный для внесенія праха Германикова въ гробницу Августову, необычаенъ молчаніемъ, безпокоенъ отъ воплей; градскія дороги всѣ наполнены многолюдствомъ; на Марсовомъ полѣ сверкаютъ факелы; тамъ стоятъ подъ ружьемъ воины; судій безъ украшеній; народъ раздѣленный на главныя части свои; слышимъ крикъ: «пала республика, никакой не осталось надежды»; сіе происходило съ такою нескромностію, что какъ бы забыта была власть государя. Однако ничто такъ не тронуло Тиберія, какъ возгорѣвшееся усердіе въ людяхъ къ Агриппинѣ; Германика именовали украшеніемъ отечества, единственною кровію Августа, единственнымъ образомъ древности; устремя взоръ свой къ небесамъ и богамъ, молили, да

ство ея сохранять невредимо, и дарують ему должайшую жизнь, нежели семейству неправдующихъ.

Иные говорили, что при самомъ погребеніи не соблюдено надлежащаго благольнія, сравнивали, какія отличія и какое великолѣпіе Августъ оказалъ при погребении Друза, отца Германикова. «Тогда самъ императоръ въ самое суровое зимы время выходиль во срътеніе до Тицина, и не отлучаяся отъ тъла, вошелъ съ нимъ въ городъ; одръ окруженъ былъ изображеніями Клавдіевъ и Ливіевъ, Друзъ оплаканъ былъ на большой народной площади; говорены были похвальныя рѣчи; и всь обряды, предками установленные или потомками ихъ изобрѣтенные, соблюдены безъ изъятія. Напротивъ того Германику не оказано обыкновен-. ныхъ и всякому благороднорожденному должныхъ почестей. Правда, что тело его по причинъ отдаленности безъ всякихъ обрядовъ огню предано; но тъмъ болье надлежало оные соблюсти нынъ, и наградить то, чего судьба его лишила. Брать его вышель во сретение на одинъ сохранять они невредимымъ поколъніе его, и да переживеть оно злодъйствующихъ.

Находились и такіе, кои требовали торжественнъйшаго великольпія для похоронъ Германиковыхъ, каковы были сделаны для Друза, отца Германикова. «Исчисляли всю пышность и почесть, оказанную ему Августомъ, что самъ онъ средь жестокой зимы дошель даже до Тицина, и не отходя отъ тъла, вступилъ съ онымъ въ городъ; одръ его окруженъ былъ статуями Клавдіанскими и Ливіанскими; Друзъ оплакиваемъ былъ на торжищѣ, похваленъ съ каеедры; всв почести, отъ предковъ изобрѣтенныя или потомствомъ выдуманныя, Друзу безъ изъятія были оказаны. Напротивъ того Германику самыхъ обыкновенныхъ и каждому благородному гражданину должныхъ не воздано. Пускай тело по причинъ отдаленности сожжено какъ нибудь въ чуждыхъ странахъ. Чёмъ более судьба сперва лишила его почестей, темъ щедрее теперь надлежало изъявить ему оныя; брать вструтилъ его на разстояніи только

только день пути отъ города, а дядя не сдѣлалъ и того, чтобы встрѣтить во вратахъ градскихъ. Глѣ древнія учрежденія? гдѣ изображеніе, на великолѣпномъ одрѣ представленное? гдѣ въ память добродѣтели его сочиненныя пѣсни, похвальныя рѣчи и слезы или сердечной печали наружные знаки?

однодневнаго пути, дядя же не вышелъ и за врата градскія. И такъ, гдѣ оные древнихъ уставы? Была ли возложена на одрѣ его статуя; воспѣты ли добродѣтели въ память его у потомства стихами; похвалы, слезы представляютъ ли сколько нибудь наружный образъ сердечной печали?

162) Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie. A Saint Pétersbourg, de l'imprimerie de l'académie impériale des sciences. Три тома. Первый и второй томы вышли въ 1768 году; третій — въ 1772 году.

Письма о разныхъ физическихъ и филозофическихъ матеріяхъ, писанныя къ нѣкоторой нѣмецкой принцессѣ, съ французскаго языка на россійской переведенныя Степаномъ Румовскимъ, академіи наукъ членомъ, астрономомъ п профессоромъ. Въ Санктпетербургѣ, при императорской академіи наукъ. Три части. Первая часть вышла въ томъ же году, какъ и подзинникъ, именно въ 1768 году; вторая часть вышла въ 1772 году; третья — въ 1774 году.

Второе изданіе писемь Эйлера въ переводѣ Румовскаго вышло въ 1785 году; третье — въ 1790 — 1791 годахъ; четвертое — въ 1796 году. Въ Росписи россійскимъ книгамъ для чтенія изъ библіотеки Александра Смирдина (1828 г., № 4369, стр. 336) указаны только три изданія: первое, третье и четвертое. Въ Опытѣ россійской библіографіи, Сопикова (1816 г., ч. IV, стр. 130—131) указаны всѣ четыре изданія съ обозначеніемъ годовъ ихъ выхода.

- 163) Éloges des académiciens de l'académie royale des sciences, morts depuis l'an 1666 jusqu'en 1790, par Condorcet. Brunswick et Paris. 1799, t. III, p. 258-259.
- 164) Lettres à une princesse d'Allemagne. II, p. 90—96. Письма о разныхъ физическихъ и филозофическихъ матеріяхъ. Ч. II, стр. 89—94 перваго изданія; письма: 101 и 102.
- 165) Эйлеръ писалъ свои письма въ 1760—1762 годахъ. Письма Эйлера во французскомъ подлинникъ Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie много разъ

издаваемы были въ различныхъ мѣстахъ Россія, Франціи, Германіи, Півейцаріи. Первое изданіе вышло въ Петербургѣ въ 1768—1772 годахъ. Въ 1770—1774 годахъ — въ Лейпцигѣ, Франкфуртѣ и Митавѣ: въ первомъ и второмъ томахъ обозначено Mietau et Leipsic; въ третьемъ — Francfourt et Leipsic. Въ 1775 году — въ Лондонѣ. Въ 1778 году — въ Бернѣ, и т. д.

Во Франціи письма Эйлера нізсколько разъ издавались не только въ прошломъ, но и въ настоящемъ столітіи. Въ 1787—1789 годахъ вышло изданіе Кондорсе (Condorcet): изміненія состояли преимущественно въ томъ, что Кондорсе придаль способу выраженія боліте французскій колорить, очищая слогь Эйлера отъ германизмовъ. Въ 1812 году вышло изданіе Labey. Въ 1842 — изданіе Курно (Cournot) съ весьма любопытными примінавіями; это изданіе французскіе писатели называють превосходнымъ. Въ 1843 году вышло изданіе Сессе: Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie, précédées de l'éloge d'Euler par Condorcet. Nouvelle édition, avec une introduction et des notes, par M. Émile Saisset, professeur de philosophie à l'école normale. Сессе держался перваго изданія — editio princeps.

Въ намецкой литература есть насколько переводовъ писемъ Эйлера, какъ напримаръ:

Briefe an eine deutsche princessin über verschiedene gegenstände aus der physik und philosophie. Aus dem französischen übersetrt. Leipzig. 1769.

Briefe über verschiedene gegenstände aus der naturlehre. Nach der ausgabe der herren Condorcet und de la Croix aufsneue aus dem französischen übersetzt und mit anmerkungen, zusätzen und neuen briefen vermehrt von Friedrich Kries. Leipzig. 1792—1794. О книгъ Эйлера издатель говоритъ: wegen seiner ganz vorzüglichen deutlichkeit und fasslichkeit allegemein gelesen und besonders zum selbstunterricht bestimmt ist. Всябдствіе этого издателемъ сдъланы измъненія и дополненія сообразно съ тогдатимь состояніемъ естественныхъ наукъ; письма, касающіяся философіи, пропущены, и потому измънено и самое заглавіе. Изданіемъ Криза руководствовался и русскій ученый, академикъ Захаровъ, предпринявшій новое, пятое изданіе писемъ Эйлера въ русскомъ переводъ.

166) Condorcet: Éloge des académiciens de l'académie royale des sciences. 1799. Éloge de M. Euler. p. 298—300: Je n'ai pas cru devoir interrompre le détail des travaux de M. Euler par le récit des évènemens très-simples et très peu multipliés de sa vie. Il s'établit à Berlin en 1741 et y resta jusqu'en 1766.

Madame la princesse d'Anhalt-Dessau, nièce du roi de Prusse, voulut recevoir de lui quelques leçons de physique, ces leçons ont été publiées sous le nom de Lettres à une princesse d'Allemagne; ouvrage précieux par la clarté singulière avec laquelle il y a exposé les vérités les plus importantes de la mécanique, de l'astronomie-physique, de l'optique et de la théorie des sons, et par des vues ingénieuses moins philosophiques, mais plus savantes que celles qui ont fait survivre la pluralité des mondes de Fontenelle au système des tourbillons. Le nom d'Euler, si grand dans les sciences, l'idée imposante que l'on se forme de ses ouvrages destinés à developper ce que l'analyse a de plus épineux et de plus abstrait, donnent a ces Lettres si simples, si faciles, un charme singulier; ceux qui n'ont pas étudié les mathématiques, etonnés, flattés peut-être de pouvoir entendre un ouvrage d'Euler, lui savent gré de s'être mis à leur portée; et ces détails élémentaires des sciences acquièrent une sorte de grandeur par le rapprochement qu'on en fait avec la gloire et le génie de l'homme illustre qui les a tracés.

Éloge de monsieur Léonard Euler, lu à l'académie impériale des sciences dans son assemblée du 23 octobre 1783, par Nicolas Fuss. S.-Pétersbourg. 1783, p. 53: Pour ce qui regarde son contenu il suffit de remarquer que, comme il est à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs et même à la portée du beau sexe, il n'a pas peu contribuer à répendre le nom illustre de son auteur et à le rendre cher à ceux qui ne peuvent le juger que d'après ses lettres à une princesse d'Allemagne.

167) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Картонъ № 26. Предложеніе министра Разумовскаго, 1812 года, февраль, № 592, читанное въ конференціи 19 февраля 1812 года; донесеніе конференціи министру отъ 22 февраля 1812 года № 54 съвышискою изъ объясненія академика Захарова.

Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ № 229, дѣла № 10797. Комитетъ правленія академіи наукъ представилъ, 29 января 1812 года, слѣдующій рапортъ министру народнаго просвъщенія графу Алексью Кирилловичу Разумовскому: «Комитеть имьеть честь донести вашему сіятельству, что г. дьйствительный статскій совътникь Румовскій словесно изъявиль въ комитеть свое неудовольствіе, что г. академикь Захаровь, неизвъстно съ чьего позволенія принявъ на себя изданіе физическихъ писемъ г. Эйлера, переведенныхъ его превосходительствомъ, править переводъ его, и присовокупляетъ къ оному свои замъчанія, а какъ комитетъ не имъетъ никакого свъдънія и по дъламъ нигдъ не видно, чтобы г. Захарову или кому другому было поручено изданіе оныхъ писемъ, а паче того еще, дълать къ онымъ прибавленія или править переводы толь знаменитаю переводиика, то и опредълиль: изданіе сіе остановить печатаніемъ» и т. п.

По этому поводу министръ писалъ къ академику Захарову, и просиль его объяснить весь ходъ дёла. Захаровъ отвёчаль министру следующимъ письмомъ, отъ 9 февраля 1812 года: «На письмо вашего сіятельства касательно изданія Эйлеровыхъ писемъ, коимъ изволите спрашивать, по какому поводу взялъ я на себя трудъ поправлять россійскій переводъ сихъ писемъ, и какимъ образомъ доходили до меня тъ листы, въ коихъ я сдълалъ перемѣны и замѣчанія, честь имѣю вашему сіятельству, согласно съ протоколами ученаго собранія, донести, что изданіе сихъ писемъ поручено было отъ конференцій, по отношенію въ оную комитета, бывшему по моей части адъюнкту Волкову, и положено вмъсто выръзанныхъ на деревъ фигуръ выръзать оныя на меди и присовокупить къ концу книги. Но какъ адъюнкту Волкову, спустя послѣ того довольно времени, поручено было по моему предложенію, перевести, подъ моимъ смотрѣніемъ, на россійскій языкъ сочиненія о світь господъ Гейнриха и Линка, заслужившія отъ академін награду, то дабы ускорить симъ переводомъ, и какъ Волковъ изданію Эйлеровыхъ писемъ еще никакого начала не сдълаль', приняль я изданіе сихъ писемъ на себя, что и записано въ протоколъ ученаго собранія.

При свиданіи моемъ съ господиномъ дібиствительнымъ стат-

скимъ совътникомъ Степаномъ Яковлевичемъ Румовскимъ, сіп письма переводившимъ, представлялъ я, что такъ какъ будетъ печататься новое изданіе Эйлеровыхъ писемъ, то не благоугодно ли будетъ держать ему послѣднюю корректуру для поправленія вкравшихся погрѣшностей. Но его превосходительство, отзываясь недосугами, говорилъ мнъ, что желательно бы было издать сіи письма по французскому изданію господъ Кондорсета и де ла Кроа. Я, согласясь на сіе предложеніе съ эхотою, и купивъ франдузскій подлинникъ и німецкій переводъ сихъ писемъ господина Крисъ, нашелъ при сличеніи французскаго оригинала съ россійскимъ переводомъ уже на первой страницъ въ самомъ началъ противный смыслъ, а посему согласно съ желаніемъ его превосходительства сличая переводъ съ подлинникомъ, правилъ или переводилъ вновь только тъ мъста, кои довольно далеко отъ подлинника отходили. А дабы сдълать сію книгу полезнье, присовокупилъ я къ сему переводу весьма многія замѣчанія и новыя письма нъмецкаго переводчика, дълая и отъ себя прибавленія, съ тъмъ уже намъреніемъ, чтобы издать оныя письма по окончаніи всъхъ трехъ частей безъ означенія имени переводившаго, подъ слѣдующимъ заглавіемъ:

Леонгарда Эйлера письма къ нѣмецкой принцессѣ о разныхъ физическихъ и философическихъ предметахъ, поправленныя по изданію Кондорсета и де ла Кроа, съ присовокупленіемъ новыхъ писемъ, въ нѣмецкомъ переводѣ находящихся, и другихъ прибавленій, до физическихъ предметовъ касающихся.

И такимъ образомъ, посылая поправленный переводъ въ типографію, получалъ изъ оной напечатанные листы.

Узнавъ же чрезъ письмо вашего сіятельства, что сіи мною издаваемыя письма печатаніемъ, неизвѣстно по какой причинѣ, остановлены, честь имѣю вашему сіятельству представить на благоусмотрѣніе французскій оригиналъ, нѣмецкій онаго переводъ, переводъ господина Румовскаго и сіи же письма, мною издаваемыя съ присовокупленіемъ переведенныхъ мною съ нѣмецкаго пере-

вода повыхъ писемъ, служащихъ продолженіемъ объ электрическомъ веществѣ. Въ доказательство, что я многія мѣста сего перевода по изданію Кондорсета и де ла Кроа исправилъ, осмѣливаюсь привести здѣсь только нѣкоторыя. Въ первой части письма: 42-е, 45-е, 54-е, 60-е, 74-е. Прибавленія отъ стр. 178 до 237 переведены мною вновь. Во второй части письма: 80-е, 134-е и проч.

А какъ Эйлеровы письма со всёми дополненіями не содержать въ сеой многихъ физическихъ познапій, то и принялъ я на себя трудъ, въ доказательство рвенія моего къ общей пользё, перевести на россійскій языкъ физическія паставленія Г. Губе, въ четырехъ частяхъ, писанныя такъ же письмами, коихъ первую часть перевель и при семъ прилагаю, желая по окончаніи всего сочинснія представить вашему сіятельству на благоусмотрёніе».

Министръ Разумовскій призналь объясненіе Захарова основательнымъ, и вследствіе этого далъ комитету правленія академін наукъ, 27 февраля 1812 года, предложеніе такого содержанія: «Я не нахожу нужнымъ, чтобы напечатанные уже листы сей книги были вновь перепечатаны. Первое изданіе сего перевода, на которомъ выставлено имя переводчика, свидътельствуетъ о его трудъ и познаніяхъ; когда же печатается новое изданіе, на которомъ имя его не выставляется, то академія не токмо имъла право издать принадлежащую ей книгу въ большемъ совершенствъ, но должна была имъть къ виду и предложение мое отъ 13 апреля 1811 года, коимъ и предписалъ, дабы при изданіи отъ оной или перепечатываніи старыхъ переводовъ всегда были оные пересматриваемы съ наблюдениемъ большей чистоты и обработанности въ слогъ. И нахожу, что въ переводъ Эйлеровыхъ ппсемъ надлежало даже сдълать болье поправокъ, нежели сдълано академикомъ Захаровымъ. Почему, если впредь книга сія издана будеть, предлагаю выправить оную съ возможною точностію, самъ ли переводчикъ возьметь на себя сей трудъ или другому кому будеть оный поручень. Нын же, такъ какъ часть сей книги уже напечатана, то для сбереженія интереса академіи продолжать печатаніе оной съ наблюденіемъ однакожъ, чтобы замізчанія академика Захарова не были смізшаны съ самою матеріею, а были бы напечатаны особо».

- 168) Академическія сочивенія, выбранныя нзъ перваго тома Дѣяній императорской академін наукъ подъ заглавіемъ: Nova acta academiae scientiarum imperialis petropolitanae. 1801. Ч. І, стр. 97—167. Похвальная рѣчь покойному Леопгарду Эйлеру, сочиненная на французскомъ языкѣ и читанная въ собраніи академіи октября 23 дня Николаемъ Фуссомъ.
- I. I. Lalande: Bibliographie astronomique avec l'histoire de l'astronomie. Paris. 1803, p. 479-480.

Исторія императорской академін паукъ въ Петербургѣ, Петра Пекарскаго. 1870. Т. І, стр. 247.

- 169) Діла архива канцелярін. Бумаги исторіографа Миллера. Письма къ нему Румовскаго въ начкі писемъ съ надписью на обложкі: von dem professor Rumowski. Изъ двухъ писемъ Румовскаго одно безъ означенія числа, другое отъ 29 января 1765 года.
- 170) Anleitung zu der astronomischen bestimmung der länge und breite, zum gebrauche der herren offiziere vom generalstaabe, entworfen von *F. Th. Schubert.* St.-Petersburg. 1803.

Руководство къ астрономическимъ наблюденіямъ, служащимъ къ опредёленію долготы и широты мёстъ, въ пользу офицеровъ генеральнаго штаба, по высочайшему повелёнію сочиненное Фридерикомъ Оедоромъ Шубертомъ. Перевелъ Степанъ Румовскій. Въ Санктиетербургѣ, при императорской академіи наукъ. 1803 года.

- 171) Ученыя заниски императорской академіи наукъ по первому и третьему отділеніямъ. 1852, стр. LXXXVI и XCI.
- 172) Дъла архива ковференціи. Протоколы ковференціи. Протоколъ 26 августа 1784 года, № 46: М. le conseiller privé et senateur de Strekaloff confera à mrs. les académiciens Roumovsky, Lepechin et Ozeretskovsky le choix et l'arrangement des écrits du feu conseiller d'état Lomonossov, qui doivent composer le deuxième volume et les suivans de la nouvelle édition des oeuvres complètes de ce savant célèbre. M. l'adjoint Gollovin fut chargé de la partie typographique et de la révision des épreuves. La chancellerie communiquera en conséquence à ces messieurs les matériaux et écrits du feu M. Lomonossov qu'elle possède pour en faire le choix dont ils sont chargés.

Сенатору Степану Өедоровичу Стрекалову поручено было, рескрип-

томъ отъ 13 апръля 1784 года, управление академиею наукъ до возвращения княгини Дашковой, которой разръшено, по ея просъбъ, отлучиться навремя для домашнихъ ея дълъ.

- 173) Дъла архива казанскаго университета, 1808 года № 2.
- 174) Записки россійской академіи. Засѣданія: 28 октября 1783 года, л. 12—12 об. 30 января 1784 года, л. 33 об.
- 175) Записки россійской академін. Засёданіе 18 ноября 1783 года, л. 25.

Новогородскій літописець. Продолженіе дренней россійской вивліоонки. Часть ІІ, содержащая Новогородскій літописець, начинающійся отъ 946 и продолжающійся до 1441 года. Въ Санктпетербургів, при императорской академін наукт, 1786 года.

- Ср. Ученыя записки академіи наукъ по первому в третьему отдівленіямъ. 1852. Томъ І. Выпускъ І, стр. XCI—XCII.
- 176) Несторъ. Русскія льтописи на древне-славенскомъ язывь, сличенныя, переведенныя и объясненныя Августомъ Лудовикомъ Шлецеромъ. 1809. Ч. І, стр. рат: Новгородскій льтописецъ, съ 946—1446 г. Неизвъстный продолжитель древней россійской вивліоники напечаталь очень върно сей важный списовъ въ книгъ II, стр. 257—712; Спб., при академіи, 1786.
- 177) Записки россійской академін. Засѣданія: 18 ноября и 16 декабря 1783 года, л. 24 и л. 27.
- 178) Записки россійской академіи. Засѣданія: 18 ноября 1783 года, л. 22.— 25 ноября 1784 года, л. 56 об.
- 179) Записки россійской академіи. Засёданіе 5 октября 1784 года, л. 53—53 об.
- 180) Записки россійской авадемін. Засѣданіе 22 апрѣля 1794 года, л. 59.
- 181) Записки россійской академін. Засёданія 21 мая и 10 сентября 1793 года, л. 45 и 49.
- 182) Записки россійской академін. Засёданія: 4 декабря 1787 года, л. 143. 18 декабря 1787 года, л. 144—144 об. 11 марта 1788,
- л. 147. 7 августа 1792 года, л. 29—29 об. 18 марта 1794 года,
- л. 57. 10 августа 1794 года, л. 70 об.
- 183) Записки россійской академін. Застданіе 25 ноября 1786 года, л. 107.
- 184) Записки россійской академін. Засъданія: 5 августа 1794 года, л. 67 об.—68.—10 августа 1794 года, л. 69 об.—17 января 1803 года, л. 20.—28 февраля 1803 года, л. 67—68.

Въ запискъ засъданія 14 іюня 1802 года, л. 162 читаемъ: «Членъ академіи Степанъ Яковлевичъ Румовскій сообщилъ въ оную 7 числа сего іюня слова и реченія съ письмени Н начинающіяся, въ азбучный порядокъ имъ приведенныя, пополненныя и поправленныя». Но во многихъ другихъ мъстахъ говорится, что онъ собиралъ и объяснялъ слова на О, какъ напримъръ: въ «выпискъ изъ записокъ императорской россійской академіи, минувшаго 1801 года іюня съ 5 дня по 1 число августа сего 1802 года, о трудахъ и упражненіяхъ членовъ оныя», помъщенной въ запискахъ россійской академіи 1802 года, л. 227; въ «спискъ членамъ, въ сочиненіи новоиздаваемаго азбучнымъ порядкомъ россійскаго словаря академіи участвовавшимъ», помъщенномъ въ запискахъ россійской академіи участвовавшимъ», помъщенномъ въ запискахъ россійской академіи 1803 года, л. 68. Въ этомъ спискъ сказано, что слова на Н «привелъ въ буквенный порядокъ, поправилъ и пополниль, президентъ россійской академіи А. А. Нартовъ».

- 185) Записки россійской академіи. Засъданіе 19 сентября 1785 года, л. 74 об.—75.
- 186) Записки россійской академіи. Засёданія: 20 іюля 1790 года, л. 195 об. 26 октября 1790 года, л. 203 об.—204.
- 187) Словарь академіи россійской. 1792. Ч. ІІІ, стр. 265—266: Пришельствіе время или жизнь, препровожденная въ чужой земль; пришельствую прихожу жить въ чужую землю, сторону; пришельникъ странникъ, человъкъ, пришедшій изъ другой стороны, земли.
- 188) Записки россійской академіи. Засёданія 10 и 17 мая 1791 года, л. 227—227 об.
- 189) Записки россійской академін. Засёданія 3 и 17 іюля 1792 года, л. 13 и л. 15 об.
- 190) Записки россійской академін. Засъданія 3 февраля и 8 мая 1787 года, л. 114 и л. 119 об.
- 191) Записки россійской академіи. Засѣданіе 18 іюля 1808 года, л. 167 об. н.л. 181.

Записки россійской академіи. 19 сентября 1797 года, л. 131.

- 192) Записки россійской академіи. Зас'єданіе 18 сентября 1787 года, л. 127 об.—128.
- 193) Записки россійской академіи. Засёданіе 27 декабря 1791 года, л. 244—244 об.
  - 194) Словарь академін россійской. 1792. Ч. III, стр. 666.
- 195) Записки россійской академіи. Засъданіе 5 августа 1805 года, л. 215 об.

- 196) Записки россійской академіи. Засёданіе 18 ноября 1788 года, л. 161 об.
- 197) Записки россійской академіи. Зас'єданіе 25 ноября 1788 года, з. 162.
- 198) Записки россійской академін. Засёданія: 6 марта 1798 года, л. 8-9. — 31 января 1803 года. — Представленный въ академію «толковникъ (glossaire) россійскаго языка» вийстю съ другими рукописями покойнаго Штрубе де-Пирмона достался по наследству зятю Штрубе де-Пирмона генералъ-мајору Драхенфельсу. Князь Куракинъ, по неотступной просьба Драхенфельса, снова обратился въ россійскую академію, и просиль ее или напечатать представленную имъ рукопись или возвратить се Драхенфельсу. Въ собраніи академіи состоялось по этому поводу следующее постановленіе: «Поелику помянутое сочиненіе, состоящее изъ несколькихъ связокъ этимологического словаря, изъ краткаго извъстія о содержащемся въ ономъ, и изъ сочиненія о наукъ словопроизвожденія, писапы на языкъ французскомъ и столь связно, что во многихъ мъстахъ викоимъ образомъ разобрать не можно, и притомъ нъкоторыя связки неполны, то по симъ причивамъ сочинение сие отъ академін напечатано быть не можетъ. И поэтому къ г. генералу-маіору Драхенфельсу сдёлать отношение, чтобы онъ присладъ въ академию для обратнаго принятія помянутаго сочиненій повфреннаго». Въ ділахъ россійской академін при протоколь собранія 31 января 1803 года находится росписка: «Сочинение г. статского совътника Струбе, а именно: 1) science étymologique, 2) glossaire russe, обратно получиль изъ россійской академін коллежскій сов'ятникъ Өедоръ Драхенфельсъ. Февраля 27 дня 1803 года».
- 199) Записки россійской академіи. Засѣданія: 14 марта 1786 года, л. 87.— 9 августа 1802 года, л. 223 об.— 30 октября 1787 года, л. 134—134 об.
- **200)** Записки россійской академіи. Засѣданіе 7 сентября 1801 года, л. 143 об. и л. 147.
- 201) Записки россійской академіи. Засѣданія 26 сентября и 10 октября 1808 года, л. 265 об., л. 279 об.—283 об.
- 202) Записки россійской академін. Засёданія 17 января и 25 апрёля 1803 года, л. 19—19 об.; л. 109—109 об.
- 203) Записки россійской академіи. Засѣданіе 3 мая 1802 года, л. 118—118 об.

Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія, 1804 года, картонъ № 644, дѣла № 11125.

- 204) Записки россійской академін. Засѣданіе 14 декабря 1790 года, л. 212.
  - 205) Записки россійской академіи. 1802 годъ, д. 227.
- 206) Записки россійской академіи. Засѣданія 17 и 21 декабря 1790 года, л. 215—215 об.; л. 218—219.
- 207) Записки россійской академін. Засѣданіе 13 іюля 1812 года, № 25.
- 208) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ № 227. дѣла № 10620. О приведеніп академів въ лучшее состояніе, л. 15.
- **209)** Біографическія извѣстія о Лепехинѣ, появлявшіяся, при его жизни, у русскихъ и отчасти у иностранныхъ писателей, ограничиваются бѣглыми замѣтками.

Въ словарѣ Новикова, вышедшемъ въ 1772 году, читаемъ: «Лепехинъ Иванъ, императорской академіи наукъ адъюнктъ и медицины докторъ, издалъ въ свѣтъ дневныя записки 1768 и 1769 года путешествія своего для пользы натуральной исторіи, и которымъ печатаются нынѣ продолженіи. Сія книга знающими людьми похваляется».

Бакмейстеръ въ своемъ превосходномъ библіографическомъ трудѣ налагаетъ кратко, по весьма обстоятельно содержаніе путевыхъ записокъ .lenexина, и изложеніе свое начинаетъ такимъ образомъ: Der hr. verfasser, der anfänglich bei der akademie unterrichtet wurde, nachher in Strasburg studierte, daselbst auch die höhste würde in der arzeneiwissenschaft empfieng, darauf im jahr 1765 adjunct und 1771 ordentliches mitglied der akademie der wissenschaften wurde, hat diesen ersten theil seines tagebuchs den sämmtlichen gliedern zugeschrieben, и т. д. (Russische bibliothek zur kenntniss des gegenwärtigen zustandes der literatur in Russland, herausgegeben von Hartw. Ludw. Christi. Bacmeister. Des ersten bandes zweites und drittes stück. 1773. д. 175—185). Изъ Бакмейстера препмущественно заимствованы свѣдѣнія о Лепехинѣ, встрѣчающіяся на странпцахъ нѣкоторыхъ иностранныхъ изданій восьмнадцатаго столѣтія.

Матеріаломъ для посл'єдующихъ изв'єстій о Лепехин'є слу-

жилъ біографическій перечень, составленный академикомъ Иноходцевымъ. Уже самое первое извѣстіе о покойномъ — краткій некрологь его, читанный въ собраніи академіи наукъ, составленъ на основаніи записки Иноходцева — d'après une notice biographique que l'ami intime du défunt, m. Inochodzeff, a bien voulu nous donner (слова составителя протокола 21 апрѣля 1802 года, № 21). Въ архивѣ академіи наукъ сохранилась слѣдующая собственноручная записка члена академіи наукъ и россійской академіи Петра Борисовича Иноходцева:

Академикъ Иванъ Ивановичъ Лепехинъ родился въ С.-Петербургъ въ сентябръ 1737 года.

| тербургѣ въ сентябрѣ 1737 года.        |      |            |              |
|----------------------------------------|------|------------|--------------|
| Опредёленъ въ службу император-        |      |            |              |
| ской академіи наукъ въ гимназисты ука- |      |            |              |
| зомъ правительствующаго сената изъ     |      |            |              |
| недорослей                             | 1751 | года       | въ мартъ.    |
| Произведенъ студентомъ                 | 1760 | ))         | въ февралъ.  |
| Отправленъ въ иностранные уни-         |      |            |              |
| верситеты для усовершенствованія въ    |      |            |              |
| естественной исторіи                   | 1762 | ))         | въ сентябрѣ. |
| И обучался въ Страсбургѣ.              |      |            |              |
| Въ страсбургскомъ университетъ         |      |            |              |
| произведенъ докторомъ медицины         | 1767 | ))         | мая 5.       |
| Возвратился въ отечество               | 1767 | ))         | въ октябрѣ.  |
| Произведенъ адъюнктомъ и посланъ       |      |            |              |
| въ физическую экспедицію по высочай-   |      |            |              |
| шему повельнію главнымъ предводите-    |      |            |              |
| лемъ                                   | 1768 | ))         | іюня 8.      |
| Будучи въ оной, избранъ членомъ        |      |            |              |
| вольнаго экономическаго общества       | 1770 | <b>»</b>   | марта 3.     |
| Произведенъ академикомъ                | 1771 | ))         | апръля 8.    |
| Возвратился изъ первой экспедиціи,     |      |            |              |
| осмотря назначенныя мѣста              | 1772 | <b>)</b> ) | декабря 24.  |
| Посланъ былъ вторично въ бѣло-         |      |            |              |
| русскія губерній для изслідованія ве-  |      |            |              |

| щей естественныхъ по высочайшему же     |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| повелѣнію                               | 1773 | rowa.    | марта.       |
| Возвратился въ СПетербургъ въ           | -,,, | _ оди    | mapra.       |
| исходѣ того же года                     | _    |          | _            |
| Ввърено ему было управление бо-         |      |          |              |
| таническаго сада                        | 1774 | ))       | _            |
| Въ томъже году поручена ему бы-         |      |          |              |
| ла цензура печатаемыхъ переводовъ       |      |          |              |
| подъ смотрвніемъ высокоучрежденнаго     |      |          |              |
| собранія о переводахъ, что и отправлялъ |      |          |              |
| до учрежденія россійской академіи.      |      |          |              |
| Избранъ членомъ берлинскаго об-         |      |          |              |
| щества испытателей природы              | 1776 | ))       | сентября 10. |
| Ввѣрено ему главное управленіе          |      |          |              |
| академической гимназіи,                 | 1777 | ))       |              |
| въ коей находился инспекторомъ по       |      |          |              |
| 1794 годъ, коего іюля 18 дня, по его    |      |          |              |
| прошенію, отъ сего званія уволенъ.      |      |          |              |
| Принятъ членомъ гессенгомбург-          |      |          |              |
| скаго патріотическаго общества          | 1778 | <b>»</b> | августа 3.   |
| Произведенъ въ надворные совът-         |      |          |              |
| ники                                    | 1780 | ))       | декабря 18.  |
| При открытіи императорской рос-         |      |          |              |
| сійской академіи избранъ быль въ оную   |      |          |              |
| членомъ и непремѣннымъ секретаремъ      | 1783 | ))       | октября 21.  |
| Получилъ орденъ св. Владиміра 4-й       |      |          |              |
| степени                                 | 1790 | D        | сентября 22. |
| Пожалованъ коллежскимъ совѣтни-         |      |          |              |
| комъ                                    | 1797 | 33       | апрѣля 5.    |
| Избранъ почетнымъ членомъ госу-         |      |          |              |
| дарственной медицинской коллегіи        | 1797 |          | ноября 23.   |
| Пожалованъ статскимъ сов фтникомъ       | 1799 | <b>»</b> | марта 21.    |
| Удостоился получить орденъ св. Ан-      |      |          |              |
| ны 2-го класса                          | 1802 | »        | февраля 10.  |

Въ пятнадцатомъ томѣ «новыхъ актовъ» академіи наукъ, вышедшемъ въ 1806 году, говорится объ академикахъ, умершихъ въ періодъ времени съ 1799 по 1802 годъ, и при этомъ сообщаются свѣдѣнія о Лепехинѣ, касающіяся какъ его біографіи, такъ и его ученыхъ трудовъ:

Mr. Jean Lepechin, conseiller d'état, chevalier de l'ordre de Ste Anne de la 2<sup>de</sup> et de St. Vladimir de la 4<sup>me</sup> classe, académicien ordinaire pour la botanique, docteur en médicine, membre et secrétaire perpétuel de l'académie impériale russe, membre de la société libre économique de St. Pétersbourg, du collège impérial de medecine, de la société des amis scrutateurs de la nature à Berlin etc. naquit à St. Pétersbourg le 8 septembre 1737. En 1751 il fut placé comme gymnasiste au gymnase de l'académie, à la suite d'un oukaze du haut et dirigeant sénat, et après y avoir fait ses humanités, il fut nommé étudiant en 1760. En 1762 l'académie l'envoya dans les païs étrangers pour y achever ses études, ce qu'il fit à Strasbourg, où il reçut en mai 1767 le grade de docteur, et d'où il revint à St. Petérsbourg au mois d'octobre de la même année. L'académie le reçut en 1768 en nombre de ses adjoints et le mit à la tête de l'une des expéditions physiques qui dans ce tems-là furent formées, par ordre de l'impératrice Catherine II de glorieuse mémoire, dans la vue d'augmenter la masse des connaisances physiques par la recherche de ce que les provinces orientales et septentrionales du plus vaste des empires offrent de plus digne à l'attention du naturaliste observateur. C'était pendant ce voyage, dont les fruits sont connus à toute l'Europe, que notre savant naturaliste fut recu membre de la société libre économique de St. Pétersbourg (en 1770) et membre ordinaire de l'académie (en 1771). De retour à St. Pétersbourg vers la fin de l'an 1772, après peu de mois de repos, l'académie, à la suite d'un ordre suprème, envoya mr. Lepechin faire un second voyage dans la Russie blanche, dans

la vue de mieux connaître cette province sous le rapport de l'histoire naturelle, et il fut de retour de ce second voyage vers la fin de l'année 1772. En 1774 l'académie lui conféra la sur-intendance de son jardin botanique, et la même année il fut chargé de la censure des livres que la commission impériale établie pour les traductions faisait publier, fonction dont il s'acquitta jusqu'à l'époque de la fondation de l'académie impériale russe, qui mit fin à la dite commission. En 1776 la société des amis scrutateurs de la nature à Berlin recut notre savant au nombre de ses membres. En 1777 l'académie chargea mr. Lepechin de l'inspection de son gymnase, et il remplit les fonctions de cette place avec beaucoup de zèle et d'activité jusqu' en 1794, où il demanda et obtint sa dimission de cette charge. En 1780 il fut avancé au rang de conseiller de cour. En 1799 il fut nommé membre et secrétaire perpétuel de l'académie impériale russe. En 1790 il obtint la décoration de l'ordre de St. Vladimir de la 4<sup>me</sup> classe. En 1797 il fut avancé au rang du conseiller de collège et reçu la même année au nombre des membres honoraires du collège impériale de médicine. En 1799 il fut nommé conseiller d'état et decoré en 1802 de la croix de St. Anne de la 2° classe. Une hydropisie de poitrine, contre laquelle sa constitution, naturellement vigoureuse, lutta plusieurs années, mit fin à ses jours et le ravit aux sciences, à l'académie, à sa famille et à ses amis le 6 avril 1802.

Outre la description de ses voyages en trois volumes, qui a été traduite en allemand et en partie aussi en français, et à laquelle mr. l'académicien Ozeretskovski, qui avait été attaché à l'expédition de mr. Lepechin, vient d'ajouter un quatrième volume; et outre dix-huit mémoires écrits en latin et insérés dans les Novi Commentarii, les Acta et les Nova acta de l'académie, on a de feu mr. Lepechin encore trois mémoires en langue russe: le premier sur la culture de la soie en Russie; le second sur les avantages de la pêche à baleines pour la Russie; le troisième sur les maladies épidemiques des bêtes à cornes. C'est aussi à

lui qu'on doït la traduction de la plus grande partie de l'histoire naturelle du comte de Buffon.

C'est tout ce que nous avons pu rassembler des circonstances et des principaux événemens de la vie du défunt académicien. L'académie impériale russe ayant chargé un de ses membres de composer l'éloge de mr. Lepechin, les services qu'il a rendus à ce corps savant, seront appréciés dans cet ouvrage. Loin de vouloir anticiper sur un travail qui est entre de si bonnes mains, nous bornons aux notices qu'on vient de lire cette courte esquisse biographique, que nous ne saurions terminer d'une manière plus glorieuse pour la mémoire du défunt, qu'en faisant mention encore du prix que S. E. mr. le conseiller privé et senateur de Mouravieff, collègue du ministre de l'instruction publique, avait promis en 1803 à celui des éléves de l'académie des arts qui aurait produit la meilleure esquisse d'un monument sépulcral de notre académicien, prix qui a été remporté l'année 1804 par l'élève d'architecture Kalachnikoff, dont le dessin a été gravé depuis aux frais de l'illustre Mécène mentionné, que ce trait de patriotisme honore autant que le savant national qui en a été l'objet (Nova acta academiae scientiarum imperialis petropolitanae. Tomus XV. Histoire de l'académie impériale des sciences. p. 8-10)-

Въ словарѣ русскихъ свѣтскихъ писателей митрополита Евгенія (II, 8—10) прибавлено къ этимъ свѣдѣніямъ указаніе на то, что много статей Лепехина помѣщено въ историческихъ календаряхъ, въ Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова и въ Новыхъ академическихъ ежемѣсячныхъ изданіяхъ; и названо сочиненіе Лепехина, неупомянутое въ академическомъ некрологѣ,—Размышленія о нуждѣ испытывать лѣкарственную силу собственныхъ праизрастеній. Въ матеріалахъ къ словарю митрополита Евгенія, хранящихся въ публичной библіотекѣ, находится копія съ составленной Иноходцевымъ записки о Лепехинѣ, помѣщенной въ протоколѣ собранія академіи наукъ 21 апрѣля 1802 года.

Сочиненіе похвальнаго слова, о которомъ упоминается въ академическомъ протоколъ, поручено было члену академіи наукъ

и россійской академіи Александру Өедоровичу Севастьянову въ 1804 году. Похвальнаго слова, по всей въроятности, не было написано, но въ 1808 году Севастьяновъ издалъ десятый томъ естественной исторіи Бюффона въ русскомъ перевод Лепехина, и въ началѣ перевода помѣстилъ статью о жизни и трудахъ Лепехина. «Поелику издаваемая нынъ десятая часть всеобщей и частной естественной исторіи г. Бюффона — говорить Севастьяновъ — есть последняя изъ техъ, кои перевелъ покойный академикъ и кавалеръ Лепехинъ, то я почелъ не излишнимъ для тъхъ, кто любитъ славу мужей, служившихъ отечеству украшеніемъ, присовокупить здісь краткое извістіе о жизни и трудахъ сего достойнаго мужа». Въ статът Севастьянова указаны нткоторые труды Лепехина, помъщенные въ русскихъ изданіяхъ академін наукъ, и вкратці обозначено содержаніе нісколькихъ латинскихъ мемуаровъ Лепехина. (Всеобщая и частная естественная исторія графа де Бюффона. Часть Х. Преложена съ французскаго языка на россійской академикомъ Иваномъ Лепехинымъ. Издана экстраординарнымъ академикомъ и кавалеромъ А. Севастьяновымъ. Первымъ тисненіемъ. Въ Санктпетербургъ, иждивеніемъ императорской академіи наукъ, 1808 года, стр. І—XVII).

При новомъ изданіи путешествія Лепехина, вышедшемъ въ 1821 году, помѣщено извлеченіе изъ статьи Севастьянова. (Полное собраніе ученыхъ путешествій по Россіи. 1821. Т. ІІІ. Біографія академика Лепехина, стр. V—VIII).

Въ Трудахъ россійской академіи, 1840 года, пом'єщена краткая біографія Лепехина, составленная членомъ россійской академіп В. А. Пол'єновымъ, сыномъ товарища Лепехина по страсбургскому университету. (Труды императорской россійской академіи. 1840. Часть ІІ, стр. 207—215. Краткое жизнеописаніе И. И. Лепехина).

Въ біографическихъ свѣдѣніяхъ о Лепехинѣ, появившихся какъ въ россійской, такъ и иностранной литературѣ, весьма не точно опредѣлялось время его рожденія, колеблясь между 1732 и 1750 годомъ.

Академикъ Иноходцевъ, а за нимъ и академическій некрологь, говорить, что Лепехинъ родился въ 1737 году. Академикъ Севастьяновъ говоритъ: «въ которомъ году родился Иванъ Ивановичъ Лепехинъ, точно неизвъстно»; Полъновъ: «годъ рожденія Лепехина неизвъстенъ; думаютъ, что онъ родился около 1740 года»; Гречь полагастъ, что Лепехинъ родился около 1739 года. Въ въдомости о умершихъ и погребенныхъ на волковомъ кладбищъ Лепехину показано 70 лътъ, слъдовательно, онъ родился въ 1732 году, и т. д.

Кювье въ своей исторіи естественныхъ наукъ говорить: «Lepechin était né en 1750 à Pétersbourg. Ses travaux u'ont pas été publiés en allemand, comme ceux de ses camarades; ils l'ont été en russe, de 1772 à 1773, excepté le troisième volume, qui est de 1780. Il en existe une traduction allemande. (Histoire des sciences naturelles par Georges Cuvier. Paris, 1845. Tome cinquième complémentaire. p. 115).

Иностранные ученые знакомы были съ дѣятельностью Лепехина по его путешествію, изданному въ нѣмецкомъ переводѣ, и по мемуарамъ, печатавшимся на латинскомъ языкѣ, изъ которыхъ очень немногіе переведены и на французскій языкъ. Біографическія данныя о Лепехинѣ заимствуются иностранцами изъ академическаго некролага, написаннаго нофранцузски, а отчасти изъ исторіи литературы Греча. Віодгарніе générale называетъ своимъ источникомъ — Gretch: opit kratkoi istorii rouskoi literaturi (Nouvelle biographie générale. Paris. 1859. t. XXX, p. 830—831. Lepekhin Ivan-Ivanovitch).

Bibliographie entomologique etc. par A. Percheron. Paris. 1837. t. I, p. 244: Lepekhin, que l'on écrit quelquefois Lepechin (Jean-Ivanovitsch), né en 1739 et mort en 1802.

Bibliotheca historico-naturalis, herausgegeben von Wilhelm Engelmann. Bibliotheca zoologica. Verzeichniss der schriften über zoologie etc., bearbeitet von J. Victor Carus und Wilhelm Engelmann. Leipzig. 1861. Zweiter band. s. 2000. Lepechin Iwan, n. 1737, † 1802.

Bibliotheca entomologica von dr. Hermann August Hagen. Leipzig. 1862. Erster band, s. 470: Lepechin (Iohann Ivanovitch) geb. 8 septbr. 1737 in Petersburg; gest. 18 (6) april zu Petersburg. Здѣсь указаны статьи иностранныхъ изданій объ ученомъ путешествіи Лепехина.

- 210) Военный журналъ, издаваемый находящимся при военномъ министръ лейбъ-гвардін преображенскаго полка капитаномъ Рохмановымъ и лейбъ-гвардін артиллерійской бригады штабсъ-капитаномъ Вельяминовымъ. 1811. Книжка XIII, стр. 29—44. Подробное извъстіе о лейбъ-гвардін семеновскомъ полку. Въ примъчаніи сказано: «сочинитель сей статьи есть лейбъ-гвардін семеновскаго полка полковникъ, россійской академін художествъ, московскаго историческаго и другихъ ученыхъ обществъ членъ, Александръ Александровичъ Писаревъ». Писаревъ быль членомъ и россійской академін.
- 211) Полное собраніе законовъ россійской имперіи. 1830. Т. Х, стр. 43—45. № 7171. Указъ 9 февраля 1737 года.— Т. ІХ, стр. 807—808. № 6949. Указъ 6 мая 1736 года.— Т. ХІ, стр. 737—740. № 8683. Указъ 11 декабря 1742 года.
- 212) Дѣла архива академической канцеляріи. № 519. Журналы 1750 года. Журналь 24 сентября 1750 года № 578.
- 213) Дѣла архива академической канцелярін. № 956. Указы правительствующаго сената и святѣйшаго синода, 1751 года. Указа № 550.
- 214) Дѣла архива академической канцеляріи. № 461. Протоколы 1751 года. Протоколь 24 августа 1751 года № 245.
- 215) Дѣла архива конференціи академіи паукъ. Картонъ № 6. Учрежденіе о университетѣ и гимназіи, присланное въ конференцію при указѣ 11 августа 1750 года, л. 5 об.—7 об.
- 216) Ueber die verfassung und verwaltung deutscher universitäten, von C. Meiners. 1802. Zweiter band: s. 188-191.

Geschichte des deutschen studenthums, von Oskar Dolch. 1858, s. 218-220, 277 и др.

- 217) Дѣла архива академической канцеляріи. № 460. Протоколы 1750 года. Протоколь 8 октября 1750 года № 280.
- 218) Дѣла архива академической канцеляріи. № 146. Рапортъ академика Крашенинникова, поданный въ канцелярію академіи наукъ 29 октября 1750 года.
- 219) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Картонъ № 9. Ордеръ президента, полученный канцеляріею академін паукъ 19 января 1760 года.

- 220) Исторія императорской укадеміи наукъ въ Петербургѣ, П. Пекарскаго. Т. II, стр. LIV—LV.
- 221) Дѣла архива академической канцеляріи. № 825. Рапорты академиковъ: Фишера, Брауна, Попова и Модераха отъ 23 декабря 1759 года; Брауна отъ 10 января 1760 года; Котельникова и Румовскаго отъ 13 января 1760 года.
- 222) Дѣла архива академической канцеляріи. № 825. Университетскіе дѣла 1760 и 1761 годовъ.
- 223) Печатное объявленіе, на латинскомъ и русскомъ языкахъ, о лекціяхъ въ академическомъ университетѣ въ 1761 году. Санктиетер-бургской академіи публичныя наставленія на 1761 годъ; начнутся генваря 22 дня.
- 224) Санктиетербургской академіи публичныя наставленія на 1762 годъ; начнутся генваря 7 дня.
- 225) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Картонъ № 9. Списовъ имянной студентамъ и чему кто по сей годъ обучался и нынѣ обучается. Въ графѣ «когда кто родился» показано, что Лепехинъ родился 10 сентября 1740 года.
- 226) Дѣла архива академической канцелярію. № 270. Прошеніе студента Ивана Лепехина въ канцелярію академін наукъ, поданное 13 августа 1762 года.
- 227) Дѣла архива академической канцеляріи. № 270. Дѣло о посылкѣ въ Страсбургъ адъюнкта Протасова для принятія докторскаго градуса, переводчика Полѣнова и студента Лепехина для обученія наукъ. Рапортъ Г. Ф. Миллера въ канцелярію академіи наукъ отъ 17 августа 1762 года.
- 228) Русскій архивъ 1865 года (годъ третій, изданіе второе), А. Я. Полѣновъ, русскій законовъдъ XVIII вѣка, стр. 557—614. Объ уничтоженіи крѣпостнаго состоянія крестьянъ въ Россіи, стр. 509—540.
- 229) Дѣла архива академической канцеляріп. № 270. По указу ея императорскаго величества самодержицы всероссійской дана сія инструкція изъ канцеляріп академін наукъ отправленному изъ академін для обученія наукъ въ иностранные университеты студенту Ивану Лепехину, которому будучи тамо чинить нижеслѣдующее.... Рукою Лепехина: подлинную инструкцію взялъ студенть Иванъ Лепехинъ.
- 230) Congrès scientifique de France. Dixième session, tenue à Strasbourg en septembre et octobre 1842. Tome premier. 1843, p. 65—81. Louis Spach: La ville et l'université de Strasbourg en 1770.

Zur geschichte der universität Strassburg. Festschrift zur eröffnung

der universität Strassburg am 1 mai 1872 von dr. August Schricker senats-secretär. Strassburg. 1872.

Rede gehalten zum antritt des rectorats der universität Strassburg am 2 november 1872 von dr. A. De Bary professor der botanik. Zur geschichte der naturbeschreibung im Elsass. Strassburg. 1872.

- 231) Goethes werke. Stuttgart. 1866. Aus meinem leben. Wahrheit und dichtung. 11 band, neuntes buch, p. 354; 12 band, eilftes buch, p. 28-38 etc.
- 232) Ueber die protestantischen universitäten in deutschland neues raisonnement von einigen patrioten. Strassburg. 1769, s. 158-161.
- 233) Дѣла архива академической канцеляріи. № 309. Дѣла 1767 года. Рапортъ Гмелина въ коммиссію академіи наукъ 19 апрѣля 1767 года.
- 234) Oeuvres choisies de Louis Spach, archiviste du départament du Bas-Rhin. Tome premier. Biographie alsacienne. 1866. Schöpflin, p. 143—170. Lexicon der vom jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen schriftsteller ausgearbeitet von Iohann Georg Meusel. 1812. XII band, s. 373—378.
- 235) Memoriam viri nobilissimi, amplissimi, Iacobi Reinboldi Spielmanni, medicinae doctoris, et professoris publici ordinarii, clarissimi, doctissimi, Argentorati d. IX septembris a C. MDCCLXXXIII pie defuncti, academia argentoratensis civibus et exteris praesentibus, posterisque, commendati. Argentorati. Typis Ioh. Henrici Heitzii, universitatis typographia.

Chemische annalen für die freunde der naturlehre, arzneigelahrheit, haushaltungskunst und manufacturen, von d. Lorenz Crell. Erster band. 1784, s. 545—580. D. Philipp Ludwig Wittwer: Lebensgeschichte dr. Iac. Reinbold Spielmann's, der arzneigelahrheit prof. in Strassburg.

- 236) Дѣла архива конференціи академін наукъ. Протоколы 1763 года. Предложены въ почетные члены академін Боннетъ и Шпильманъ. Въ протоколѣ конференція 14 апрѣля 1763 года № 13 сказано: (о Боннетѣ) multis jam scriptis et accuratissimis observationibus celebrem. Eadem de Spielmanno, professere argentoratense, qui juvenum russicorum studiis ibi incumbentium curam habet, propositio facta et omnibus probata est.
  - 237) Th. Lauth: Vita Io. Hermanni. Argentorati. an. X.

Biographie universelle ancienne et moderne. A Paris. 1817. tome vingtième. s. 257—260. Cuvier: Hermann (Jean), professeur de Strasbourg.

Histoire des sciences naturelles, par Georges Cuvier. 1845. t. V, p. 144-148.

238) Interessante lebensgemälde der denkwürdigsten personen des achtzehuten jahrhunderts, von Samuel Baur. Leipzig. 1803. Zweiter theil. s. 354-363. Iohann Friedrich Lobstein, professor der anatomie, physiologie und chirurgie zu Strasburg.

Notices historiques, statistiques et littéraires sur la ville de Strassbourg, par Jean Fred. Hermann. Strasbourg. 1819, t. II, p. 301. Professeurs de physique: Schurer, Jean Louis, de Strasbourg; naissance 1734; nomination 1761; décès 1792.

- 239) Дѣла архива академической канцеляріи. № 270. На корешкѣ: 1762, августъ, сентябрь. Но здѣсь находятся отчеты Лепехина за разные года.
- 240) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Картопъ № 11. Въ канцелярію академіи наукъ «покорнѣйшій репортъ» Лепехина— въ подлинникѣ и въ копіи.
- 241) Дѣла архива академической канцеляріи, № 270. Здѣсь находятся слѣдующія свидѣтельства, выданныя Лепехину профессорами страсбургскаго университета:

Nobilissimus dominus Iohannes Lepechin petropolitanus, cum a nobis testimonium de ratione, qua vitam inter nos transigit, decentibus petierit formulis, idipsum illi concessimus eo alacrius, quo magis eundem laudando et vera dicimus et talia quae de nostris alumnis dicere posse summae nobis est voluptati.

Ea qua viros probos decet fide, dominum Lepechin morum castitate aeque ac eorundem probitate ac suavitate commendamus, testamur praeterea eundem in anatomicis demonstrationibus aeque ac praeparationibus industrium egisse auditorem, physiologicas et eas quibus historia naturalis explicatur lectiones, illas porro que chemiae dogmata et experimenta illustrant, sedulo et attente frequentasse, diligentem quoque et judiciosum interfuisse cursui quo materies medica ostenditur et explicatur, nec unque a nobis fuisse absentem illis horis, quibus pathologiae generalis praecepta tradidimus, strenuum praeterea commilitonem egisse tam ubi plantae horti academici, quam ubi flora argentoratensis lustrabantur. Horum in fidem has litteras ea quae nobis in usu est subscriptione et sigillo facultatis nostrae jussimus roborari. Dedimus Argentorati idibus aprilis MDCCLXV. Decanus,

senior, doctores et professores facultatis medicae in universitate argentoratensi.

Nobilissimus dominus Iohannes Lepechin petropolitanus se mihi in collegio chemico aequè ac in excursionibus et demonstrationibus botanicis auditorem sedulum, attentum, judiciosum probare non intermittit, reliquam quoque quam inter nos agit vitam ita componit, ut nil nisi quod laudamus nobis exhibeat, idquod hac ipsa scheda bona fide de eodem testor. Dabam Argentorati VI julii MDCCLXIII. Iacobus Reinboldus Spielmann dr. et prof.

Collegium physiologicum, quod adorno, sedulus attentusque frequentat auditor Ioannes Lepechin petropolitanus. Haud vulgarem et in hac scientia jam partam cognitionem privatis sermonibus summa mentis laetitia mihi probavit; quamobrem commendatitias has litteras insignis doctrinae testimonium petitis honestis promto paratoque animo offerendas decrevi. I. F. Lobstein, md. dr. D. Argentorati; d. 1 julii 1763.

Nobilissimum dominum, Ioh. Lepechin, petropolitanum, meum in anatomicis auditorem, iis merito annumerandum esse, qui et indefessâ diligentiâ et optimâ morum indole se inprimis commendant, bona fide testor. Dr. Io. Pfeffinger, anatomiae atque chirurgiae professor. Argentorati; d. 2 julii 1763.

Nobilissimus dominus Iohannes Lepechin strenuus historiae naturalis cultor, lectionum mearum physicarum assiduus et diligens semper auditor fuit, suorumque in philosophia naturali profectuum me eo certiorem profiteor cum mihi in intimioribus, quae cum ipso institui, colloquiis nec modicam, nec vulgarem comprobaverit eruditionem. Hinc lubentissimus ei de scientia, quam sibi comparavit, gratulans, gaudeo vehementer me de ipsius studiis et industria tale judicium laturum, taleque testimonium ei concessurum esse, qualia omnes et singuli, quibus ejus meritu; curae cordique sunt, sive exoptabunt sive expectabunt. In fidei meae signum et tesseram sigillum meum opposui. Iac. Lud. Schurer, pr. phys. p. o. Scr. Argent. 1763 die 26 jun.

- 242) Дѣла архива конференціи академін наукъ. Протоколы 1767 года. Протоколь 12 ноября 1767 года № 71: Herr doctor Lepechin überreichte der akademie seine zu Strassburg gedruckte dissertation de acetificatione, mit welcher er den grad eines doctors medicinae erlangt hatte.
- 243) Дѣла архива академической канцеляріи. № 270. Представленіе «профессора академіи наукъ» Протасова въ канцелярію академіи наукъ 7 іюня 1764 года.
- 244) Дъла архива академической капцеляріп. № 537. Журналы коммиссін академін наукъ 1767 года. Журпаль № 835 и журналь № 875.
- 245) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Протоколы 1768 года. Протоколь № 30: Auf den vortrag sr. erlaucht des herrn directors, den h. dr. Lepechin zum adjunct der akademie zu erklären, wurden die stimmen der glieder gesammelt und einmüthig bejahenden befunden.

Дѣла архива академической канцеляріи. № 542. Журналы коммиссіи академіи наукъ 1771 года. Между журналами 195 и 196 — «Перечень изъ конференцскаго протокола императорской академіи наукъ апрѣля 8 дня 1771 года. Присланное отъ его сіятельства г. академіи директора графа В. Г. Орлова запечатанное письмо въ академическое собраніе, распечатано и прочитано въ ономъ. Экстраординарный академикъ анатоміи г. профессоръ Протасовъ отъ его сіятельства признанъ за искуснаго быть ординарнымъ членомъ, и по силѣ онаго письма дѣйствительно въ оные пожалованъ. По второму письму, посланному отъ его сіятельства къ секретарю конференціи, предложены собранію:

- г. адъюнктъ Лексель академикомъ астрономіи,
- г. адъюнктъ Крафтъ академикомъ экспериментальной физики,
- г. адъюнктъ Лепехинъ академикомъ натуральной исторіи,
- и г. адъюнктъ Гильденштедтъ также академикомъ натуральной исторіи;

и потомъ за ихъ искусство и извъстныя заслуги отъ всъхъ гг. присутствующихъ членовъ согласно за достойныхъ признаны быть пожалованы въ академики въ показанныхъ наукахъ».

246) Ср. Tableau général méthodique et alphabétique des matières contenues dans les publications de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg depuis sa fondation. I-re partie. Publications en langues étrangères. 1872, p. 205, 244, 390. — Въ иностранныхъ изданіяхъ петербургско академін наукъ пом'єщенъ двадцать одинъ мемуаръ Лепехина по естественнымъ наукамъ: двінадцать по ботаниві и девять по зоологін. Всіз мемуары изданы на датинскомъ языкі за исключеніемъ одного, переведеннаго съ русскаго — Réflexions sur la nécessité d'étudier la vertu des plantes indigènes. Статья, пом'єщенная въ journal de physique подъ заглавіемъ: Description de differantes espèces de phoques (Journal de physique ou observations sur la physique, sur l'histoire naturelle, sur les arts etc., par m. l'abbé Rozier et par m. Mongez le jeune etc. t. XXVI, février, 1785, p. 132—139), есть переводъ академическаго мемуара: Phocarum species descriptae (Acta. 1777. Ps. I, p. 257—266).

Въ повыхъ ежемъсячныхъ сочиненияхъ помъщены статьи Лепехина:

- Описаніе сельдянаго ходу, какъ и когда сельдей ловять; какимъ образомъ пріуготовляють и солять, и гдё оными отправляется торгь. (1787 года, часть VIII, стр. 28—56; часть IX, стр. 30—46). Авторъ говорить: «Въ Бёломъ морё и въ заливахъ Сёвернаго океана, принадлежащихъ Россіи, великое множество ловятъ сельдей. Посему почелъ я стоющимъ труда дёломъ помёстить въ ежемёсячныхъ отъ академіи издаваемыхъ сочиненіяхъ сіе описаніе какъ для любопытства обществу, такъ наниаче въ пользу сельдяныхъ нашихъ промысловъ».
  - Описаніе аккулы (1790, ч. XLII, стр. 120—122).
- Размышленія о нуждё испытывать лёкарственную силу собственныхъ произрастеній, въ собраніи санктиетербургской императорской академін наукъ 1783 года марта 11 дня предложенныя (1795 г. Ч. CVII, стр. 23—66).

Въ Собраніи сочиненій, выбранныхъ изъ мъсяцослововъ:

— О домашнихъ средствахъ, простымъ народомъ въ болезняхъ употребляемыхъ (1792 г. Часть IX, стр. 335—385).

Въ Академическихъ сочиненіяхъ, выбранныхъ изъ изданія академіи наукъ подъ названісмъ Nova acta:

— Описаніе мяты Патрейновой (1801 г. Ч. І, стр. 62—69). — Лепехинъ говорить въ этой статьт: «Г. Патрейнъ, бывшій нѣсколько дъть въ Барнауль, прилагаль свое стараніе и о собираніи травъ, въ сей части Сибири растущихъ: съ неутомимостію разсмагриваль оныя, около Байкала и въ Даурскихъ хребтахъ растущія, и все, что примъчанія достойнымъ ему казалося, за долгь себъ поставляль сообщать академіи

наукъ, будучи оныя корреспондентомъ. Изъ сообщаемыхъ имъ сѣмянъ возрасла и описуемая мята, прозванная по имени своего изобрѣтателя Патрейновою мятою, произвольно около Байкала и на Даурскихъ хребтахъ растущая».

— О удобности китоваго промысла въ Россіп (1801 г. Ч. І, стр. 217—255).

Въ Технологическомъ журналѣ и въ Прибавленіи къ технологическому журналу:

- О жестерѣ или придорожной иголкѣ (Технологич. журн. 1804 г. Ч. І, стр. 26—37): «Жестеръ или придорожная иголка принадлежитъ къ кустамъ дикорастущимъ. У насъ вблизости находится онъ около Нарвы, обильно растетъ въ Сибири, по Волгѣ, и въ Таврической области по мѣстамъ углубленнымъ и мокроватымъ, но и по горамъ сухнмъ и каменистымъ».
- О рыб'в жел'взниц'в (Прибавл. къ технологич. журн. 1806 г. Ч. II, стр. 183—189).

Въ Трудахъ вольнаго экономическаго общества:

— О ржѣ или мѣдвяной росѣ (1771 г. Ч. XVII, стр. 96—105).

Въ указатель къ трудамъ вольнаго экономическаго общества (Алфавитный указатель статей, напечатанныхъ въ трудахъ и другихъ періодическихъ изданіяхъ императорскаго вольнаго экономическаго общества, составленный членомъ, академикомъ и заслуженнымъ профессоромъ, докторомъ медицины и хирургін В. Всеволодовымъ. 1849, стр. 42) приписана Лепехину и статья о Вазиной ржи въ 48-й части трудовъ, 1793 года, и притомъ обозначена такимъ образомъ, какъ-будто она говоритъ объ одномъ и томъ же предметв. Но въ этой статьъ сообщается Энгельгардтомъ (а не Лепехинымъ) известіе не о ржв или медвяной росе, а о такъ называемой Вазиной ржи, происходящей изъ Финляндіи и требующей такой же обработки, какъ и всякая другая озимая рожь; въ статье говорится о наилучшемъ времени для посева Вазиной ржи, и т. п.

Краткое руководство къ разведенію шелка въ Россіи, сочиненное И. Л. Отдёленіе первое. Издано попеченіемъ экспедиціи государственнаго козяйства, опекунства иностранныхъ и сельскаго домоводства Въ Санктпетербургъ. При губернскомъ правленіи. 1798 года.

Способы къ отвращенію въ рогатомъ скотт падежа и средства, къ излъченію сея бользни служащія, предложенныя академикомъ И. Лепехинымъ. Въ Санктпетербургъ, при императорской академіи наукъ, 1800 года.

- 247) Академическія сочиненія, выбранныя изъ перваго тома Дѣяній императорской академін наукъ подъ заглавіемъ: Nova acta academiae scientiarum imperialis petropolitanae. 1801. Ч. І, стр. 62—64.
- 248) Новыя ежемъсячныя сочиненія. Часть СУІІ. Май 1795 года, стр. 24—30.
- 249) Академическія сочпиенія, выбранныя изъ новыхъ актовъ. Ч. І, стр. 217—218.
  - 250) Новыя ежемъсячныя сочиненія. Ч. СУП, стр. 34-41.
  - 251) Тамъ же, стр. 31-32.
- 252) Собраніе сочиненій, выбранныхъ изъ мѣсяцослововъ на разние годы. 1792. Часть ІХ, стр. 335—338, 354.
  - 253) Новия ежемфсячния сочиненія. Ч. CVII, стр. 62—63, 58—59.
  - 254) Тамъ же, стр. 23-24.
- 255) Труды вольнаго экономическаго общества. 1771. Часть XVII, стр. 96—99.
- 256) Cp. Fragments biographiques, précédés d'études sur la vie, les ouvrages et les doctrines de Buffon, par Geoffroy Saint-Hilaire. 1838, p. 3-102.

Buffon. Histoire de ses travaux et de ses idées, par P. Flourens, membre de l'académie française et secrétaire perpétuel de l'académie royale des sciences, etc. Paris. 1844.

Ville de Montbard. Inauguration de la statue de Buffon. Dijon. 1865. Discours de m. Chevreul, membre de l'institut de France, professeur et directeur du muséum d'histoire naturelle, p. 10—21.

Cours de littérature française, par m. Villemain. Bruxelles. 1840. Tableau du dix-huitième siècle. Vingt-unième leçon. Buffon; caractère de son génie; comparé aux anciens; son influence et sa vie dans le dix-huitième siècle etc., p. 192-204.

257) Въ рѣчи своей при вступлени во французскую академію Бюффонъ говоритъ: Bien écrire c'est tout à la fois bien penser, bien sentir et bien rendre; c'est avoir en même temps de l'esprit, de l'âme et du goût. Le style suppose la réunion et l'exercice de toutes les facultés intellectuelles: les idées seules forment le fond du style; l'harmonie des paroles n'en est que l'accessoire et ne depend que de la sensibilité des organes. Les ouvrages bien écrits seront les seuls qui passeront à la posterité. La quantité de connaissances, la singularité des faits, la nouveauté même des découvertes ne sont pas les sûrs garants de l'immortalité;

si les ouvrages qui les contiennent ne roulent que sur de petits objets, s'ils sont écrits sans goût, sans noblesse et sans génie, ils periront parceque les connaissances, les faits et les découvertes s'enlèvent aisement et gagnent même à être mis en oeuvre par des mains plus habiles. Ces choses sont hors de l'homme, le style est de l'homme même. Le style ne peut donc ni s'enlever, ni se transporter, ni s'altérer: s'il est élevé, noble, sublime, l'auteur sera également admiré dans tous les temps, car il n'y a que la vérité qui soit durable et même eternelle. Or, un beau style n'est tel, en effet, que par le nombre infini des vérités qu'il présente... Le sublime ne peut se trouver que dans les grands sujets. La poésie, l'histoire et la philosophie ont toutes le même objet et un très grand objet — l'homme et la nature...

- 258) Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Paris. 1753. t. IV. Lettre de mm. les députés et syndic de la faculté de théologie à m. de Buffon; propositions d'un ouvrage qui a pour titre: histoire naturelle; réponse de m. de Buffon, etc. p. V—XVI.
- 259) Correspondance inédite de Buffon, à laquelle ont été réunies les lettres publiées jusqu'à ce jour, receuillie et annotée par m. Henri Nadault de Buffon, son arrière-petit-neveu. 1860, t. II, p. 394 395. Письмо Екатерины къ Бюффону отъ 5 февраля 1782 года.

Buffon. Histoire de ses travaux et de ses idées, par P. Flourens, p. 354-356. Письмо Бюффона къ Екатеринѣ отъ 15 декабря 1781 года.

- 260) Дѣла архива конференцін академін наукъ. Протоколы 1787 года. Протоколъ 5 ноября 1787 года, № 64.
- 261) Дѣла архива академической канцелярін. № 567. Журналы и дневныя записки 1795 года. Протоколь 6 іюня 1795 года № 766: Поелику россійскій переводь полныхь сочиненій графа Бюффона печатаніемь давно остановился за неполученіемь оригинала, то въ ученое собраніс сообщить, чтобы изъ россійскихъ гг. академиковъ тѣ, къ наукъ коихъ наиболье относятся сльдующіе къ переводу томы помянутыхъ сочиненій, немедленно приняли на себя трудъ изданіемъ оныхъ къ выполненію высочайшей ся императорскаго величества на то воли. Вопрось о продолженіи перевода Бюффона быль поднять въ отсутствіе Дашковой временно исправлявшимъ должность директора академіи паукъ П. П. Бакупинымъ.

Дъза архива конференціи академін цаукъ. Картонъ № 17. Пред

ставленіе въ конференцію, объясняющее причины пріостановки перевода, подписано академиками: Котельниковымъ, Румовскимъ, Протасовымъ, Лепехинымъ, Иноходцевымъ и Озерецковскимъ. Оно читано въ конференціи 18 іюня 1795 года, и отослано въ Бакунину. 2 іюля 1795 года послѣдовала резолюція: «преложеніемъ на отечественный нашъ языкъ оставить». (Дѣда архива академической канцеляріи. № 567. Протоколъ № 866, л. 303—305).

- 262) Всеобщая и частная естественная исторія графа де-Бюффона. Часть VI, преложенная съ французского языка на россійскій академикомъ Иваномъ Лепехинымъ. Первымъ тисненіемъ. Въ Санктпетербургъ, иждивеніемъ императорской академін наукъ, 1801 года. Предъязвъщеніе отъ трудившагося въ преложеніи, стр. І IV.
- 263) Buffon et Daubenton: Histoire naturelle, générale et particulière. Paris. 1753. Tome IV. Homo duplex, p. 69—72, 80—82, 83—85, 90—92, 99—100, 108—110. Всеобщая и частная естественная исторія графа де-Бюффона. Часть V, преложенная съ французскаго языка на россійскій авадемикомъ и ордена св. Владиміра кавалеромъ Иваномъ Лепехинымъ. Въ Санктлетербургъ, иждивеніемъ императорской академіи наукъ, 1792 года, стр. 276—278, 286—287, 289—290, 296—297, 303—304, 312—314.
- 264) Редакція академическаго журнала Новыхъ ежемфсячныхъ сочиненій возлагаема была на академиковъ. Въ числъ редакторовъ были одинъ за другимъ академики Румовскій и Протасовъ (ср. Ученыя записки ио первому и третьему отделеніямъ. 1852. Т. І. Выпускъ І, стр. ХСІ). Втеченіе некотораго времени редакторомъ быль и Лепехинь. Въ протоколъ конференціи 1796 года № 66 говорится, что Лепехинъ выбраль статьи иля майской книжки Новыхъ ежемъсячныхъ сочиненій, и т. д. Въ составъ этой книжки вошли следующія статьи: дневныя записки Шангина, занимавшагося описаніемъ ръвъ и прінсковъ въ Алтайскомъ хребть; описаніе мъсть, лежащихь по ръкь Амурь; нъсколько переводовъ съфранцузскаго и немецкаго: Виланда песвь о правосудіи Божіемь; статья о тюльпань, въ которой указывается небывалое явление въ исторін торговди: въ семнадцатомъ стольтіи цена на тюльпаны достигла въ Голландін такихъ баснословныхъ размітровъ, что за одну луковицу обязывались заплатить 4,000 флориновъ; у вого не было денегъ для покупки тюльпановъ, тотъ закладывалъ для этого движимое и недвижнмое имущество, домъ и дворъ, скотъ и платье. Въ книжей помещено, по обычаю и вкусу того времени, несколько сантиментальных стихотвореній: къ другу, лишившемуся жены и въ то же время брата, котораго

убили на войнъ; къ Хлоъ, плачущей о голубкъ; есть и рондо съ нъкоторымъ сатирическимъ оттънкомъ:

> Мой лютый рокъ таковъ! картежникъ отвѣчаетъ, Коль карта все его имѣнье похищаетъ; Впослѣднее гласитъ, отставъ отъ игроковъ: Мой лютый рокъ таковъ! Мой лютый рокъ таковъ! и пьяница вѣщаетъ, За пьянство если онъ побои получаетъ; Кричитъ, боль чувствуя отъ жидкихъ батоговъ: Мой лютый рокъ таковъ!

- 265) Словарь русскихъ свътскихъ писателей, соотечественниковъ и чужестранцевъ, писавшихъ въ Россіи, служащій дополненіемъ къ словарю писателей духовнаго чина, составленному митрополитомъ Евгеніемъ. Изданіе И. Снегирева. 1838. Т. І, стр. 11—12. Сочиненія и изданія Михаила Ивановича Антоновскаго указаны также въ Росписи россійскимъ книгамъ для чтенія изъ библіотеки Смирдина, 1828 года, составленной Анастасевичемъ.
- 266) Новъйшее повъствовательное землеописаніе всёхъ четырехъ частей свёта, съ присовокупленіемъ самаго древняго, и ученія о сферф, также и начальнаго для малольтныхъ дётей ученія о землеописаніи. Россійская имперія описана статистически, какъ никогда еще не бывало. Въ Санктпетербургъ, при императорской академіи наукъ, 1795 года. Предувъдомленіе, стр. ІХ—Х. Повъствовательное описаніе состоитъ изъ пяти частей. Въ концъ пятой части помъщенъ общій указатель предметовъ: странъ, городовъ, ръкъ, морей, острововъ и т. д., упоминаемыхъ въ книгъ.
  - 267) Повъствовательнаго землеописанія часть III, стр. 222—225.
- 268) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Картонъ № 18. Бумаги 1796 года. Отзывъ Лепехина о повъствовательномъ землеописаніи читанъ былъ въ конференціи академіи наукъ 20 октября 1796 года.
- 269) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Протоколы 1782 года. Объясненіе Лепехина приложено къ протоколу 21 октября 1782 года; на объясненіи помѣтка: lu à la conférence académique le 24 octobre 1782 et remis aux archives pour être joint au protocolle № 66 du 21 octobre.

Въ архивъ академической канцеляріи сохранился слъдующій собственноручный рапортъ Лепехина, касательно гимназіи, въ

учрежденную при академіи наукъ коммиссію: «Въ гимназіи употребляемая книга Нума для переводу на иностранные языки уже вся переведена, и учители требують другой книги; то я почитаю способными на такой конецъ сочиненія, а особливо рѣчи покойнаго господина статскаго совътника Михайлы Васильевича Ломоносова, которыхъ и прошу приказать выдать два экземпляра дляупотребленія въ гимназіи, да сверхъ оныхъ Ролленова сочиненія переведенныя книги о способъ учить и учиться словесным наукам, которыя на такой же конецъ употреблены быть могутъ. А. Иванъ Лепехинъ. 1780 году, февраля 10 дня». Коммиссія академіи наукъ постановила: «Требуемыя г. академикомъ Лепехинымъ въ гимназію для упражненія гимназистовъ въ переводахъ на иностранные языки по два экземпляра сочиненій покойнаго статскаго совътника Михайла Васильевича Ломоносова и Ролленовыхъ, на россійскій языкъ переведенныхъ, первыхъ четырехъ частей, кои уже напечатаны, о способъ учить и учиться словеснымъ наукамъ, выдать ему, г. академику Лепехину, изъ книжной лавки, переплетя оныя напередъ въ обыкновенный для гимназіи переплетъ». (Входящія дѣла; картонъ № 150).

Въ бумагахъ питомца . Іспехина по академической гимназіи, впослѣдствіи члена россійской академіи, Василія Алексѣевича Полѣнова, сына Алексѣя Яковлевича Полѣнова, университетскаго товарища Лепехина, уцѣлѣла собственноручная замѣтка Лепехина: «Грамматикѣ учатся для того, чтобы умѣть различать времена и падежи. Трудившійся въ переводѣ всегда смѣшиваетъ времена, и вмѣсто настоящаго или будущаго ставитъ прошедшее, и проч. Всякое преложеніе съ одного языка требуетъ рачительнаго вниманія и точнаго разбирательства смысла, что трудившійся въ семъ переводѣ, можетъ быть, считалъ за мелочь. Впрочемъ, начальный трудъ похваленъ, и я желаю видѣть дальнѣйшія сего рода произведенія. И. Лепехинъ. Іюня 27 дня 1789». Замѣтка Лепехина обязательно сообщена намъ Дмитріемъ Васильевичемъ Полѣновымъ.

270) Всеобщая и частная естественная исторія графа де-Бюффона. Часть X. Преложена съ французскаго языка на россійскій академикомъ

Иваномъ Лепехинымъ. Издана экстраординарнымъ академикомъ и кавалеромъ А. Севастьяновымъ. Первымъ тисненіемъ. Въ Санктиетербургѣ, иждивеніемъ императорской академіи наукъ, 1808 года, стр. VII—VIII.

- 271) Полное собраніе законовъ россійской имперіи. Т. XXVII, стр. 787. № 20—863. Уставъ академіи наукъ, 25 іюля 1803 года.
- 272) Полное собраніе ученых путешествій по Россіи, издаваемое императорскою академією наукъ. 1818. Т. І, стр. XI—XII и др. Дѣла архива академической канцеляріи. Картонъ № 29. Непереплетенныя дѣла 1768 года.

#### A.

# **Изъ вольнаго экономическаго общества** въ учрежденную при императорской академіи наукъ коммиссію.

Вольное экономическое общество, пріемля съблагодарностію сообщенное ему отъ императорской академіи наукъ благосклонное извѣстіе объ отправляемыхъ отъ ея въ разныя провинціи россійской имперіи экспедиціяхъ для натуральной исторіи, съ тѣмъ предложеніемъ, что, если сіе общество имѣетъ что-нибудь наказать полезное предводителямъ оныхъ экспедицій для произведенія ихъ намѣренія съ большимъ успѣхомъ въ изслѣдованіи натуральныхъ вещей, сообщило бы о томъ въ учрежденную при академіи наукъ коммиссію; въ слѣдствіе чего вольное экономическое общество симъ и предлагаетъ съ своей стороны для сообщенія отправляющимся онымъ отъ академіи наукъ экспедиціямъ слѣдующія примѣчанія:

1) Назначенной въ оренбургскую губернію экспедиціи можно препоручить, чтобы въ разныхъ мѣстахъ помянутой губерніи, а особливо въ уральскихъ горахъ наиточнѣйше изслѣдовать: не находятся ли тамъ довольно минераловъ и земли потребной къ заведенію квасцовыхъ варницъ; для того, что въ семъ государствѣ расходится великое множество квасцовъ, такъ, что ежегодно знатная сумма денегъ изъ государства выходитъ на привозимые изъ другихъ земель квасцы. А нельзя того думать, что бы въ такомъ

государствъ, въ которомъ находится изобиліе гочти всъхъ металловъ, минераловъ, селитры и другихъ родовъ земли, не было и потребныхъ родовъ земли къ варенію квасцовъ.

- 2) Но какъ и въ селитреныхъ заводахъ никогда излишества воспослѣдовать не можетъ, сколь бы много ихъ заведено ни было, потому что селитра есть такой товаръ, котораго ищутъ во всей Европѣ, и всегда на оную бываетъ великій расходъ, сколько бы оной ни было въ запасѣ; то и на сіе должно устремить номыслъ свой: не находятся ли въ какихъ мѣстахъ пригодные къ тому роды земли, присовокупя при томъ примѣчаніе: есть ли въ такихъ мѣстахъ и лѣсъ для заведенія тамъ полезныхъ селитреныхъ варницъ, или находятся такіе роды земли близъ рѣкъ, чтобы выгоднѣе было оныя ставить въ такія мѣста, гдѣ есть много лѣсу, и гдѣ такія варницы завести можно?
- 3) Съ прилежностію изслѣдовать свойство разной земли въ тамошнихъ мѣстахъ, дабы чрезъ то спознать, можно ли, кромѣ обыкновенныхъ родовъ хлѣба, который тамъ родится, развести со временемъ и другіе полезные продукты, какъ то шафранъ, сарачинское пшено, хлопчатую бумагу, марену или другія красильныя травы, которыя гораздо способнѣе, нежели хлѣбъ, можно бы привозить въ приморскія гавани.
- 4) А какъ членъ нашего общества господинъ статскій совѣтникъ Рычковъ прислалъ пробы не токмо канцелярнаго сѣмени, которое добротою нарочито подходитъ къ настоящему американскому канцелярному сѣмени, но и нѣсколько родовъ неизвѣстныхъ сѣмянъ, которыя изобильны масломъ, и тамъ ростутъ дикія не малымъ числомъ: то весьма бы полезно было, если бы отправляющейся изъ академіи наукъ экспедиціи препоручено было, сіи вещи въ тѣхъ мѣстахъ изслѣдовать, и собрать надлежащее извѣстіе: подлинно ли великое множество тамъ находится сего канцелярнаго сѣмени, называемаго по тамошнему червецъ, и такъ называемаго воробьинаго сѣмени; и можно ли столь легко пересылать, чтобы пересылка не превосходила цѣны, и слѣдовательно возможно бы было заподлинно разсуждать, что сей опытъ, или изо-

брѣтеніе достойно ли того, чтобы почесть за одну только куріозность, или за такой предметь, который государству можеть быть полезень.

- 5) Назначенной въ астраханскую губернію экспедиціп препоручить бы также не токмо помянутые пункты, но чтобы оная экспедиція изслѣдовала рачительно и подсудныя къ той губерній, лежащія въ тепломъ климатѣ, провинціи: не можно ли сарачинское пшено, хлопчаную бумагу, оливки и всякія красильныя травы, которыя растутъ только въ теплыхъ земляхъ, развести и тамъ съ пользою, потому что какъ скоро по свойству земли и тамошняго климата будетъ оное возможно, труды довольно наградятся. И такъ надлежитъ свой помыслъ обратить и на разведеніе оныхъ продуктовъ, ибо всѣ сіи продукты суть такого свойства, что можно ихъ весьма способно возить въ отдаленныя мѣста, и тамъ продавать также съ прибылью.
- 6) Какъ въ провинціяхъ астраханской губерніи и въ лежащихъ вдоль по Дону мѣстахъ, слышно, разведены уже нарочитые виноградные сады; но сказываютъ, что тамошнее виноградное вино скоро портится, и не имѣетъ надлежащей крѣпости; то хорошо бы помянутой экспедиціи препоручить, рачительно изслѣдовать: не происходятъ ли такіе недостатки отъ свойства земли, или паче отъ неискуснаго приготовленія и закващиванія вина, или отъ недостатка пригодной посуды, хорошихъ погребовъ и сему подобнаго. Какъ вино худо ни было, однако учинить тамъ опыты: не можно ли изъ онаго съ прибыткомъ гнать подобную французской водку, а посредствомъ такого опыта, если оный удастся, можно будетъ въ государствѣ соблюсти знатную сумму денегъ, которая ежегодно выходитъ на французскую водку.
- 7) Описать состояніе астраханскихъ виноградныхъ садовъ и весь порядокъ въ присмотрѣ за виноградными лозами и ихъ растеніемъ.
- 8) Въ обоихъ губерніяхъ, особливо въ астраханской, высмотрѣть и описать всѣ мѣста, гдѣ, по выгодности ихъ положенія и по состоянію климата въ сравненіи съ европейскими странами,

заведены быть могутъ виноградные сады, тутовыя и каштанный деревья, и другія симъ подобныя полезныя произращенія.

- 9) По всёмъ трактамъ ихъ путешествія разсматривать и онисывать, какія имъ отъ обывателей объявлены будутъ травы, коренья, плоды и сёмена: 1) цёлительныя людямъ и скоту, и отъ какихъ именно болёзней; 2) вредныя здоровью, и какія отъ оныхъ могутъ быть дёйствія и припадки; 3) употребительныя къ составленію разныхъ красокъ; какимъ образомъ оныя приготовляются, и что именно ими красятъ?
- 10) По причинѣ постовъ нигдѣ въ свѣтѣ такого множества разныхъ родовъ грибовъ въ пищу не употребляютъ, какъ въ Россіи; а какъ между грибами есть многіе человѣческому здоровью вредные и ядовитые, отъ которыхъ часто бываютъ печальные случаи, то всѣ оные разные роды какъ безвредныхъ, такъ и вредныхъ срисовать и описать, собирая притомъ всѣ различныя имъ наименованія по разности провинцій.
- 11) Осмотрѣть и описать бугристыя мѣста, которыя, по ихъ положенію, по качеству растущей на пихъ травы и по прочимъ натуральнымъ выгодамъ и обстоятельствамъ, къ заведенію овчарныхъ заводовъ удобны быть могутъ.
- 12) Калмыки и другіе степные народы изъ и вкотораго рода крапивы делають пряжу, на всякую свою потребу: того ради постараться достать с вмянъ оной крапивы, и описать, какимъ образомъ упомянутые народы въ приготовленіи той пряжи поступають.
- 13) Ъдучи по Волгѣ и доѣзжая по берегу Каспійскаго моря до Япка описать рыбные промыслы со всѣми до натуральной исторіи каждой рыбы касающимися обстоятельствами, также образъ соленія рыбъ и икры.
- 14) Взять отсюда нѣсколько пудовъ гишпанской соли, а паче илецкой соли для учиненія ею опыту соленіемъ рыбы на мѣстѣ; притомъ подумать о способахъ, какіе служить могутъ къ приготовленію такимъ образомъ соленой рыбы, чтобъ годилась въ отпускъ къ портамъ и за море.
- з і 15) Везді, гді пробізжать будуть, описывать свойство кли-

мата, преимущества и недостатки земли къ хлѣбородію, и однимъ словомъ—все, что касаться можетъ до хлѣбопашества и произращенія земныхъ продуктовъ.

Въ какомъ состояніи находится хлѣбопашество въ тамошнихъ мѣстахъ; и нѣтъ ли въ томъ какой разности противъ того, какъ оное обыкновенно производится около Санктпетербурга и Москвы. Въ чемъ состоитъ оная разность, и есть ли отъ ней превосходная въ чемъ польза. Сдѣлать модели или рисунки съ сохи и съ прочихъ употребляемыхъ при земледѣльчествѣ инструментовъ?

- 16) Въ казанской губерніи есть такія мѣста, гдѣ гулящіе по полю лошади землю съѣдаютъ до нѣсколькихъ вершокъ, изъ чего заключается, что въ тѣхъ мѣстахъ должна быть подъ землею соль или какой-нибудь иной пріятный имъ минераль. А о семъ удостовѣриться можно чрезъ опыты, дѣлаемые земнымъ буравомъ, которымъ уповательно снабдена будетъ каждая изъ сихъ экспедицій.
- 17) Гдѣ найдутъ или отъ обывателей имъ объявлены будутъ отмѣннаго отъ простой воды вкусу, ключевыя, рѣчныя или озерныя воды, то надъ оными дѣлать опыты, чтобъ узнать, не окажутся ли такія цѣлительныя и минеральныя воды, каковы на примѣръ зельцерскія, спашскія, пирмонтскія и тому подобныя.
- 18) О Каспійскомъ морѣ сказываютъ, будто вода въ ономъ при сѣверныхъ и восточныхъ берегахъ чрезъ нѣкоторое число лѣтъ убываетъ, и на противоположенномъ берегу прибываетъ, и такъ взаимно.
- 19) Описаніе, какимъ образомъ въ тамошнихъ рѣкахъ рыбная ловля производится?
  - 20) Какъ добывается соль илецкая, и какого она свойства?
- 21) Какъ дѣлается разныхъ качествъ мыло, наприм: въ Арзамасѣ?
  - 22) Какимъ способомъ гасятся степные пожары?
  - 23) Какъ калмыки воспитывають детей своихъ?
  - 24) Какъ производять они скотоводство свое?
- 25) На какое употребленіе пользуются жители оренбургской губерніи дикими вишнями?

- 26) Описать растущія въ тамошнихъ степяхъ дикія спаржи?
- 27) Описать обстоятельно тамошнихъ дикихъ лошадей; какъ ихъ ловятъ, и къ езде и къ работе пріучаютъ?
- 28) Въ чемъ состоитъ земледѣліе у башкирцовъ, черемисовъ, чувашъ и у крещеныхъ калмыкъ въ Ставрополѣ?
- 29) Не сыщется ли гдѣ кобальтъ, висмутъ, оловянная и свинцовая руда?
- 30) Не находятся ли и не употребляются ли гдѣ особливыя травы на паству и на кормъ скоту?
- 31) Молоко коровье и козье разнымъ ли образомъ употребляютъ, и какимъ именно, и дълаютъ ли сыръ, и какимъ образомъ?
  - 32) Какъ содержатъ овецъ зимою?
- 33) Въ чемъ состоятъ лучшіе испытанные ихъ способы къ пользованію скота отъ приключающихся болѣзней?
- 34) Для наилучшаго сбереженія хлѣба куда оный кладутъ, и какъ отъ поврежденія, также отъ крысъ, мышей и червя сохраняютъ?
- 35) Шерсть какимъ образомъ обыкновенно чистятъ, и какъ заготовляютъ пряжу? Какіе вязутъ чулки? вязутъ ли только или ткутъ.
- 36) Шерсть и сдёланные изъ всякой пряжи товары чёмъ красять. Употребляють ли на то простыя дикія растенія, или сёють оныя, или выкапывають на то краски изъ земли?
- 37) Въ какихъ мѣстахъ и какимъ образомъ выдѣлываютъ разныя кожи наилучше и дешевле, кромѣ извѣстныхъ юфтяныхъ и другихъ кожевныхъ заводовъ?

4 іюня 1768.

Б.

## Промеморія.

Изъ государственной медицинской коллегіи въ учрежденную при императорской академіи наукъ коммисію.

По указу ея императорскаго величества, въ государственной медицинской коллегіи, по сообщенію изъ оной коммисіи минувшаго апрѣля 27-го о посылкѣ нѣкоторыхъ господъ профессоровъ въ разныя мъста для изследованія натуральной исторіи, съ объявленіемъ, не имфетъ ли медицинская коллегія препоручить имъ особливой какой задачи, опредълено: въ оную коммисію сообщить промеморію, и объявить, что медицинская коллегія какъ на подлежащія къ изследованію натуральных вещей господъ профессоровъ пріуготовленія и инструкцію самой академін, такъ на ихъ же самихъ прозорливость и разсуждение во всемъ совершенно полагается, и уповаеть, что опредъленные къ исправленію сего діла господа профессоры не преминуть примінать все то, что въ общежитіи полезно, и прибыль государству принести можеть; а особливо испытывать все то, что до мануфактуръ, фабрикъ и другихъ рукодѣльныхъ упражненій касается. Но какъ есть многія вещи, о которыхъ хотя и изв'єстно, что оныя находятся, однако шикогда, можетъ быть, объ нихъ особливо разсуждаемо не было; то государственная медицинская коллегія, въ удовольствіе учиненнаго сего отъ академіи наукъ запроса, желала бы между прочимъ препоручить особливо оренбургской экспедиціп изслідованіе находимаго тамъ часто натуральнаго нашатыря съ обстоятельнымъ описаніемъ м'єста, въ которомъ оный находится, о собираемомъ количествъ онаго, и о прочемъ, что къ изследованію натуральныхъ свойствъ онаго принадлежитъ. Такожде коллегія желала бы имѣть обстоятельное пзвѣстіе о собираемомъ и употребляемомъ тамъ водяномъ клеф [камеде], который сюда въ прошломъ 1767 году присланъ, и по учиненнымъ наблюденіямъ усмотрівнь, что, выключая чистоту, оный почти совсёмъ съ клеемъ такъ называемымъ гумми сенегаль арабинуми сходень. Все сіе должно бы изследовать и показать, съ одного ли роду деревъ клей сей собирается, или съ разныхъ, и коликое число онаго ежегодно собираться можетъ. Не меньше вниманія обратить бы должно и на разсмотрівніе находящихся около Астрахани источниковъ и родниковъ, а особливо доискиваться, не можно ли открыть тамъ какихъ-нибудь признаковъ бывшаго въ прежнія времена столь славнаго петровскаго цѣлительнаго источника, и гдѣ оный примъченъ будетъ, описать обстоятельно находящуюся въ окрестности его землю. А посему откроется, можетъ быть, и причина, зачёмъ тамошнее вино не имъетъ долговременной кръпости, и не оставляетъ, какъ обыкновенно, на дит вишнаго камия. Примъчанія достойна такожде и находимая въ сей губерній краска, пазываемая мореня [lat: rubia tinctorum], которая собирается около Астрахани и въ другихъ мѣстахъ, разводъ и пріуготовленіе которой не малую купечеству пользу принести можетъ. Сверхъ сего не малое бы сдѣлали господа профессоры медицинской коллегіи удовольствіе, ежели бы пожелали дълать нъкоторыя по эпидемических в бользнях в наблюденія, сколько, то есть, сіе по физическому знанію всегда предпринять можно, а особливо изследовать бы и описать некоторый родъ бользни, извыстный у древнихъ грековъ подъ именемъ лепра (проказа), которая часто внутрь и около Астрахани случается, и о которой медицинская коллегія еще и досель не могла получить обстоятельнаго извъстія. И учрежденная при императорской академін наукъ коммисія благоволить учинить о томъ по ея императорскаго величества указу. Мая 25-го дня 1768 года.

#### В.

### Нзъ государственной комерцъ-коллегін въ учрежденную при императорской академін наукъ коммисію промеморія.

На сообщение оной коммиси сего году апрѣля отъ 24 дня о сообщения во оную къ свѣдѣнію отправляющимся по высочайшему ея императорскаго величества повелѣнію въ разныя мѣста здѣшняго государства при экспедиціяхъ для натуральной исторіи начальникамъ ежели комерцъ-коллегія имѣстъ что-нибудь по вѣдомству ея для удобиѣйшаго произведенія въ дѣйство ихъ изысканія въ разсужденіи натуральной исторіи или надѣстся сама по з 1 \*

случаю такого ихъ путешествія обратить чрезъ ихъ что-нибудь въ государственную пользу, -- комерцъ-коллегія за должное почитаетъ, похваляя оной коммисіи полезныя и похвальныя ея старанія, объявить слідующее: Какъ въ сін экспедицін безъ сумнівнія употреблены люди ученые, которыхъ, какъ въ сообщеніи показано, главный предметь-описывать и собирать не токмо всякихъ родовъ растенія и животныя; но изыскивать такожде всякіе минералы, руды, камни, земли, соли и все то, что можетъ служить къ распространенію исторіи натуральной: комерцъ-коллегія хотя бы и желала притомъ поручить имъ сдёлать примеча ніе о теченій производимыхъ въ Астрахани, Кизляръ, Казани, Оренбургѣ и при сибирскихъ пограничныхъ таможняхъ торговъ, и не могутъ ли сыскаться каковые способы въ тёхъ мёстахъ торги, по состоянію положенія каждаго м'єста, распространить и поправить; но симъ обременить ихъ удерживается, предоставляя, если возможно будетъ, о томъ темъ отправляющимся дать повелѣніе отъ той коммисіи. Равномѣрно при проѣздѣ тѣхъ экспедицій чрезъ бълогородскую, воронежскую, казанскую и нижегородскую губерній состоящія во оныхъ губерніяхъ казенныя поташныя фабрики осмотрёть, съ таковымъ же примёчаніемъ, дабы казна приходящую отъ техъ фабрикъ прибыль безъ истребленія годныхъ лесовъ получать могла. Между знатнейшими товарами, кои азіатскіе народы изъ Россіи получають, и кои жъ изъ другихъ европейскихъ областей сюды привозятся, наиглавивищие суть: 1) разныхъ родовъ краски, особливо же брусковая и консенельная, изъ коихъ же въ прошедшемъ 1767 году чрезъ пограничныя таможни въ Азію пошло по ц'єн слишкомъ на сто на тридцать тысячь рублевь; 2) всякихъ сортовъ суконъ, а особливо каковые въ Персіи употребляють, въ томъ же году туда отвезено по цѣнѣ около ста шестидесяти тысячъ рублевъ. А какъ изъ сего заключить можно, сколь бы полезно то для Россіи было, если бы толь знатной суммы годовый отпускъ изъ россійскихъ продуктовъ, растеній и рукод влій происходиль, къ достиженію же чего служить могло бы прилежное и тщательное испытованіе удобныхъ для красокъ растеній, травъ и кореньевъ, тако жъ заведеніе при удобныхъ мѣстахъ овчаренъ,— о чемъ, комерцъ-коллегія уповаетъ, мануфактуръ-коллегія, яко до нея касательномъ дѣлѣ, равнымъ же образомъ и бергъ-коллегія, до коей изыскиваніе рудъ и металловъ принадлежитъ, не преминули въ учрежденную при императорской академіи наукъ коммисію сообщить потребныя примѣчанія. Въ 10 день іюня 1768 года.

273) Первая часть путешествія Лепехина, подъ заглавіемъ: Дневныя записки путешествія доктора и академін наукъ адъюнкта Ивана Лепехина по разнымъ провинціямъ россійскаго государства въ 1768 и 1769 году, — вышла въ свъть въ 1771 году; вторымъ тисненіемъ — въ 1793 году.

Вторая часть подъ заглавіемъ: Продолженіе дневныхъ записокъ путешествія академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разнымъ провивціямъ россійскаго государства въ 1770 году, — вышла въ 1772 году; вторымъ тисненіемъ — въ 1802 году.

Третья часть подъ заглавіемъ: Продолженіе дневнихъ записокъ путешествія Ивана Лепехина, академика и медицины доктора, вольнаго экономическаго въ С. П., друзей природы испытателей въ Берлинъ и гессенгомбургскаго патріотическаго, обществъ члена, по разнымъ провинціямъ россійскаго государства въ 1771 году, — вышла въ 1780 году; второе изданіе — въ 1814 году.

Четвертая часть подъ заглавіемъ: Путешествія академика Ивана Лепехина часть IV, въ 1772 году, — вышла въ 1805 г. Описаніе путешествія Лепехина оканчивается извлеченіемъ изъ рукописной лѣтописи соловецкаго монастыря. Издатель четвертой части, академикъ Озерецковскій, говоритъ въ ней: «Покойный академикъ Иванъ Ивановичъ Лепехинъ не окончилъ своего путешествія или дневныхъ записокъ, которыхъ при жизни его отпечатано десять листовъ. Онъ остановился при концѣ исторіи соловецкаго монастыря, о которомъ оставалось сказать только то, что симъ листомъ начато. Окончаніе сіе взято изъ письменнаго лѣтописца; послѣ покойнаго жъ Лепехина пикавихъ записокъ не нашлося. Потому далѣе пойдетъ описаніе собственнаго моего путешествія по Бѣлому морю» (стр. 81). Описаніе путешествія Озерецковскаго начинается съ 14 іюня 1772 года: «Изъ Двины въ Бѣлое море въѣхалъ я на моей шнякѣ Березовскимъ устьемъ, при которомъ находится Новодвинская крѣпость, описанная выше г. Лепехинымъ» и т. д.

Новое изданіе путемествія Лепехина вышло въ 1821—1822 годахъ Сборнявъ II Отд. И. А. Н. въ третьемъ, четвертомъ и пятомъ томахъ полнаго собранія ученыхъ путешествій по Россіи, издаваемаго академією наукъ. Въ предисловін говорится слѣдующее: «Издатели оставили въ цѣлости всю нить повѣствованія академика Лепехина. Но за нужнос почли, въ силу инструкціи имъ дапной, учивить слѣдующія небольшія перемѣпы къ вящшей пользѣ читателей. А именно:

- 1) Поелику записки сій писаны сплошь безъ разстановокъ, и потому читатель нигдѣ не находитъ, такъ сказать, ыѣста отдохновенія въ чтеніп, отчего не рѣдко и самыя важнѣйшія наблюденія и примѣчанія остаются незамѣтными или какъ бы сокрытыми; то по примѣру прочихъ знаменитыхъ путешественниковъ, какъ-то Соссюра и друг., распредѣлены оныя на части и главы.
- 2) Дабы не обременять читателя посторонними мелочами и чрезъ то не отвлекать вниманія отъ важнёйшихъ предметовъ, выпущена здёсь большая часть того, что къ существу дёла не принадлежитъ, какъ-то частыя повторенія о перемёнё подводъ, о погодахъ, пріемахъ, угощеніяхъ, и т. п.
- Слогъ сочинителя оставленъ безъ перемъны за исключеніемъ нъкоторыхъ, нынъ уже обветшалыхъ выраженій и излишнихъ пословицъ.
- 4) Мѣста, требовавшія поясненія, дополнены, гдѣ нужно было, примѣчаніями по новѣйшимъ наблюденіямъ»,
- 274) Дневныя записки путешествія Лепехина. 1780. Ч. ІІІ, стр. 62—63, 67—68, 44—45.
- 275) Лепехинъ «употреблялъ почти всегда названія простонародныя, которыя иногда совсёмъ не соотвётствують родамъ, въ системѣ принятымъ». (Полное собраніе ученыхъ путешествій по Россіи. 1821. Т. ІІІ, стр. 321). Самъ Лепехинъ говорить: «Весь родъ тѣхъ рыбъ, которыхъ писатели исторіи натуральной называють ципринами (сургіпиз), назваль я чебакомъ потому, что разныя изъ сего рода рыбы симъ въ Сибири называются именемъ». (Дневныя записки путешествія Лепехина. 1802. Ч. ІІ, стр. 309) и т. д.—Въ предлагаемомъ указателѣ названій растеній и животныхъ сдѣланы ссылки на слѣдующія изданія путевыхъ записокъ Лепехина (римскія цифры означаютъ части, арабскія—страницы):

I—Дневныя записки путешествія доктора и академіи наукъ адъюнкта Ивана Лепехина по разнымъ провинціямъ россійскаго государства. Часть І. Вторымъ тисненіемъ. 1795.

II—Вторая часть дневныхъ записокъ путешествія академика и медицины доктора Ивана Лепехина. Вторымъ тисненіемъ. 1802.

III—Третяя часть дневныхъ записокъ путешествія Ивана Лепехина. 1780.

IV--Путешествія академика Ивана Лепехина часть IV. 1805.

#### Растенія.

Адамова голова — mandragora. II, 217, 314.

» eryngium campestre. III, 192.

Азіатскій слъпокурникъ — ranunculus asiaticus. III, 62.

Aлопенуроидест (силюснутый горохъ)—astragalus alopecureides. I, 386.

Альпійская будра — arabis alpina. III, 117.

Альпійская львова лапа — alchemilla alpina. III, 117.

Альпійская трава — draba alpina. III, 104.

Альпійская эрингія — eryngium alpinum. I, 426.

Альпійскій перацій — hieracium alpinum. III, 117.

A.uniŭckiŭ ropozz - hedysarum alpinum. III, 117.

Альпійскій куколь — lychnis alpina. III. 104.

Аваманта церварія — athamanta cervaria. I, 424.

Багульникт — andromeda calyculata et polifolia. III, 55. — IV, 32.

Балдырьянт — valeriana officinalis. III, 227.

Баранецъ — lycopodium selago. I, 29.

(боранецъ) — onosma simplicissima. III, 38.

Бараній языкі — onosma simplicissima. I, 189.

Бараній языка (шероховатолистный) — onosma echiodes. I, 318.

Варская спесь — lychnis chalcedonica. I, 122.

Бартзіа блюдная — bartsia pallida. III, 109.

Бархать (или скерда) — crepis sibirica. III, 201.

Везлистая анабазись — anabasis aphylla. I, 502.

Безстебельный куколь — silene acaulis. III, 104.

Beтоника — betonica officinalis. III, 235.

Благовонная марёна — asperula odorata. I, 325. — III, 38, 90.

Благовонный девясиль — inula odorata. I, 318.

Благовонныя кокушкины слезы — orchis odoratissima. I, 47.

Бобовникъ — amygdalus nana. I, 117.

Богородская драконова голова — dracocephalum thymiflorum. I, 332. — III, 76.

*Вогородская трава* — thymus serpillum. I, 79. — III, 75, 90, 220, 235.

Богородицынг башмачекг—сургіредішт bulbosum. III, 104, 114.

Boxcie depeso — artemisia abrotanum. I, 46.

Болотная былина — andromeda polifolia et calyculata. III, 218.

Болотная мозжуха — lycopodium annotinum. I, 29.

Болотная шейхцеріа — scheuchzeria palustris. I, 50.

Волотное быліе — chara vulgaris. III, 218.

Болотное триглохе — triglochin palustre. I, 50.

Болотные одуванчики — hieracium paludosum. III, 295.

Волотный василект — svertia perennis. III, 82.

Волотный чай — lysimachia tyrsiflora. I, 5.

Большая вероника — veronica paniculata. I, 332.

Большой дурнишникт — datura stramonium. I, 46.

Вольшой повиличникт — polygonum convolvulus. III, 271.

Вольшой прикрытъ — cacalia hastata. III, 45.

Большой прикрыть (или царь трава)—aconitum lycoctonum. I, 15.

Большой проскурнякт — althea officinalis. I, 366.

Вольшой слипокурт — stellaria graminifolia. III, 57.

Bopus - heracleum sphondylium. III, 220, 231.

Bops — panicum. I, 69.

Eosperas сныть (снить) — bupleurum longifolium. I, 318.—III, 90, 114.

Bospcкая спесь — lychnis chalcedonica. I, 329.

Bospышня — crataegus oxyacantha. I, 325.

Британскій девясиль — inula britannica. I, 334.

Бронкрест (съ листами ластовичника) — cardamine chelidonia. I, 391.

Брусника — vaccinium vitis idaea. II, 253.

Брусница — vaccinium vitis idaea. III, 58, 104.

Вубенчики — iris sibirica. I, 51.

Вузульникъ — cineraria sibirica. III, 117.

Бузыня (лекарственная) — gratiola officinalis. III, 192.

Букоица бълая и красная — betonica officinalis. III, 227.

Вплокудренникт — ballota alba. III, 227.

Бълолиственника — centaurea moschata. III, 193.

Вплый диктамиз — dictamnus albus. I, 370.

Бълый сатирій — orchis bifolia. I, 46.

Билыя кокушкины слезы — orchis bifolia. III, 123.

Bacuлисникъ — thalictrum majus. III, 87, 201.

Baxma - menyanthes trifolia. III, 69.

Великорослый золотоголовникт — chrysocoma grandis. III, 57.

Венеринг гребень — scandix pecten veneris. I, 50.

Весенній горошект — orobus vernus. IV, 32.

Bepesis — erica vulgaris. III, 206.

Вероника — veronica. III, 57.

Весенній составный горохь — orobus vernus. I, 304.

Водолей трава — asarum europaeum. III, 123.

Водяная жагла — III, 217.

Водяная капуста — potamogeton natans. III, 55.

Водяница (или ссыха) — empetrum nigrum. IV, 27.

Водяной волчецъ-myriophyllum verticillatum et spicatum. III, 69.

Водяной прострыл — nymphaea lutea et alba. III, 193.

Водяной сабельникз — comarum palustre. III, 69.

Водяной уруть — myriophyllum verticillatum et spicatum. III, 217.

Водяной чистякт — ranunculus aquaticus. III, 55.

» ranunculus aquaticus foliis superioribus peltatis. III, 69. Bonueur - sonchus arvensis et oleraceus. III, 46.

Волшебный трилистникт — trifolium lupinaster. III, 109.

Воробыное съмя — lithospermum officinale. I, 187.

Восточная клематита — clematis orientalis. I, 503.

Восточная скрофулярія — scrophularia orientalis. I, 356.

Восточное растеніе, отъ Додарта прозванное—Dodartia orientalis. I, 403.

Восточный гіацинть — hyacinthus orientalis. I, 370.

Восточный сухоцевьть — xeranthemum orientale. I, 386.

Вшивая лапонская трава — pedicularis lapponica. III, 104.

Buusaa mpasa — pedicularis comosa. I, 306.

» pedicularis sceptrum carolinum. III, 235.

Выкидышныя кукушкины слезы — orchis abortiva. I, 47.

Выпадочная трава — cineraria palustris. III, 271.

Высочайшая солянка — salsola altissima. I, 503.

Вътреная запъя трава — phlomis herba venti. I, 329.

Вптреница — anemone pulsatilla. III, 38.

» anemone patens. III, 53.

Вптреница весенняя — anemone vernalis. I, 301.

Вптреница горная — anemone umbellata. III, 104.

Вътреница колокольчатая — anemone pulsatilla. I, 301.

Rътреница лютикъ — anemone ranunculoides. III, 114.

Вътреница нарцист — anemone narcissiflora. III, 109.

Вътреница развилистая — anemone dichotoma. III, 111.

Вытреница ст распущенными цвытоми— anemone patens. I, 301.

Вътреница трилистная — anemone trifolia. III, 109.

Вътреница цвѣтомъ на нарцисъ похожая—a nemone narcissiflora. III, 111.

Вътреницы (или цевты вътра). І, 301.

Basens — coronilla varia. I, 352.

Гагарыи ягоды — cornus svecica. IV, 32.

Гедисарум гаман — hedysarum alhagi. I, 438.

Геснеровы тюльпаны — tulipa gesneriana. I, 370.

Fiepauiu - hieracium murorum. III, 312.

Гладкая франкенія — frankenia laevis. I, 412.

Годовой скрыпунь — sedum annuum. III, 116.

Голубика — vaccinium uliginosum. II, 253.

Голубиный прущь — geranium columbinum. III, 66.

Голубица — vaccinium uliginosum. III, 58, 104.

Горная буквица — lagotis glauca. III, 117.

Горная дрема — lagotis glauca. III, 104.

Горная повилица — dryas octopetala. III, 104.

Горная фіалка (фіолка) — viola montana. III, 109.

Горный василект — svertia perennis. III, 105.

Горный куколь — silene rupestris. III, 75.

Горный лент — linum perenne. III, 136.

Горный трилистникт — trifolium montanum. III, 232.

Гороховникт — lathyrus pisiformis. III, 75.

Гравилать — geum urbanum. IV, 32.

Гребникъ — geum urbanum. III, 123.

Грецкій балдырьянг — polemonium coeruleum. III, 62, 123.

Грушица — pyrola secunda. III, 238.

Грушовка — pyrola secunda. III, 119.

Грушовка круглолистая — pyrola rotundifolia. III, 119.

Грушовка одноцеттная — pyrola uniflora. III, 119.

Грушовка подсолнечная — pyrola umbellata. III, 119.

Грушовка, у которой цвѣты по одному боку стебля расположены — pyrola secunda. III, 281.

Гулявица (или рябинка) — achillaea millefolia. I, 77.

Двулистный ландышь — convallaria bifolia. III, 81, 123.

Доультній горохъ — vicia biennis. I, 381.

Двультній журавлиный горохг — vicia biennis. I, 356.

Двуцептная ирь — iris biflora. I, 300.

Двуцептная песочница — stellaria biflora. III, 38.

Двуцептная фіолка — viola biflora. III, 104.

Двуцептный ландышь — convallaria biflora. III, 62.

Девясил — inula helenium. I, 122.

Деревянный звиробой — cytisus hirsutus. III, 57, 65.

Дивала — scleranthus annuus. III, 238.

Дикая груша — pyrola secunda. III, 81.

Дикая крапива — leonurus cardiaca. I, 77.

Дикая посконь — eupatorium cannabinum. III, 235.

Дикая ръдъка — bunias orientalis. I, 325.

Дикая рябина — tanacetum vulgare. III, 235.

Дикіе персики — amygdalus nana. I, 208.

Дикій коперт (съ раздѣленными на три части листами) — laserpitium trilobum. I, 319.

Дикій крест — lepidium ruderale. III, 75.

Дикій ленз — linum perenne. III, 103.

Дикій ленг — linum usitatissimum. I, 432.

Дикій овест — avena pratensis. III, 66.

Дикій перець — daphne mezereum. III, 57, 296.

Дикій хмпль — atragene alpina. III, 57, 81, 87, 109.

Донная трава — spiraea filipendula. III, 231, 295.

Донникъ — spiraea filipendula. III, 227.

Дорожчатый горох — astragalus sulcatus. III, 118.

Драконова голова — dracocephalum ruyschiana. I, 329. — III, 192.

Драконова голова (лихорадочная трава) — gratiola officinalis. III, 119.

Древесная гречуха — polygonum frutescens. I, 505.

Древесная солянка — salsola fruticosa. I, 419.

Древесный звпробой — cytisus pilosus. III, 52.

Дрема — lychnis viscaria. III, 227.

Дрокъ — genista tinctoria. I, 124.

Дубровная вътреница — anemone nemorosa. III, 109.

Дуркаманг (или малый дурнишникг) — xanthium strumarium. I, 78, 402.

Дурманъ — datura stramonium. I, 78.

Душица — origanum vulgare. III, 66, 220, 227, 231, 235.

Душица thymus serpillum. III, 295 — 296.

Дьявольское окушеніе—scabiosa succisa. III, 117, 192, 220, 281.

Дяшль — angelica sylvestris. I, 74.

Дятлина — inula foetida et dysenterica. III, 264.

Европейская трівнталист — trientalis europaea. III, 87.

Европейскій сольцова цвтта— heliotropium europaeum. I, 503.

Енипетская золотая лоза — senecio aegyptiacus. III, 87.

Ежевика — rubus fruticosus. III, 227.

Ежевый солодковый корень — glycyrrhiza echinata. I, 346.

Жабникъ — menyanthes trifoliata. III, 44.

» potentilla argentea. III, 62.

Жабрей — antirrhinum linaria. I, 74.

Желтоголовникт — astragalus grandiflorus. I, 352.

Желтоголова — trollius europaeus. III, 57.

Желтокорень татарскій — statice tatarica. I, 411.

Желтокорень чепыжный — statice fruticosa. I, 411.

Желтоцевть апенинскій — adonis apenina. I, 301.

Желтоцевт весенній — adonis vernalis. I, 301.

Желтушник — melampyrum cristatum. III, 231.

Желтый (пли кожевенный) корень — statice tatarica. I, 201.

Живительная трава — solidago foliis lanceolatis. I, 381.

» solidago virga aurea. III, 65.

Живокость (или лобазникт) — spiraea ulmaria. I, 77.

Жиломость — lonicera coerulea. III, 90.

Жиравлиный горохг — lathyrus heterophyllus. III, 231.

Завитки — anemone hepatica et anemone vernalis. III, 38.

Завязной корень — polygonum bistorta. III, 109.

» termentilla erecta. III, 62, 231.

Запорная трава — adonis vernalis. III, 200.

3ansa mpasa — phlomis tuberosa. I, 195.

Заячы лапки — gnaphalium dioicum. III, 231, 312.

Заячья капуста — sedum telephium. III, 116.

Звиздочка — stellaria graminea. III, 82.

Зепьздочная трава — stellaria graminea. III, 119.

Зепробой — hypericum perforatum. III, 219, 235, 271, 296.

Звпробой амарелла — genista amarella. III, 65.

Зеленика — lycopodium complanatum. I, 29, 123.

» lycopodium complanatum, selago et clavatum. III, 295.

Земляника — fragaria vesca. III, 58.

Земляной ладанз — valeriana officinalis. III, 200.

Земляныя яблоки — solanum esculentum. I, 382.

Земной ладант — valeriana officinalis. III, 232.

Земной чилимъ — tribulus terrestris. I, 503.

Зиманиха — nitraria schoberi. I, 412.

Змпевая трава — stachis arvensis. I, 78.

Змпевикъ — stachis arvensis. III, 38.

Змпесникъ — gentiana campestris. I, 98.

Змъчная трава — stachis arvensis. III, 62.

Золотая лоза — virga aurea. III, 271.

» » solidago virga aurea. III, 281.

Золотника полевой — centaurium minus. I, 78.

Золотоголовка двуцептная — chrysocoma biflora. I, 328.

Золотоголовка мохнатая — chrysocoma villosa. I, 328.

Зубчатая морская капуста — fucus serratus. IV, 44.

Зубчатая увпиная трава — lavandula dentata. I, 386.

Ива — salix pumila. III, 100.

Иволистная серпуха — serratula salicifolia. I, 424.

Извилистый полевой горох — astragalus contortuplicatus. III, 44.

Изгонъ — euphorbia palustris. III, 201.

Пкотная трава — alyssum montanum. I, 318.

Илемникъ — ulmus campestris. II, 37.

Исетскій молочай — І, 356.

Кавыль — stipa pinnata. I, 300.

Калмыцкій ладанз — tamarix gallica. I, 412.

Каменоломный сесели — seseli saxifragum. I, 46.

Каменоломъ — saxifraga. III, 117.

» saxifraga hirculus. III, 238.

Коменоломо сипжный — saxifraga nivalis. III, 104.

Каменоломъ трава — III. Прибавленіе, стр. 27—28.

Каменный скрыпунь — sedum rupestre. III, 116.

Каролинскій скипетрі — pedicularis sceptrum carolinum. III, 109, 192.

Каспійская саликорнія — salicornia caspica. I, 411.

Кентаврія бегент — centaurea behen. I, 426.

Кентаорія гластифолія — centaurea glastifolia. I, 354.

Кентаврія малорослая — centaurea pullata. I, 352.

Кентаврія паникулата — centaurea paniculata. I, 352.

Кентаврія съ запахомъ бобровой струп — centaurea moschata amberbai. I, 131—132.

Kunpeŭ - epilobium hirsutum. III, 264.

epilobium angustifolium et hirsutum. III, 235.

Кирказонъ — aristolochia clematitis. I, 46, 78, 324.

Kuchuya — oxalis acetosella. III, 62, 123.

Knoneuz — rhinanthus crista galli. III, 192.

Клоповникъ — ledum palustre. I, 43. — III, 55, 218.—IV, 32.

» rhinanthus crista galli. I, 67.

Клюква — vaccinium oxycoccus. II, 253. — III, 58.

Ключевой каменоломз — saxifraga rivularis. III, 119.

Княженица — rubus arcticus. III, 44, 58.

Кожевенный (или желтый) корень — statice tatarica. I, 201.

Козельи рожки — bidens bipartita. III, 312.

Козлиная солянка — salsola tragus. I, 410.

Кокушкины башмачки — cypripedium calceolus. I, 318.

Конушкины слезы — orchis bifolia, latifolia, conopsea et macu-, lata. III, 219.

» orchis conopsea et bifolia. III, 281.

Кокушкины слезы — orchis maculata. III, 192.

» orchis latifolia. III, 123.

Колдунова трава — circaea lutetianorum. III, 232.

Колокольчатый ленз — linum campanulatum. I, 391.

Колокольчики — campanula persicifolia. III, 119.

» campanula trachelium. III, 192, 281.

Колокольчики лиліелистные — campanula lilifolia. I, 189.

Колокольчики распускные — campanula patula. III, 123.

Комока — carlina vulgaris. I, 73.

Коневій щавель — rumex acetosa. I, 77.

Конопельникъ — eupatorium cannabium. I, 51.

Конопля — cannabis sativa. I, 377.

Копейчатый чистякт — cacalia hastata. III, 109.

Кориспермя — coryspermum squarrosum. III, 311.

Корисперых иссополистный — coryspermum hyssopifolium. I, 502.

Корисперы шершавый — coryspermum squarrosum. I, 502.

Kocmяника — rubus saxatilis. I, 128. — III, 58.

Кошачьи лапки — gnaphalium dioicum. III, 271.

Кошачья мята — glechoma hedera terrestris. I, 77.

Крапива (у которой листъ лапками) --- urtica cannabina. I, 194.

Красильный шероховатоспыянникз — asperula tinctoria. I, 354.

Кровавникъ — convallaria polygonatum. III, 220.

Круглолистные колокольчики — campanula rotundifolia. III, 231.

Кувшинчики (съ бълыми и желтыми цвътами) — nymphaea flore luteo et albo. III, 44.

Куколь — cucubalus behen. III, 232.

- » cucubalus otites. III, 119, 271.
- » lychnis dioica. III, 235.
- » lychnis viscaria. III, 281.

Kyroas omumecs — cucubalus otites. 352.

Купена — convallaria sigillum. I, 78.

Купено — convallaria polygonatum. III, 123.

Kypenenz — cerastium semidecandrum. III, 238.

Курооник (или молочай) — euphorbia palustris. I, 51.

Kypocanno — mespilus cotoneaster. I, 325.

Курослъпъ безцоптный — adoxa moschatellina. III, 62.

Ландышт—hemorocallis liliastrum. I, 318.

Ландышт пригорный — convallaria verticillata. III, 117.

Лапонская діапенсія — diapensia laponica. III, 104.

Лапушникт (водяной) — nymphaea. III, 110.

Лебеда — atriplex laciniata. III, 318.

Ленолистный өесій — thesium linophyllum. I, 325.

Лилейки — bulbocodium vernum. III, 38.

Линнеева трава — linnaea borealis. III, 57.

Лиственница — pinus larix. II, 91.

Листовая анабазист — anabasis foliosa. I, 410.

Лобазникт (или живокость) — spiraea ulmaria. I, 77.

Лобелія дортмана — lobelia dortmana. III, 312.

Луговой чай — lysimachia nummularia. III, 236.

Луговые звонки — hypericum quadrangulum. III, 219.

Львова лапа — alchemilla vulgaris. III, 62, 296.

Льнянка — thesium linophyllum. III, 52.

Лпкарственная граціола — graziola officinarum. III, 235.

Лпсная букоица — stachys sylvatica. III, 232.

Лисная вытреница — anemone nemorosa. III, 38.

Лпсной пруще — geranium sylvaticum. III, 66.

Лпсной салать — lactuca scariola. I, 129.

Лпсной чай — linnaea borealis. III, 109, 232, 295.

Лпс::ой шалфей — salvia nemorosa. III, 119.

Лисные тюльпаны — tulipa sylvestris. I, 304.

Лъсныя гвоздички — dianthus deltoides. III, 281.

Лютик - ranunculus flammula. I, 75.

Maspomz - cytisus hirsutus. III, 219.

Маленькій орнитогаль — ornithogalum minimum. III, 104.

Малина — rubus idaeus. III, 58.

Малорослая береза — betula nana. III, 100.

Малорослая скорцонера — scorzonera humilis. III, 234.

Малорослый вишнякт — prunus cerasus pumila. I, 208.

Малый дурнишникт — xanthium strumarium. I, 24.

Малый дурнишникт (или дуркамант) — xanthium strumarium. 1, 78, 402.

Малый завязной корень — tormentilla erecta. III, 109.

Марёна — galium mollugo, asperula tinctoria. III, 271.

- » galium rubioides. I, 122.
- » galium verum. III, 65.
- » rubia peregrina. I, 390.

Марёна болотная — galium uliginosum. I, 123.

Маріанскій татарникт — carduus marianus. I, 334.

Марыны корень — paeonia officinalis. III, 114.

*Мать и мачиха* — tussilago farfara. I, 77. — III, 235, 236, 312.

Medenmere yxo — potamogeton natans. I, 77.

» verbascum thapsus. III, 236.

Медуница — pulmonaria officinarum. III, 44.

Мендажникъ-кривой, извилистый и стелющійся лість. III, 100.

Меньшая грушовка — pyrola minor. III, 281.

Мимоза — mimosa scandens. IV, 40.

Молочай — euphorbia palustris. I, 75.—III, 295.

Молочай (или куровникт) — euphorbia palustris. I, 51.

Молочай волосистый — euphorbia pilosa. I, 320.

Молочай пашенный — euphorbia segetalis. I, 320.

Молочай прозываемый хамезице — euphorbia chamaesyce. I, 438.

Mo.iovaй трава, которую иначе одуванчиками называють — leontodon teraxacum. I, 75.

Можжевельникъ — II, 33. — III, 104.

Монспелійская камфоросма — camforosma monspeliaca. I, 502.

Морошка — rubus chamaemorus. III, 58.

Мошистый звъробой — hypericum elodes. I, 129.

Мухоморые (или сосенка) — asparagus officinalis. I, 75.

Мхи (разные роды мховъ) — III, 295.

Мышій горохг ст листами солодковаго корня—astragalus glycyphyllus. 227.

Mumin van - astragalus tragacanthoides. I, 352.

Мышій широколистный юрохь — lathyrus latifolius. III, 235.

Мышын ушки — hieracium pilosella et hieracium auricola. III, 295.

Мыткая трава — melampyrum nemorosum. III, 231.

Mama - mentha arvensis. III, 235.

Мятлики — poa rubra. I, 67.

Hanepemouнaя трава — digitalis lutea. III, 109, 114.

Недотыка — impatiens noli tangere. III, 232.

Henneur - acer tataricum. I, 328.

Обыкновенный звъробой — hypericum perforatum. III, 65.

Овест спянному подобный — avena sativa. III, 66.

Овест шершавый — avena fatua. III, 66'.

Одуванчики (пли молочай трава) — leontodon teraxacum. I, 75.

Осенніе одуванчики — leontodon autumnale. III, 295.

Осокорь — populus nigra. I, 347.

Ocomo - sonchus arvensis. III, 295.

Острый кинанхэ — cynanchum acutum. I, 503.

Павиличная солянка — salsola prostrata. I, 410.

Павунъ — menianthes nymphoides. I, 419.

Папоротникъ — III, 295.

Парнассія—parnassia palustris. III, 232, 312.

Пахатный чеберт — scleranthus. III, 200.

Пеганумъ гармала — peganum harmala. I, 502.

Перекати-поле — gypsophyla paniculata. I, 118.

» gypsophyla perfoliata. I, 438.

Перолойная трава — androsace septentrionalis. III, 44, 82, 87.

» androsace villosa III, 104.

Перестрплыный татарникг—echinops sphaerocephalus. I, 131.

32 \*

Персидская фритиллярія — fritillaria persica. I, 370.

Песочная трава — arenaria rubra. III, 318.

Песочница — stellaria biflora. III, 82.

Пирамидальная аюга — ajuga pyramidalis. III, 227.

Пиренейскій молочай — euphorbia hiberna. I, 355 — 356.

Пихтовникт — pinus picea. II, 249.

Плакунт — epilobium angustifolium. III, 66.

Плакунг трава — lythrum salicaria. I, 73. — III, 295.

Повилица — cuscuta europaea. III, 264.

Повойничекъ — elatine hydropiper. III, 218.

Податсникъ — asarum europaeum. III, 38.

Подлюсник (пли сухой водоленг) — asarum europaeum. I, 78.

Подсолнечная оттреница — anemone umbellata. III, 118.

Подсолнечники — helianthus annuus. I, 188.

Полба — triticum spelta. I, 69.

Полевая горчица — cardamine pratensis. III, 44.

Полевая греча — polygonum convolvulus. III. 314.

Полевой волосистый горох — astragalus pilosus. III, 118.

Полевой зепробой — scutellaria galericulata. III, 200.

Полевыя и махровыя гвоздички — dianthus pratensis et plumosus. III, 220.

Попутникъ — plantago latifolia. I, 75.

» plantago media. III, 312.

Mopocma - lichen fragilis. I, 206.

» marchantia polymorpha. III, 218.

Прикрытъ — aconitum lycoctonum. III, 200.

» cacalia hastata. III, 219.

Приморская глаукст — glaux maritima. I, 346.

Приморская лебеда — atriplex. I, 502.

Примочная трава — campanula glomerata. III, 238.

» campanula trachelium. III, 123.

Прозанникъ — hypocheris glabra. III, 220.

Проскурнякь смоковнолистный — alica ficifolia. I, 503.

Прострым — aconitum lycoctonum. III, 271.

Противоядная черная трава — asclepias nigra. I, 333. — III, 76.

Пруще свытьый — geranium lucidum. III, 65.

Прущъ трава съ листами цикуты — geranium cicutarium. III, 65.

Прямой куколь — lychnis flos cuculi. III, 235.

Птичье инъздо (съ цвѣтами на подобіе подсолнечника расположенными) ornithogalum umbellatum. I, 316.

Птичьи ножки — ornitopus perpusillus. III, 318.

Пузыристая морская капуста — fucus vesiculatus. IV, 44.

Пуповникъ — scabiosa arvensis. III, 201.

Пуховникъ — nerium antidysentericum. I, 438.

Пушнолистная козлова борода — tragopogon foliis gramineis hirsutis. I, 316.

IImmyuwu — orchis conopsea. III, 192.

Пптушки или сапожки — calceolus Mariae flore luteo. III, 201.

Пътушьи головки — lamium purpureum. III, 38.

Пътушъи гребешки — melampyrum cristatum. III, 227.

Пятипалочникъ — potentilla reptans. III, 62.

Пятипалочникъ прямой — potentilla recta. III, 109.

Ракитникъ — genista tinctoria. III, 220.

Ракитникт (пли чижовникт) — cytisus hirsutus. I, 15, 208.

Раменный сабельникт — comarum palustre. I, 5.

Panonmuns — rheum rhaponticum. I, 526.

Peneüникъ — agrimonia eupatoria. III, 231.

» arctium lappa. III, 296.

Роговидная аксирида — axyris ceratoides. I, 503.

Розовая солянка — salsola rosacea. I, 410.

Розоцевытная солянка — salsola rosacea. I, 503.

Румяна — echium vulgare. I, 343.

Рычной тырлычь — thypha angustifolia. III, 217.

Рябинка (или гулявица) — achillaea millefolia. I, 77.

Сапожки или пътушки — calceolus Mariae flore luteo. III, 201.

Сарана — lilium martagon. I, 195. — III, 57.

Сарацинская золотая лоза — senecio saracenicus. I, 318.

Сердечная трава — leonorus cardiaca. III, 75.

orobus luteus. III, 117.

orobus vernus et orobus luteus. III, 38.

polygonum bistorta. I, 77.

Сердечная трава (съ желтыми цвътами) — orobus luteus. III, 109.

Сердечная трава (съ синими и желтыми цвѣтами) — orobus vernus et luteus. III, 44.

Серебрянка — potentilla argentea. III, 66.

Cepnyxa — serratula tinctoria. I, 126. — III, 232.

Серпуха чертополошная — serratula centauroides. I, 128.

Серратула многоцептная — serratula multiflora. I, 419.

Сибирская чесперида — hesperis sibirica. III, 117.

Сибирская греча — polygonum sibiricum. III, 136.

Сибирская ирь — iris sibirica. I, 50.

Сибирская кентаврія — centaurea sibirica. III, 38, 117, 264.

Сибирская лебеда — atriplex. I, 502.

Сибирская полигала — polygala sibirica. III, 109.

Сибирская турнефорціа — tournefortia sibirica. I, 438.

Сибирскій горох — robinia frutescens. I, 208, 333. Сибирскій куколь — cucubalus sibiricus. I, 386. — III, 81.

Сибирскій осот — sonchus sibiricus. I, 426. — III, 234, 318.

Сибирскій составной горохі— orobus lathyroides. I, 16, 86.

Сибирскія пижмы — tanacetum sibiricum. I, 354.

Сида абутилонъ — sida abutilon. I, 502.

Синеголовникъ — eryngium pinnis foliorum alatis, crenatis. I, 46.

Синій звпробой — dracocoephalum ruyschiana. III, 117.

Сій косолистный — sium falcaria. I, 118.

Скерда — crepis sibirica. I, 325. — III, 44, 57, 81, 87, 109, 219.

Скерда (или бархать) — crepis sibirica. III, 201.

Скорцонера узколистая — scorzonera graminifolia. I, 355.

Сладкій корень — polypodium vulgare. III, 75.

Сладколистная стручковая трава — astragalus glycyphyllos. I, 316.

Сльпокурникъ — evonymus europaeus. I. 353.

Сльпокурникт золотолистный — ranunculus auricomus. III, 62.

Сльпокурникь устилающійся — ranunculus repens. III, 62.

Сльпокурт — anemone ranunculoides. III, 38.

Смольчугт — lichnis viscaria. III, 192.

Солодковый корень — glycyrrhiza officinalis. I, 377.

Солодколистный сплюснутый горохг — astragalus glycyphyllos. I, 50.

Соломонова nevams — convallaria sigillum. III, 62.

Соляная лебеда — chenopodium salsum. I, 410.

Соляная солянка — salsola salsa. I, 410.

Солянка кали — salsola kali. I, 503.

Сорочій щавель — rumex acetosella. I, 77.

Сосенка (или мухоморые) — asparagus officinalis. I, 75.

Составной горохг — vicia graccha. III, 65.

Сплюснутый горохг — astragalus alopecuroides. III, 118.

astragalus sulcatus. I, 419.

Сплюснутый полевой горохг — lathyrus pisiformis. I, 332.

Ссыхи (плп водяница) — empetrum nigrum. IV, 27.

Стародубка — adonis vernalis. III, 38, 44, 87.

gentiana campestris. III, 201.

gentiana campestris pneumonanthe. III, 271.

Cmamuue apмepia — statice armeria. I, 503. Cmamuue сътная — statice reticulata. I, 503.

Степная малина — ephedra monostachya. I, 502.

Стручковатый каперст — zygophyllum fabago. I, 503.

Струйчатый гулявникт — sisymbrium sophia. I, 77.

Стрпла трава — sagittaria sagittifolia. III, 69, 217.

Стрплолистная лебеда — atriplex hastata. I, 502.

Сухой водолень (водолень или подлъсникъ) — asarum europaeum. I, 78.

Сушеница — gnaphalium dioicum. III, 201.

Спдая будра — draba incana. III, 117.

Таварла — spiraea chamaedrifolia. III, 66.

Taeoma — spiraea crenata. III, 52, 57, 87.

Таволожникъ — spiraea chamaedrifolia. III, 83.

spiraea crenata. I, 319.—III, 109.

Тавольникт — spiraea camaedrifolia. III, 57.

Татарникъ — carduus cyanoides. III, 281.

Татарникъ васильку подобный — carduus cyanoides. I, 352.

« « carduus cyanoides polyclonos. I, 438.

Татарникъ малый — serratula arvensis. III, 312.

Татарская дикая крапива — leonorus tatarica. I, 503.

Татарская лебеда — atriplex tatarica. I, 502.

Татарскій куколь — cucubalus tataricus. I, 24.—III, 235.

Татарское дъявольское окушение — scabiosa tatarica. I, 316.

Тачка — draba verna. III, 38.

Тейкерт головастый — teucrium capitatum. I, 424.

Толокнянка — arbutus uva ursi. III, 104, 219, 296. — IV, 51.

Толокнянник (или толокнянка) -- arbutus uva ursi. I, 265.

Трава щитокъ — scutellaria galericulata. III, 192.

Травяная самикорнія — salicornia herbacea. I, 411.

Трилистникт — trifolium spadiceum. III, 271.

Трилистникт волчелистный — trifolium lupinaster. III, 62.

Трилистникъ малый — trifolium spadiceum. III, 192.

Турча трава—hottonia palustris; lysimachia thyrsiflora. III, 218.

Тутовия деревья — morus tatarica. I, 436.

Tысячелистникт — hottonia palustris. III, 69.

Узколистная заплиса — thalictrum angustifolium. III, 235.

Узколистный пренанез — prenanthes tenuifolia. I, 426.

Узколистный составной горохг — orobus angustifolius. I, 325.

Украинская одышная трава — scabiosa ucrainica. I, 352.

Уральскій составной горохг — astragalus uralensis. III, 109.

Устели-поле — ceratocarpus arenarius. I, 325.

Утичьи гнъздышки — anchusa officinalis. III, 193.

Фіалки (фіолки) — viola canina, tricolor, mirabilis. III, 44.

Фіалки листками на медвъжье ушко похожія — viola primulifolia. I, 304.

Фригійская кентаврія — centaurea phrigia. I, 352. — III, 281.

Хамезице (или молочай) — euphorbia chamaesyce. I, 438.

Хійскій рукоцевт — cheiranthus chius. I, 334.

Христофорова трава — actaea spicata. I, 5. — III, 62, 65, 105, 271.

Царь трава — aconitum lycoctonum. III, 62.

Царь трава (или большой прикрыть) — aconitum lycoctonum. I, 15.

Ценьточникъ — aconitum lycoctonum. III, 57.

*Цепты вътра* (или *вътреницы*) — anemone. I, 301.

Цыцварное съмя — semen santonici. III, 315.

Цпьвочникъ — mespilus cotoneaster. III, 109.

Чашечная андромеда — andromeda calyculata. I, 5.

Чемерица — veratrum album I, 74, 301.—III, 219, 264.

» veratrum nigrum. IV, 32.

Червленый каперсь — zygophyllum coccineum. I, 503.

Череда — bidens cernua. I, 240.

Черемуха — prunus padus. II, 265.

Черница — vaccinium myrtillus. III, 58, 104.

Чернобыльникт — artemisia. III, 76.

» artemisia vulgaris. I, 77.—III, 296.

Черноголовникт — pimpinella sanguisorba. I, 77.

Чертополох — centaurea benedicta. I, 129.

Чертополох серпуховидный — carduus serratuloides. I, 128.

Чижовник (или ракитник) — cytisus hirsutus. I, 15,208.

Чилимъ — trapa natans. I, 520.

Чистотьль (большой) — rumex acutus. I, 396.

Чистотьль (трилистный) — helleborus trifolius. I, 306.

Чихотная трава (или чемерица) — veratrum nigrum. III, 57.

Шароватыя кокушкины слезы — orchis globosa. I, 47.

Шелковый пятипалочникэ — potentilla sericea. III, 109.

Шерадрія пахатная — scheradria arvensis. I, 381.

Шерстистый гіерацій — hieracium villosum. I, 381.

Широколистные колокольчики — campanula latifolia. III, 66, 231.

Широколистныя кокушкины слезы — orchis latifolia. I, 47.

Шпажная трава — gladiolus imbricatus. I, 316.

Бдкая трава — aster amellus. III, 271.

Ягодки (или дикій перець) — daphne mezereum. II, 266.

Ягодный куколь — cucubalus bacciferus. I, 381.— III, 119.

Apuna — secale vernum. I, 69.

Ястребиная короткокоренная трава — hieracium praemorsum I, 325.

Оиміанъ — thymus acinos. III, 227.

## Животныя.

Aucты — ardea ciconia. I, 501.

Annyari — squalus carcharias. III, 33.

Aous - papilio aonis. I, 318.

Anonnous - papilio apollo. I, 391.

Бабы птицы — pelecanus onocrotalus. I, 499.

Бабочка аглая — papilio aglaia. I, 49.

Вабочка даплидика — papilio daplidice. I, 5.

Бабочка на осинъ плодящаяся — papilio populi. I, 333.

Бабочка неклена — papilio aceris tatarici. I, 327.

Бабочки от радуги имя носящія — papilio iris. I, 304.

Бабочки от ржи имя свое носящія — phalaena secalis. I, 134.

Вакланы — pelecanus carbo. I, 499.

Балабаны — falco lanarius. I, 501.

Башенные кузнечики — gryllus turritus. I, 509.

Беркуты — falco fulvus. I, 501. — II, 40.

Воюмолг — gryllus mantis etc. I, 388.

» gryllus religiosus. I, 415.

*Божьи коровки* — I, 15, 505, 506.

Божья синеголовая коровка — I, 47.

Бурундукт — sciurus minor virgatus. III, 73.

Бълогузый долгоносикт — II, 330—331.

Билохвостики — falco albicilla. I, 349.

Ennyra — acipenser huso. I, 56, 258.

Вълые колпики — ardea alba. I, 501.

Banune - papilio vanillae. I, 490.

Benunia — papilio venilia. I, 304.

Вертошейки — jynx torquilla. II, 6.

Веселая рыба (или жельзница) — clupea alosa. I, 153.

Ветютины — columba palumbus. III, 59.

Вечерній ястребт — falco vespertinus. I, 369.

Віолетовый жукт — ІІ, 334.

Воробы лысные двухохлые — alauda nivalis. I, 313.

Вороны — corvus corax. III, 15.

Выризубъ — cyprinus dentex. I, 431.

Выхухоль — sorex moschatus. I, 287.

Гавки — anas mollissima. IV, 44.

Гагары — colymbus arcticus. III, 15. — IV, 27.

Галіанг (или солдатг) — II, 309—311.

Tayxapu — tetrao vrogallus. III, 95.

Голавли — cyprinus ballörus. I, 56.

cyprinus orfus. III, 267.

Горная овсянка — II, 305—306.

Горностаи — mustela erminea. I, 283.

*Tpavu* — corvus corone. III, 15.

Гробокопатель — silpha. I, 325.

Грызунг пчелг — attelabus apiarius. I, 352.

Туменники — anser bernicla. III, 15.

*Tycmepa* — cyprinus vimba. I, 56.

Двоеточная кобылка — gryllus bipunctatus. I, 24.

Двоеточный долгоносикь — curculio. II, 329—330.

Двоеточный жукт — II, 324—325.

Двузубчатый жучект — II, 326.

Двупоясный кожендз — II, 331—332.

Двуройе пауки — aranea abdomine bicorni. I, 394.

Деревенская (бабочка) — phalaena villica. I, 335.

Десятиточный дровоську — II, 317—318.

Дикія козы (или сайтаки) — capra tatarica. I, 498.

Доводчики (или поварки или разбойники) — larus parasiticus. IV, 27.

Домоносики — I, 508.

Домоносикъ морда — II, 327—328.

Домоносые кулики — charadrius himantopus. I, 501. Доморогая (пчела) — apis longicornis. I, 348.

Дровосъкт — I, 346.

Дрозды — turdus pilaris. III, 15.

Дудаки или Драхеы — otis tarda. I, 501.

Дурачект (или чечевица) — I, 292.

Дятлы (или жолны) — picus martius. III, 59.

Ensure — cyprinus leuciscus. III, 267.

Ерши — perca cernua. I, 56. — II, 3. — III, 80. Ехидны — coluber berus. I, 415.

Желтобрюхая (пчела) — apis fulviventris. I, 348.

Желтобрюшка (птичка) — II, 303 — 305.

Желтопузики (змыт) — I, 513—514.

Желтый карбышт — mus cricetus. I, 310.

Жельзница (или веселая рыба) — clupea alosa. I, 153.

\*\*Repexu — cyprinus jeses. I, 56.

Жигалка — I, 353.

Жиляющая муха — І, 132.

Жиляющія мухи — І, 504.

Жолны (или дятлы) — picus martius. III, 59.

Жуки — scarabaeus. I, 507, 508.

» scarabaeus crucifer. I, 387.

Зеленый дровоську — II, 319—320.

Земляной жукъ — II, 316—317.

Земляные зайчики — mus jaculus. I, 418.

Земляныя пчелы — I, 438—439.

Земляныя утки — anas tadorna. I, 305.

Зимородки — alcedo ispida. I, 423.

Зинка — parus major. I, 291.

Зуйки — gallinago anglicana bellos. IV, 27.

Игла рыба — syngnathus pelagicus. I, 526.

Изгибистый хрущъ — II, 336— 337.

Ucnauckis myxu — meloe syriacus. I, 356.

Испещренная мошка — II, 337.

Италіанскіе кузнечики — gryllus italicus. I, 413.

Казарки — anser canadensis. IV, 27.

» anser erytropus. III, 15.

Kais - phalaena caja. I, 335.

Камбалы — pleuronectes flesus et pleuronectes glacialis. IV, 26.

Каменныя чирки — anas crecca. IV, 27.

Камышенный воробей — parus biarmicus. I, 526.

Кантариды — І, 509.

Карагужи — falco chrysaëtos. I, 501.

Kapacu — cyprinus carassius. I, 55, 239. — III, 267.

Кайвары (или турпаны) — anas fusca. III, 15.

Кваквы — botaurus naevius. I, 491.

Кедровки — corvus caryocatactes. II, 6. — III, 108.

Kenmyшка — tringa keptuschka. I, 368.

Kaio - papilio clio. I, 391.

Киязект — parus caeruleus. I, 291.

Кожепдъ капуцинъ — II, 332.

Коксуны — anas clypeata. I, 305.

Колетчатая (пчела) — apis annulata. I, 348.

Колпики — platalea leucorodia. I, 501.

Комедіальный клопъ — cimex histrio. I, 391.

Konvaku — squilla. IV, 36.

Koposaйки — tantalus viridis. I, 501.

Коромыслы — libellula. I, 128.

Kopomkowes — buprestis. I, 373.

Короткошея шеститочная. — II, 323—324.

Кравки (или морскія сороки) — haematopus ostralegus. IV, 27.

Крапинный долгоносикт — II, 330.

Красная утка — anas rutila. I, 289.

Краснокрыльная травная кобылка — II, 335.

Красноперый куликз — tringa interpres. I, 526.

Красный гусь — phonicopterus rubus. I, 521.

Крестовикъ — cerambix crucifer. I, 371.

Kpeysa — sphinx creusa. I, 318.

Kpomz — talpa europaea. I, 383.

Kpoxanu — mergus merganser. III, 15.

» mergus serrator. IV, 27.

Крылатка — phoca oceanica. IV, 8.

Крякуши — anas clangula. III, 15.

Кузнечикт (близкій къ саранчѣ) — I, 413.

Кузнечикъ серпоносный — gryllus falcatus. I, 132.

Кукушка — cuculus canorus. III, 59.

Kyrmu — corvus glandarius. II, 6.

Кулики — scolopaces. III, 15.

Кусака — mordella. I, 504.

Кутема — salmo lacustris. I, 189.

Лазоревые кузнечики — gryllus coerulescens. I, 413.

Ласки — mustela nivalis. I, 283.

Левкотоя — papilio leukothoe. I, 50.

Летучій олень — scarabaeus cervus. I, 327.

Летяш — sciurus volans. II, 4.

Лещи — cyprinus brama. I, 55. — III, 267.

Лини — cyprinus tinca. I, 55. — III, 80.

Луговка — tringa vanellus. I, 368.

Луни — I, 420.

Лутки — mergus serrator. III, 15.

Лисной воробей — II, 306—308.

Лягва — I, 515.

Малорослый филинг — II, 296—298.

Малые былые колпики — ardea alba minor. I, 501.

Maxaonz — papilio machaon. I, 318.

Медендки — gryllo-talpa. I, 356.

Меньшая казарка — II, 298—300.

Миней — papilio mineus. I, 318.

Мнемозина — papilio mnemosyne. I, 332.

Многоугольный хрущь — tenebrio angulatus. I, 424.

Могилякъ — I, 507.

Mopжи — phoca rosmarus. IV, 8.

Морскіе зайцы — phoca lepus marinus. IV, 8.

Морскіе пътушки (или турухтаны) — tringa pugnax. III, 16.

Морскіе тюлени — phoca canina. I, 520.

Mopckia бълухи — delphinus. IV, 8.

Морскія гагары — colymbus arcticus. III, 309.

Морскія сороки (или кравки) — haematopus ostralegus. IV, 27.

Морской налим - blenius viviparus. IV, 39.

Морщеватый гробокопатель — silpha rugosa. I, 424.

Мошистый скрыпунз — II, 321—322.

Мошкара — I, 347.

Mountu — tipula. III, 280.

Мъдяница — anguis fragilis. I, 98.

Мягкокрыльный жукт — I, 426.

Набережникт — cicindela. II, 326—327.

Hasara — gadus callarias. IV, 36.

Налимы — gadus lota. III, 80, 267.

Hannërie дрозды — turdus roseus. I, 432.

Hannërie кулики — haematopus ostralegus. I, 313.

Нельма — II, 311 — 316.

» salmo nelma. III, 80.

Hepna (или серка) — phoca vitulina. IV, 8.

Ножонный долгоносикз — curculio vaginalis. I, 490.

Норка — viverra lutreola. I, 285.

Нырки — mergus albellus. III, 15.

Нъмецкій жучект — scarabaeus germanicus. I, 47.

Озерныя пьявицы — hirudo stagnalis. II, 175.

Окуни — perca fluviatilis. I, 56. — III, 80, 267.

Олень — cervus tarandus. III, 91, 373.

Омуль — III. Прибавленіе, стр. 17—19.

Освященные жуки — scarabaeus sacer. I, 402.

Осетры — acipenser sturio. I, 56.

Острокрыльная кобылка — gryllus subulatus. I, 24.

Осьмиточная козявка — II, 332—333.

Omyrapu — aranea tarantula. I, 321.

*Палья* — III. Прибавленіе, стр. 19—22.

Панопа — papilio panope. I, 50.

Параллелепипедный жукт—scarabaeus parallelepipedus. I, 352.

Параплентическій долюносикт — curculio paraplecticus. I, 333.

Пауки — I, 512, 513.

Пеледь — III. Прибавленіе, стр. 14 — 16.

Перемъняющійся жукт — scarabaeus variabilis. I, 352.

Перепелёстая (пчела) — apis variegata. I, 348.

Перепелёстый дровостки — II, 318—319.

Перепелястыя потатуйки — ирира ерорѕ. І, 394.

Перепоясанный скрыпунг — II, 322 — 323.

*Песецъ* — III. Прибавленіе, стр. 1—2.

Пеструшки — salmo fario. I, 189.

Пискари — cyprinus gobio. II, 3 — III, 80.

» cyprinus orfus. I, 56.

» muraena anguilla. III, 267.

Плешанка — motacilla pleschanka. I, 367.

Плотва — cyprinus idus. I, 55.

» cyprinus rutilus. III, 267.

Плутоносы — anas clypeata. IV, 27.

Поварки (пли доводчики пли разбойники) — larus parasiticus. IV, 27.

Поварт (чайка поварт или разбойникт или вомка)—III. Прибавленіе, стр. 11—13.

Поганки — colymbus auritus. III, 15.

Подалирій — papilio podalirius. I, 304.

Поддорожникт — meloe cichorei. I, 325.

Подусты — cyprinus nasus. I, 56.

Позлащенная жигалка — I, 440.

Полевые клопы — cimex equestris. I, 133.

Полевыя пиелы — ichneumon volutatorius. I, 14.

Полетухи красавицы — tinea pulchella. I, 490.

Поликтетъ — papilio polyctetus. I, 490.

Полосатый кузнечикт — II, 338.

Полосатый скрыпунз — II, 320 — 321.

Поползни — II, 6.

Попутникт — phalaena plantaginis. I, 335.

Порошистый жучект — scarabaeus pulverulentus. I, 47.

Поръшины — выдры (поръчни или поръшни — словарь Даля, I, стр. 253). I, 520.

Поясистая (пчела) — apis succincta. I, 348.

Придворная (бабочка) — phalaena aulica. I, 335.

Приморскія касатки — hirundo marina. I, 394.

Протей — papilio proteus. I, 391.

Пуначки плп Поддорожники — emberiza nivalis. III, 14.

Пурпуровая чапура — ardea cristata purpurascens. I, 526.

Пустелы — falco tinnunculus. I, 370.

Пчела — apis hirsuta atra etc. I, 509—510.

*Шчелки* — I, 79.

Пытіе кривоносики — recurvirostra avosetta. I, 491.

Пыній домоносикт — II, 328—329.

Пыокрылая муха — II, 338.

Пътушки — tringae. III, 16.

Пъшеходый кузнечикъ — gryllus pedestris. I, 132.

Пятенная кусака -- II, 335.

Разбойники (плп доводчики плп поварки) — larus parasiticus. IV, 27.

Разбойникт (чайка поварт плп вомка) — III. Прпбавл., стр. 11—13.

Ракушки — mytulus edulis. IV, 30.

Ремезокъ — parus pendulinus. I, 349.

Ржанки (или черногорлые пътушки) — charadrius hiaticula. IV, 27.

Ронжи (или сойки) — corvus infaustus. II, 6.

Poccoмаха — mustela gulo. III, 92.

Румина — papilio rumina. I, 49.

Рявца или Ревякъ — cottus scorpio. IV, 37.

Сабля (или чехоня) — cyprinus cultratus. I, 56.

Савки или Саутки — anas hiemalis. IV, 27.

Саранча — I, 509.

Сайгаки (или дикія козы) — сарга tatarica. І, 498.

Caŭda — gadus saida. IV, 36.

Counqu — anas penelope. I. 305.—III, 15.

Селезнихи — anas boschas. III, 15.

Сельская короткошея — buprestis rustica. I, 373.

Семенушки — charadrius apricarius. IV, 27.

Серка (или нерпа) — phoca vitulina. IV. 8.

Сибирскій пътушокт — II,301—302.

Сивограки пли Сивоворонки — coracias garrulus. I, 423.

Curu — salmo lavaretus. III, 267.

Синцы — cyprinus gobio. I, 56.—III, 267.

Скакуны — squalus galeus. III, 33.

Скатъ — rhaja clavata. IV, 38.

Скворцы — sturnus vulgaris. III, 15

Ckona — falco haliaetus. I, 348.

Слъпышоны — I, 383.

Соксуны — anas clypeata. III, 15.

Солдать (пли галіань) — II, 309—311.

Соляные раки — cancer salsus. III, 293.

Comы — silurus glanis. I, 56.

Coxambie — cervus alces. III, 91.

Сойки (или ронжи) — corvus infaustus. II, 6.

Средняя казарка — III. Прибавленіе, стр. 5—6.

Степные кулики — charadrius oedicnemus. I, 501.

Степушки — scolopax limosa. I, 313.

Стерлядь — acipenser ruthenus. I, 56,251.

Стрекчущіе кузнечики — gryllus stridulus. I, 24.

Стрепеты — otis arabs. I, 501.

Стпиной клопъ — cimex lectalarius. III, 127.

Судаки — lucioperca. I, 55.

Суринамскій кожепдъ — dermestes surinamensis. I, 424.

Сурки — marmota ruthena. I, 315.

Суслики — mus leucostichus. I, 370.

Сфекст — I, 511.

Спрые vycu — anser ferus. III, 15.

Спрыя чапуры — ardea cinerea. I, 501.

Тараканы — blatta laponica. I, 133.

Таймень — III, 82—83.

» salmo thymallus. III, 80.

Typa — fucus vesiculosus et f. quercus marina. IV, 32.

Турпаны (или кайвары) — anas fusca. III, 15.

Турухтаны (или морскіе пътушки) — tringa pugnax. III, 16.

Угри — petromyzon fluviatilis. III, 267.

Уже — coluber natrix. I, 96.

Уральская сова — II, 294—296.

Утка каголка — III. Прибавленіе, стр. 9—11.

Утка каумбакт — III. Прибавленіе, стр. 7 — 9.

Фіолетовая (пчела) — apis violacea. I, 348.

Харіузы — salmo thymallus. III, 267.

Хоботистая муха — І, 504.

Хохлушки — colymbus cristatus. III, 15.

Yanypa — I, 524. ∙

Чайка поваръ (или разбойникъ или вомка)—III. Прибавленіе, стр. 11—13.

Чайки — lari. IV, 27.

Чебака — gobius niger. I, 526.

Чебаки — cyprinus rutilus. III, 80.

Чеграва — I, 523.

Чекалки — lepus pusillus. I, 420.

Чеканчикъ — II, 302 — 303.

Yepenaxu — testudo lutaria. I, 431.

Черная короткошея — II, 324.

Черневеди — anas glaucion. IV, 27.

Чернети — anas fuligula. I, 305. — III, 15.

Черногорлые пътушки (или ржанки) — charadrius hiaticula. IV, 27.

Черныя чапуры — ardea nycticorax. I, 50

Черный карбышт — I, 310.

Четвероточная козявка — II, 334.

Четыреточный долгоносикт — II, 328.

Четырнадцатизубчатый жукт — II, 325.

Чехоня (или сабля) — cyprinus cultratus. I, 56.

Чечевица (пли дурачект) — I, 292.

Чечеты — fringilla linaria III, 14.

Ψυρκυ — anas querquedula. III, 15. - IV, 27.

Чирт — III. Прибавленіе, стр. 16 — 17.

Шароватогрудный хрущз — II, 336.

Шершень — I, 132.

Шеститочная козявка — II, 333.

Шеститочечный клопъ — cimex 6 punctatus. I, 391.

Шеферов жукт — scarabaeus schaefferi. I, 424.

Шилохвости — anas acuta. I, 305.—III, 15.

Шипъ костера — I, 262.

Шпанская муха съ перистыми рожками — II, 323.

*Щелкуны* — I, 505.

Щуки — esox lucius. I, 56.—III, 80,267.

Щуры или Щурки — merops apiaster. I, 317.

Эмеробій — hemerobius speciosus. I, 391.

Эноне — papilio Oenone I, 49.

Язвики — ursus meles. III, 314.

Asu — cyprinus ballerus. 111, 267

- » cyprinus idus. III, 80.
- » cyprinus rutilus. I, 55.

Яицкій коршунг — II, 293 — 294.

Ястребокъ жаворонникъ — III. Прибавленіе, стр. 2—4.

Ястребокъ чилижникъ — III. Прибавление стр. 4-5.

Ящерицы — I, 514—515.

Оомка (чайка поварт или разбойникт) — III. Прибавленіе, стр. 11—13.

- 276) Диевныя записки путешествія Лепехина. Ч. III. Прибавленіе, стр. 11—13, 1—2. Ч. I, стр. 283—285.
- 277) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. III, стр. 101. Ч. I, стр. 497—498.
  - 278) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 65-66.
  - 279) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 91-92.
  - 280) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 358-360.
- 281) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 93.— Ч. ІІ, стр. 251.
- **282)** Дневныя записки путешествія Лепехпна. Ч. І, стр. 449—452, 455—459.
- 283) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 166—167, 332.
  - 284) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. III, стр. 29—30.
- 285) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. III, стр. 351, 346, 366.
- 286) Дневныя записки путетествія Лепехина. Ч. ІІІ, стр. 333—334. Ч. ІV, стр. 67—68. Ч. І, стр. 379.
  - 287) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. III, стр. 291.
  - 288) Диевныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 88-89.
  - 289) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 18-21.

Карамзина: Исторія государства россійскаго. Т. ІІІ, примъч. 139 (по изданію Эйнерлянга, 1842 г., книга І, стр. 82; примъч. къ третьему тому стр. 62).

- 290) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. III, стр. 241—260.
- 291) Митрополита Евгенія: Словарь историческій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина. 1827. Т. ІІ, стр. 234—239.

292) Диевныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 165—166.

293) Nova acta academiae scientiarum imperialis petropolitanae. t. VI. 1790. Histoire de l'académie impériale des sciences, année 1788, p. 31-34:

Litterarum et scripturae Zirenorum auctor fuit Sanctus Stephanus, olim magnae Permiae episcopus. Natus ille erat circa initium seculi XIV in urbe Usting. Patrem habuit Semionem, ecclesiae cathedralis ejusdem urbis clericum, matrem vero Mariam. A tenera aetate eruditus litteris slavonicis, felicique praeditus memoria, ingenium suum assidua lectione scripturae sacrae et librorum liturgicorum excoluit, vitamque secularem respuens monasticam elegit, et Rostoviae in monasterio St. Gregorii Theologi religioso ordini initiatus erat per abbatem Maximum, tenente tunc sedem episcopalem Arsenio. Ibi ab omnibus curis liber veniamque bibliothecam monasticam et episcopalem, pro tempore sat bene instructam, adeundi consecutus, totum se praecibus ac litteris tradidit, linguam graecam proprio marte sibi familiarem reddidit, et omni cura ac solertia linguam zirenicam excoluit, cujus primis fundamentis, dum in urbe patria, quae vicina est territorio Permiae, viveret, imbutum fuisse verisimile videtur. Hac in re secutus erat exemplum St. Constantini episcopi Moraviae, qui litteras slavonicas seculo IX. invenit et sacros codices in linguam slavonicam, adjuvante fratre et postea successore ipsius in episcopatu Methodio, transtulit.

Mox post decessum St. Alexii metropolitae totius Rossiae, qui anno 1378 contigit, sacerdos factus est, consecrante ipsum Erasmo episcopo colomnensi. Jam presbyter et linguae ac scripturae zirenicae peritus, magno flagrabat desiderio propagandi verbum divinum inter gentes permicas idololatriae addictas. Hanc suam mentem aperuit antea nominato episcopo colomnensi Erasmo, qui tunc vices metropolitae Moscuae gerebat; a quo laudatus, in incepto confirmatus et benedictione ac litteris mandatoque munitus omnia obtinuit, quae ad consecrandas ornandasque ecclesias necessaria sunt, sedes Zirenorum solus petit et

verbum divinum idiomate zirenico praedicat. Ineffabili patientia armatus superat omnes contumelias, molestias, injurias, periculaque, et tandem, adjuvante summo numine, quosdam ad religionem christianam convertit, et horum ope auxilioque templum e trabibus ligneis ad ostium fluvii Wym, aquas suas in Witzegdam exonerantis, extruit, et illud annuntiationi St. Virginis Mariae dicat; in quo liturgiam et reliqua sacra, ad ritum Graecorum, idiomate zirenico administrat. Crescente in dies numero conversorum, tandem omnem gentem zirenicam gregi christiano associat. Construuntur ubique templa, religio christiana profundas agit radices, et undique postulantur verbi divini ministri. Cum vero Moscua, ad cujus ditionem Permia tunc pertinebat, ob longum intervallum, non tam facile erat adeunda consecrandis, ineunt omnes consilium, a sanctoque Stephano expostulant, ut metropolim adeat episcopum Permiae petiturus His desideriis ut satisfaciat vir sanctus, iter suscipit; Moscuam venit et magnum Moscoviae ducem Demetrium Ioannidem, qui ob reportatam magnam Tartaris trans Borysthenem ad fluvium Nepriadwa victoriam, Borysthinensis (Donskoy) cognominatus est, metropolitamque Pimenem supplicatur, ut genti, nuper christianae religioni addictae, episcopus detur.

Praecibus ejus annuentes magnus Moscoviae dux et metropolita, suffragio omnium episcoporum et conventus ecclesiastici, ipse Stephanus episcopus Permiae designatur; nemo enim sede episcopali dignior videbatur illo, qui lucem christianam in hac terrarum parte propagavit, qui tantas molestias, calamitates et vitae pericula ob eam perpessus est, qui improbo labore slavonicos libros in idioma zirenicum transtulit et qui eversis idolis templa christiana extruxit. Anno igitur 1383 creatur ille primus Permiae episcopus, et multis a magno duce et metropolita cumulatus donis in Permiam redit, sedemque episcopalem in vico, ubi prima christiana ecclesia fundata erat, figit ac per tredecim continuos annos gregem christianum pascit, condit templa, et sacerdotes e gente permica creat. Tandem senio confectus Mos-

cuam denuo petit, ubi anno 1396 decedit, sceptra Moscuae tenente magno duce Basilio Demetride, filio Demetrii Ioannidis, et in monasterio Salvatoris committitur terrae.

Successores ipsius, episcopi 1) Esaias, 2) St. Erasmus, 3) Ionas, 4) Cyprianus, 5) St. Pitirimus, 6) St. Ionas, qui reliquas magnae Permiae gentes verbo divino illustravit et religioni christlanae addixit, 7) Philopheus, 8) Nicon, continuabant verbum divinum idiomate zirenico administrare; sed tandem, cum intimius commercium Zirenis cum Rossis intercesserit, et omnes linguam rutheno-slavonicam callere inciperent, cultus Dei lingua slavonica celebrari coepit: sedes episcopalis translata erat in primis anno 1503, regnante magno duce Ioanne Basilide Wologdam, et episcopi vocabuntur episcopi Wologdae et magnae Permiae simul; tandem anno 1663, sceptra totius Rossiae tenente caesare Alexio Michaelide eparchia wiatcensis constituta erat cui et Permia adscripta fuit, litterae Zirenorum in oblivionem venerunt ita, ut, dum has regiones peragrarem, nullibi litteras seu characteres scripturae zirenicae detegere potuissem, praeter denominationem litterarum et versionem liturgiae, sed litteris rossicis conscriptam, quas in III. tom. itinerarii mei communicavi.

Apographum igitur inscriptionis exaratae, ad effigiem pictam St-ae Trinitatis, quae propriis manibus St. Stephani in templo pagi Woshemskoy, in ditione urbis Jarensk siti, collocata, magni habendum est; continet enim illud praeciosas reliquias Zirenorum scripturae jam dudum deperditae, et quod academiae correspondens Jacobus Fries, urbis Ustiug chirurgus primarius communicavit.

- 294) Двевныя записки путешествія Лепехина. Ч. III, стр. 292.
- 295) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. IV, стр. 2, 13.
- 296) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. ІІ, стр. 267.
- 297) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. ПІ, стр. 336.
- 298) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 10, 261.
- 299) Диевныя записки путешествія Лепехина. Ч. III, стр. 330.

- 300) Жизнь и литературная переписка Петра Ивановича Рычкова, академика П. Пекарскаго. 1867. Изданіе отділенія русскаго языка ц словесности императорской академіи наукъ.
  - 301) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 295, 265.
- 302) Дѣда архива академической канцеляріи. Донесенія Лепехина въ коммиссію академіи наукъ изъ Москвы 19 іюня и 8 іюля 1768 года.
- 303) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 9, 6—7, 417, 344. Пом'єщенное въ вид'є предисловія въ первом'є том'є обращеніе «къ благосклонному читателю» заключается словами: qui ista legis, tuam reprehendo, si mea landas omnia, stultitiam; sin nihil, invidiam.
- 304) Дѣла архива конференцін академін наукъ. Картонъ № 12. Рапортъ профессора А. Протасова въ академическое собраніе 13 августа 1770 года.
- 305) Дъла архива конференціи академіи наукъ. Картонъ № 13. Писано Лепехинымъ 22 августа 1776 года и 23 декабря 1779 года.
- 306) Physikalisch ökonomische biblothek worinn von den neuesten büchern, welche die naturgeschichte, naturlehre und die land-und stadtwirthschaft betreffen, zuverlässige und vollständige nachrichten ertheilet werden, von Iohann Beckmann, ordentlichem professor der ökonomie, etc. Göttingen. 1774. Fünfter band. s. 537-554. Herrn Iwan Lepechin Tagebuch der reise durch verschiedene provinzen des russischen reichs. Der werth dieser reisebeschreibung ist nicht geringer, als derjenige ist, den alle liebhaber der naturkunde den reisebeschreibungen des h. Pallas und des nun verstorbenen h. Gmelin einmüthig zugestanden haben. H. Lepechin hat viele vortrefliche beiträge zur genauern kenntniss der russischen länder und der verschiedenen völker geliefert; wie er denn auch mehr als ein mal den russischen atlas verbessert hat. Unter den theilen der naturkunde hat die thiergeschichte, und unter deren theilen die entomologie am meisten gewonnen; doch finden wir auch neue fische, vögel und säugende thiere, auch amphibien. Die botanik hat hier etwas weniger gewonnen. Neue arten pflanzen berührt der v. nur sparsam und botanische zeichnungen finden wir bei diesem (ersten) theile gar nicht. Hingegen hat er mit linneischan namen die pflanzen

angezeigt, die er an den bereiseten örtern angetroffen hat. Mehr als die übrigen reisenden scheint sich h. Lepechin um die technologie der verschiedenen völker bekümmert zu haben, wozu auch er als ein russe, der die sprache verstand, vor allen andern geschickt war. Wir rechnen dahin die artigen und gewiss nützlichen nachrichten von den verarbeitungen der lederarten, der wolle us. w. Er hat die krankheiten der menschen und thiere und die dawider gebräuchlichen mittel bemerkt, den ackerbau und die viehzucht beschrieben, und auf die herschenden steinarten acht gegeben....

D. Anton Friedrich Büschings Wöchentliche nachrichten von neuen landcharten, geographischen, statistischen und historischen büchern und sachen. Zweiter jahrgang. Berlin. 1774, s. 278-279, 387-389, 421-422. Iwan Lepechin Tagebuch der reise durch verschiedene provinzen des russischen reichs. Die gelehrten russen sind noch nicht so häufig, dass man einen und den andern übersehen könnte, ohne die anzahl merklich zu vermindern, und der herr verfasser dieses tagebuchs gehört zn den vorzüglichen. Als ein russe, hat er vor den übrigen reisenden den vorzug gehabt, dass er wegen völliger kenntniss der russischen sprache alles unmittelbar, genauer und richtiger erforschen können, was von den einwohnern der durchreiseten gegenden zu erfragen war. Er zeiget sich in seinem tagebuch als ein mann von aufgeklärtem verstande und als ein guter beobachter und beurtheiler, so dass es allerdings der mühe werth und nützlich ist, seine tagebücher in die deutsche sprache zu übersetzen. Dieses mit nützlichem nachrichten und anmerkungen reichlich angefüllte werk übersetzt herr magister Hase, der weimarischen superintendentur adjunct und pastor zu stadt Sulza, der schon ein geübter und berühmter übersetzer aus der russischen sprache ist, ins deutsche. Der herr übersetzer hat sich in ansehung dunkler und schwerer stellen sowohl an herrn Lepechin selbst, als an herrn inspector Bacmeister gewendet, und beide haben ihm die nöthigen erläuterungen gegeben, etc.

Переводъ Газе вышель въ трехъ томахъ подъ заглавіемъ: Herrn Iwan Lepechin der arzneikunst doctor und der akademie der wissenschaften zu Petersburg adjunctus Tagebuch der reise durch verschiedene provinzen des russischen reiches, aus dem russischen übersetzt von M. Christian Heinrich Hase, pastor zu stadt Sulza, der jenaïschen philos. facultät und der weimarischrosslaischen superintendentur adjunct. Altenburg. Первая часть обнимаетъ путешествіе Лепехина въ 1768 и 1769 годахъ; вторая — обнимаетъ путешествіе въ 1770 году, а третья — въ въ 1771 году. Первая часть перевода вышла въ 1774 году; вторая — въ 1775; третья — въ 1783 году.

Газе перевель также путешествіе Рычкова: Herrn Nicolaus Rytschkow kaiserl. russischen capitains Tagebuch über seine reise durch verschiedene provinzen des russischen reichs in den jahren 1769, 1770 und 1771. Aus dem russischen übersetzt von M. Christian Heinrich Hase. Riga. 1774.

307) D. Car. Lud. Willdenow: Enumeratio plantarum horti regii botanici Berolinensis, continens descriptiones omnium vegetabilium in horto dicto cultorum. Berolini. 1809. Pars II, p. 612. Lepechinia.

De Candolle: Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. Pars XII. Parisiis. 1848. p. 258—259. Labiatae:

Lepechinia. Calyx inflato-campanulatus, reticulato-venosus, apice truncatus subbiabilatus, labio superiore bidentato, inferiore tridentato, dentibus omnibus aristatis, fauce intus nudâ. Corolla calycem aequans, tubo intus nudo, limbo bilabiato, labio superiore recto subplano emarginato, inferiore trifido, lobis planis integris subpatentibus. Stamina 4, didynama, inferioribus longioribus, adscendentia distantia vel incurvo-conniventia. Antherae approximatae, localis subparallelis. Stylus glaber, apice subaequaliter bifidus. Nuculae siccae, laeves, nigrae. — Herbae mexicanae. Verticillastri pluriflori, remoti vel spicati.

1) L. spicata—caule erecto, verticillastris in spicâ terminali congestis, calycibus fructiferis clausis etc.

2) L. procumbens — caule procumbente, verticillastris secundis remotis, calycibus fructiferis patentibus etc.

Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. Auctore Stephano Endlicher. Vindobonae. 1836—1840. crp. 626.

- 308) Дневныя записки путешествія Лепехина. Ч. І, стр. 47.—Ч. ІІ, стр. 338.
- 309) Caroli a Linné... Systema naturae... Cura Io. Frid. Gmelin. Lipsiae. 1788. tom. I, pars IV:

Insecta coleoptera. Chrysomela. Lepechini. Chr. capite caeruleo, thorace elytrisque rubris: fasciis duabus caeruleis. Habitat in Russia australi (p. 1689).

Insecta hemiptera. Gryllus (locusta). Lepechini. Cr. thoracis scutello abdominis longitudine: linea albida a fronte per medium scutellum decurrente. Habitat in Sibiria (p. 2083).

- 310) Beschäftigungen der berlinischen gesellschaft naturforschender freunde. 1<sup>r</sup> band. 1775. s. XXVII—XXVIII, XXXVI. 3<sup>r</sup> band. 1777. s. VII, X.
- 311) Bibliothèque du nord, ouvrage destiné à faire connaître en France tout ce que le Nord et l'Allemagne produisent d'intéressant, d'agréable et d'utile dans tous les genres de sciences, de littérature et d'arts. Par la société patriotique de Hesse-Hombourg. 1778. t. VIII, p. 183—185; t. VI, p. 140; t. V, p. 186—197.
- 312) Полное собраніе законовъ россійской пиперін. 1830. Т. XVI, стр. 413—419. 12 ноября 1763 года, № 11964 и 11965.
- 313) Записки россійской академіи. Засѣданія: 21 октября 1783 года, л. 9, л. 5 об. статьи 6 и 7 начертанія россійской академіи. 1 сентября 1795 года, л. 87. 19 января 1801 года, л. 3. 16 декабря 1796 года, л. 115 об.—116.
- 314) Записки россійской академін. Засѣданія: 14 декабря 1790 года, л. 212. — 23 ноября 1801 года, л. 196 об. — 24 декабря 1801 года, л. 211—211 об.
- 315) Записки россійской академін. Засёданія: 5 октября 1784 года, л. 53—53 об. 14 декабря 1790 года, л. 209.
- 316) Записки россійской академіи. Засёданія: 18 сентября 1787 года, л. 127—127 об. 8 мая 1787 года, л. 119.

- 317) Записки россійской академін. Засѣданіе 1 іюня 1784 года, л. 46—46 об.
- 318) Записки россійской академін. Засѣданіе 13 декабря 1791 года, л. 240.
- 319) Записки россійской академіи. Засфданія: 11 марта 1788 года, л. 147.— 24 декабря 1801 года, л. 211.
- 320) Записки россійской академін. Засёданія: 14 марта 1786 года, л. 87. 6 марта 1798 года, л. 9. 7 сентября 1801 года, л. 143 об.—144.
- 321) Записки россійской академіи. Засѣданія: 25 ноября 1784 года, л. 54—56. — 25 ноября 1786 года, л. 107—107 об.
- 322) Записки россійской академіи. Засѣданіе 27 октября 1800 года, л. 136—137 об. Автографъ Лепехина
- 323) Записки россійской академін. Засёданіе 25 ноября 1784 года, л. 56 об.—57 об.
- 324) Всеобщая и частная естественная исторія графа де-Бюффона. 1808. Ч. Х. Издатель говорить о Лепехинь: «Сей трудолюбивый академикъ даже последніе дни и часы жизни препровождаль въ соответственныхъ званію своему упражненіяхъ, и, можно сказать, умеръ съ перомъ въ рукахъ, оставя въ сочиненіяхъ своихъ почтенный себѣ памятникъ. Если о комъ-либо изъ насъ скажутъ сограждане: умъ его обымалъ вселенную, не промолвивъ: а сердце его любило добродътель, тогда всъ труды наши были тщетны, желанія суетны. Ибо единая доброд'єтель вънчаетъ насъ неувядаемымъ вънцемъ славы; она содълываетъ память нашу любезною согражданамъ нашимъ и встмъ насъ окружавшимъ. Она обитала въ душт твоей, почтенный Лепехинъ, и всякъ, кто зналъ тебя, не пройдетъ безъ искренняго благоговънія мимо того мъста, гдъ сокрыто бреніе твое; онъ благословить оное и скажеть: миръ праху твоему, мужъ добродѣтельный!» (стр. XVI—XVII).

По свидѣтельству бывшаго ученика Лепехина, В. А. Полѣнова «Лепехинъ и въ частной жизни пользовался общею любовью и уваженіемъ». (Труды императорской россійской академіи. 1840. Ч. П, стр. 212).

Озерецковскій называеть Лепехина «мужемь въ честности святымъ». (Путешествія Лепехина, ч. IV, стр. 297).

Büsching's Wöchentliche nachrichten. 1774. Zwei und funfzigstes stück. Am 26 ten december 1774. Въ письмъ изъ Астра-хани говорится: Wir haben vor ein paar jahren von den reisenden professoren auch die herren Falk und Lepechin bei uns gesehen. Herr Lepechin ist ein sehr geschickter und zugleich redlicher mann, der wegen dieser beiden eigenschaften viel verfolgung ausgestanden hat (стр. 422).

Записки россійской академіи. Зас'єданіе 27 октября 1800 года, л. 134 об. Приложеніе, л. 140.

325) Дѣла архива авадемической канцеляріи. № 578. Журналы авадемін наукъ 1802 года, первая половина, № 721.

Дѣла архива академической канцелярін. № 499. Протоколы академін наукъ 1802 года, № 116.

- 326) Записки россійской академіи. Засёданія: 7 апрёля 1802 года, л. 79—80. 19 апрёля 1802 года, л. 87—88.
- 327) Записки россійской академіи. Зас'єданія: 27 августа 1804 года, л. 198. 28 августа 1808 года, л. 242 об.
- 328) Записки россійской академіи. Засёданіе 19 марта 1804 года, л. 68 об. 69 об. Президенть россійской академіи Нартовь обратился къ собранію съ предложеніемь «не благоугодно ли будеть каждому изъ господъ присутствующихъ членовъ воспріять трудь надъ какимъ-либо сочиненіемъ въ прозѣ или стихахъ для помѣщенія въ академическія изданія, дабы могла академія въ непродолжительномъ времени начать свой журналь, котораго ожидають любители словесности». Въ отвѣтъ на это предложеніе В. М. Севергинъ «приняль на себя трудъ сочинить похвальное слово г. Ломоносову», а А. Ө. Севастьяновъ «написать похвальное же слово покойному академику императорской академіи наукъ и непремѣнному секретарю россійской академіи, статскому совѣтнику Ивану Ивановичу Лепехину».
- 329) Діла архива с.-петербургской духовной консисторіи. Відодомость о погребенных «церкви Воскресенія Христова, что при кладбищі Волковскомь»: 8 апріля 1802 года погребень статскій совітникь и кавалерь Иванъ Лепехинь, 70 літь. Въ графі, какою болізнью быль болінь, отмічено: «старость». Исповідоваль и причащаль Лепехина придворный протої Іоаннь, егерскаго полка.
  - 330) Словарь русскихъ гравированныхъ портретовъ, составилъ

- Д. Ровинскій. Записки императорской академін наукт. 1872. Т. ХХІ. Книжка І. Приложеніе стр. 78: Лепехинт, Іпу. et del. D. Kalaschnicoff. Sculps. Apud. Ign. Seb. Klauber. Petropoli. 1805. Рёдк. Памятникт, на котор. мед. Лепехина. Калашниковъ названт и въ академическомъ некрологъ и въ словаръ митрополита Евгенія.
- 331) Дѣла архива академів художествъ. 1811 года, № 41. Пенсіонеръ Аврамъ Ивановичъ Мельниковъ (1784—1854), выпущенный въ 1806 году изъ академів художествъ съзваніемъ художника архитектуры, и отправленный въ 1808 году академіею заграницу, возвратился въ 1811 году, и 27 октября 1811 года представилъ слѣдующій рапортъ: «Честь имѣю императорской академів художествъ принести мою благодарность за употребленное оною на мое содержаніе иждивеніе, ибо оное чувствительно послужило къ моему просвѣщенію. При семъ доношу императорской академів художествъ, что по полученів вояжныхъ денегъ немедленно отправился въ дорогу по предписанному мнѣ академіею пути, какъ-то чрезъ Сіену, Флоренцію, Болонію, Венецію, Падуу, Виченцу, Верону и проч. А по прибытів въ Санктпетербургъ представляю труды мон императорской академів художествъ на разсмотрѣніе и при семъ реестръ оныхъ рисунковъ». Въ этомъ реестрѣ помѣщенъ подъ № 9 павиліонъ и монументъ Лепехину.
- 332) Дѣла архива конференцін академін наукъ. Картонъ № 21. Бумаги 1805 года. Въ числѣ ихъ напечатанная на отдѣльномъ листѣѣ «Надгробная надпись академику Ивану Ивановичу Лепехину»; въ концѣ надписи имя автора «Н. Озерецковскій». Печатный экземпляръ этой надписи есть и въ матеріалахъ къ словарю митрополита Евгенія.

Надпись эту Озерецковскій читаль въ собраніи россійской академіи 23 сентября 1805 года. Въ запискѣ этого засѣданія, № 37, л. 264, сказано: «Членъ академіи г. статскій совѣтникъ и кавалеръ Николай Яковлевичъ Озерецковскій читаль въ собраніи сочиненія своего стихами Надгробную надпись академику Ивану Ивановичу Лепехину. По прочтеніи сей надписи г. президентъ (Нартовъ) вопрошаль г. Озерецковскаго, какое употребленіе желаетъ онъ сдѣлать изъ сей надписи. На что г. Озерецковскій отвѣчаль, что онъ сообщаетъ оную собранію для помѣщенія въ издаваемыя академіею сочиненія и переводы. Почему собраніемъ разсуждено: доставить сію надпись въ комитетъ, для издаванія періодическихъ сочиненій учрежденный». Въ письмѣ къ Нартову отъ 27 сентября 1805 года Озерецковскій говоритъ: «Мнѣ сказали, что весьма пріятно будетъ семейству покойнаго Лепехина, когда надгробная ему надпись напечатается особо и пущена будетъ въ продажу. Ежели

угодно сіе вашему превосходительству, то покорнѣйше прошу приказать оную напечатать». Вслѣдствіе этого собраніемъ разсуждено: «надгробную надпись академику Ивану Ивановичу Лепехину напечатать на счетъ академін изъ экономической суммы сто экземпляровъ, и отдать оные въ распоряженіе г. Озерецковскаго. Почему сдѣланное академіею въ прошедшее собраніе опредѣленіе препроводить сію надпись въ комитетъ, занимающійся изданіемъ періодическихъ сочиненій и переводовъ, симъ отмѣняется». (Записка засѣданія 30 сентября 1805 года, л. 275 и 273 об.).

333) Свёдёнія о жизни и трудахъ Озерецковскаго, впрочемъ самыя краткія, находятся въ одномъ изъ рукописныхъ журналовъ конференціи академіи наукъ 1798 года и въ двухъ некрологахъ — рукописномъ русскомъ и печатномъ французскомъ.

Въ журналѣ конференціи академіи наукъ 8 марта 1798 года, № 14 записано: Le secrétaire lut une lettre de m. le conseiller de collèges et chevalier Ozeretskovski: L'état de sa faible santé et d'autres circonstances le pressant d'avoir un temoignage de l'académie, il supplie messieurs de l'académie d'avoir la bonté de faire un protocolle de son service, de rendre la justice à ses voyages, à ses travaux, à sa conduite et de faire mention que l'hiver passé en décrivant le cabinet de l'histoire naturelle il a perdu l'usage de la jambe par le froid excessif qui règne à la kunstkammer. La conférence chargea en conséquence le secrétaire de consulter le protocolle des séances académiques et d'insérer ici comme il suit, tout ce qu'il y aura trouvé au sujet de m. Ozeretskovski.

Monsieur Nicolas Ozeretskovski a été élevé au séminaire de Troitzkoi Lavra. Après y avoir fini ses premières études, il fut en 1767 choisi avec plusieurs autres jeunes étudiants pour être envoyé à l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg, qui en avait fait la demande à fin de les placer auprès de messieurs les académiciens qui par ordre de feu l'impératrice Cathérine II de glorieuse mémoire avaient été nommés pour entreprendre des voyages d'histoire naturelle dans diverses coutrées de l'empire de Russie. En 1768 m. Ozeretskovski accompagna

en conséquence monsieur l'académicien Lepechin, qui d'après ses rapports faits à l'académie l'employa presque toujours à des excursions séparées, en lui donnant les instructious dont il eut besoin, comme il le marque aussi dans la rélation de ses voyages qui duraient six ans. L'an 1774 l'académie pour recompenser l'assiduité et les travaux du jeune élève, l'envoya d'abord après son retour à Leyden pour y achever ses études et ensuite à Strasbourg, où il prit le grade de docteur en médicine. M. Ozeretskovski fit de là, avec la permission de l'académie, un tour en Suisse, et s'étant arrête pour quelque temps à Berne, la société économique de cette ville lui fit l'honneur de l'agréger au nombre de ses membres. En 1779 de retour a St.-Pétersbourg il y subit l'examen ordinaire, et l'académie le nomma adjoint en histoire naturelle auprès de feu m. l'académicien Güldenstädt. En 1782 S. M. l'impératrice Cathérine II de glorieuse mémoire nomma par une oukaze specielle m. Ozeretskovski académicien ordinaire avec les appointemens attachés à cette charge, en lui ordonnant en même temps d'accompagner un jeune seigneur m. le comte Bobrinski dans un voyage en Russie. M. Ozeretskovki obtint ensuite le rang et le titre de conseiller de cour, et entreprit en 1785 un voyage topographique et physique aux côtes des lacs de Ladoga et d'Onega, d'où il revint encore vers la fin de la même année. Il communiqua à l'académie toutes ses observations et découvertes et les publia ensuite dans une rélation de ce voyage qui fut imprimé en langue russe. M. Ozeretskovski fréquenta les séances académiques et y lu les mémoires toutes les fois que le tour de rôle était à lui et que d'autres occupations plus pressantes ne l'en empechaient. Ces mémoires se trouvent imprimés en partie dans les actes et en partie dans les almanachs et les journaux russes que l'académie a publiés. Il donna chaque été un cours public d'histoire naturelle, et il ne refusa les autres travaux dont l'académie ou ses chefs le chargèrent. Encore en dernier lieu ayant été nommé le 5 octobre 1795 de faire la revision et le catalogue nouveau du cabinet d'histoire naturelle, il y travailla assiduement suivant le témoignage de ceux qui ont travaillé avec lui jusqu'à ce que par le froid excessif qui règne au musée il s'attira une forte maladie, dont il se ressent encore jusqu'à présent. En 1792 m. Uzeretskovski fut decoré de l'ordre de St. Volodimer de la quatrième classe et en 1797 nommé conseiller de collèges.

Въ періодическомъ изданіи академіи наукъ, заключающемъ въ себѣ извѣстія о публичныхъ собраніяхъ академіи и рѣчи академиковъ, помѣщенъ слѣдующій некрологъ Озерецковскаго:

### Membres décédés.

Nous avons eu à déplorer la perte de notre respectable doyen m. Nicolas Oseretskovsky, dr. en médicine, conseiller d'état actuel et chevalier des ordres de Ste. Anne de la deuxième classe et de St. Vladimir de la quatrième, académicien ordinaire pour les sciences naturelles, directeur du musée de l'académie, doyen de la direction centrale des écoles, ancien membre du collège de médecine, de l'académie impériale russe et de celle de médicine et de chirurgie, des universités de Moscou et de Kharkoff. de l'académie des sciences de Stockholm, des sociétés économiques de St. Pétersbourg, de Berne et de celle de la Grande-Bretagne, des sociétés des naturalistes de Moscou et de la Wettéravie, de la société phisico-médicale de Moscou, de la société pharmaceutique, de celle des amateurs des sciences et des arts, etc., décédé à St. Pétersbourg le 28 février 1827. Né à Moscou en 1750, Oseretskovsky avait fait ses premières études au séminaire de la Trinité jusqu'en 1767, époque où l'académie invita les séminaires a lui fournir des jeunes gens distingués pour les adjoindre en qualité d'étudians aux expéditions scientifiques qui, par ordre de S. M. l'Impératrice Catherine II devaient, en 1768, aller explorer les productions naturelles du pays. Le jeune Oseretskovsky, muni des meilleurs certificats, fut adjoint à l'expédition de Lepekhine, et l'habileté avec laquelle il s'acquitta des commissions

qui lui avaient été confiées, les talens et l'assiduité qu'il déploya dans cette occasion firent qu'à son retour à St. Pétersbourg, en 1773. il fut envoyé à l'étranger pour s'y perfectionner dans les sciences. Il revint en 1779 décoré du titre de docteur en médecine. Après avoir été promu cette même année au grade d'adjoint, et en 1782 au grade d'académicien ordinaire, il fut encore envoyé en 1785 sur les bords des lacs Ladoga et Onéga, pour en examiner les productions qu'y offre la nature. La description qu'il en a donnée en 1792 dans l'ouvrage écrit en russe, sous le titre: Voyage aux lacs de Ladoga, Onéga et Ilmen (Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому) et dont une seconde édition a été publiée en 1812, prouve combien il possédait le talent de l'observation. Outre cet ouvrage, m. Oseretskovsky a publié la description de Kola et d'Astrakhan, celle des environs du lac Seliger, une traduction de l'histoire générale des pèches par Noël, ainsi qu'un nombre très considérable de mémoires intéressans sur différens sujets de l'histoire naturelle. L'académie a perdu en lui un membre utile et actif, et la Russie un savant dont elle placera avec orgueil le nom a côté de ceux de Lepekhine, Roumovsky, Gourieff et Severguine. (Recueil des actes des séances publiques de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 1828, p. 3-4).

Въ словарѣ митрополита Евгенія не встрѣчается имени Озерецковскаго, но въ матеріалахъ къ словарю есть рукописная «некрологія» Озерецковскаго, составленная И. М. Снегиревымъ:

## Некрологія.

Въ С.-Петербургѣ скончался 28 февраля послѣ продолжительной болѣзни Николай Яковлевичъ Озерецковскій, академикъ императорской академіи наукъ по части естественной исторіи, дѣйствительный статскій совѣтникъ, членъ главнаго училищъ правленія, россійской, стокгольмской и медико-хирургической академій, почетный членъ университетовъ московскаго и харьковскаго

и разныхъ ученыхъ обществъ, докторъ медицины и орденовъ св. Владиміра и св. Анны кавалеръ.

Сей почтенный мужъ, извъстный по своимъ свъдъніямъ въ естественныхъ наукахъ и по своимъ сочиненіямъ и переводамъ, родился въ селъ Озерецкомъ дмитровскаго уъзда въ 1750 году. Ученіе свое началъ онъ въ троицкой лавръ, окончилъ въ с.-петербургской академіи и дополнилъ въ чужихъ краяхъ, куда отправился съ гр. Бобринскимъ, и откуда возвратился нѣшкомъ. По Россіи онъ путешествовалъ съ академикомъ Лепехинымъ. — Въ Лейденъ получилъ по экзамену степень доктора медицины 1778 года. По возвращеніи въ Россію онъ произведенъ въ адъюнкты 1779 года, а въ академики 1782 года. — Кромъ занятій своихъ по академіи, въ кадетскомъ корпусѣ онъ преподавалъ россійскую словесность, коей вмъстѣ съ естественной исторіею училъ великихъ княженъ Марію Павловну и Александру Павловну.

Въ 1785 году сей академикъ, совершивъ, по порученію академіи, путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому для физическихъ наблюденій, издалъ въ С.-Петербургѣ описаніе сего ученаго путешествія, 1786 года, 8.

Кромѣ сего, ученые труды его состоять:

## а) изъ сочиненій:

- 1) Собраніе сочиненій, выбранныхъ изъ мѣсяцеслововъ на разные годы. С. П. 10 частей. 1775—1793. 8.
- 2) Описаніе Колы и Астрахани. С. П. 1804. 12.
- 3) Обозрѣніе мѣстъ отъ С.-Петербурга до Старой Русы и на обратномъ пути. С. П. 1808. 4.
- 4) Путешествія на озеро Селигеръ. С. П. 1817. 8.

# b) изъ переводовъ:

- 1) Наставленіе народу въ разсужденій его здоровья, сочин. Тиссота. С. П. 1781. 8.
- Начальныя основанія естественной исторіи, содержащія царства животныхъ, произрастеній и ископаемыхъ. Царство жискорникъ п отд. и. А. н.

вотныхъ. Издано по систематическому животныхъ расположенію г. Леске, на нѣмецкомъ языкѣ писанному. С. П. 1791. 8. 2 кн.

- 3) Криспа Саллустія о войнѣ Катилины и о войнѣ Югурфы. С. П. 1809. 8.
- 4) Всеобіцая исторія о промыслахъ зв'єриныхъ и рыбныхъ, древнихъ и нов'єйшихъ, въ моряхъ и р'єкахъ обоихъ материковъ, соч. Ноеля. С. П. 1817. 4.

Кром'є сего г. Озерецковскій участвоваль въ перевод'є на русскій языкъ языкъ Бюффоновой естественной исторіи, С. П. 1801—1817; въ изданіи словаря россійской академіи; издавалъ періодическое сочиненіе объ усп'єхахъ народнаго просв'єщенія, съ 1803 по 1810 годъ, въ 43 книг. Многія другія его сочиненія и н'єкоторые переводы пом'єщены въ трудахъ академіи наукъ.

Сочиненія его отличаются богатствомъ и разпообразіемъ св'єд'єній, ясностію и точностію въ слог'є; многіє термины греческіе и латинскіе въ ботаник'є и естественной исторіи весьма удачно зам'єнены русскими. Переводами полезныхъ книгъ имъ указаны услуги наукамъ въ Россіи

Съ умственными достоинствами Озерецковскій соединяль и нравственныя. Четверымъ дѣтямъ своимъ въ наставленіе, а супругѣ своей въ утѣшеніе онъ оставилъ имя честнаго и прямодушнаго мужа, который всю жизнь свою погвятиль долгу званія своего; былъ добродѣтеленъ безъ тщеславія и благочестивъ безъ лицемѣрія.—Въ послѣдніе дни жизни своей онъ показалъ рѣдкое спокойствіе духа; съ благоговѣніемъ пріобщился св. таинъ; самъ отослалъ кавалерскіе ордена, конми былъ украшенъ, въ капитулъ'; продиктовалъ имена особъ, которыхъ пригласить на свое погребеніе, и за два дня до кончины, на слова одного своего пріятеля, который спрашивалъ, какъ онъ себя чувствуетъ, отвѣчалъ: «руки и ноги мои уже умерли; еще около сердца осталось нѣсколько жизни».

Сѣверная Пчела. № 28. Суббота, марта 5, 1827 года. На поляхъ, вътомъ мѣстѣ, гдѣ сказано, что Озерецковскій обучался въ академической гимназіи, путешествовалъ съ Лепехинымъ и окончилъ науки въ Страсбургѣ и Лейденѣ, рукою митрополита Евгенія приписано: «Былъ посланъ съ графомъ Бобринскимъ путешествовать; но въ Парижѣ не могши съ нимъ поладить, возвратился въ Россію пѣшкомъ, и вступилъ паки въ академію». (Митрополита Евгенія Матеріалы къ словарю писателей. Т. ІІ).

Въ исторіи русской литературы Греча, вышедшей при жизни Озерецковскаго, говорится: «Николай Яковлевичъ Озерецковскій, дъйствительный статскій совътникъ и кавалеръ, членъ главнаго правленія училищъ и многихъ ученыхъ обществъ, родился въ 1750 году; вступилъ въ академическую гимпазію въ 1768 году; путешествовалъ съ академикомъ Лепехинымъ по 1774 годъ, а потомъ продолжалъ науки въ Страсбургъ и Лейденъ, и получилъ званіе доктора медицины въ 1778 году; произведенъ въ адъюнкты въ 1779 году, въ академики въ 1782 году. Въ 1785 году совершилъ, по порученію академіи, путешествіе по Ладожскому и Онежскому озерамъ для физическихъ наблюденій. Онъ издалъ:

- а) Оппсаніе путешествія по озерамъ . Тадожскому и Онежскому. Спб. 1786.
- б) Начальныя основанія естественной исторіи. Царство животныхъ. Сочиненіе профессора Леске. Переводъ съ прибавленіями и перемѣнами. 2 тома. Спб. 1791. и
- в) К. Криспа Саллустія Исторія о войнѣ Катилины и о войнѣ Югуреы. Спб. 1809.

Многія другія сочиненія и переводы его пом'єщены въ Трудахь академін наукъ». (Опыть краткой исторіи русской литературы. 1822, стр. 142—143).

Въ исторіи троицкой лаврской семпнаріи С. К. Смирнова приводятся изв'єстія, относящіяся къ первоначальной судьб'є Озерецковскаго (стр. 530—531, 550—551).

Въ спискъ населенныхъ мъстъ, изданномъ центральнымъ статистическимъ комитетомъ министерства внутреннихъ дълъ, находится «Озе-

рецкое — село казенное, при рѣчкахъ Чернянкѣ и Ворѣ; дмитровскаго уѣзда, въ 22 верстахъ отъ города Дмитрова». (Списокъ населенныхъ мѣстъ. 1862. Московская губернія, стр. 92, № 2243).

- 334) Исторія тронцкой лаврской семинаріи. С. Смирнова. 1867, стр. 309—310, 291—292, 339—340.
  - 335) Исторія троицкой лаврской семинаріи, стр. 454-455.
  - 336) Дѣла архива св. синода. 1767 года, № 243, л. 1, 2—2 об.
- 337) Исторія троицкой лаврской семинаріи. С. Смирнова, стр. 550—551.
  - 338) Дѣла архива св. синода. 1767 года, № 243, л. 7.
- 339) Дѣла архива академической канцелярін. № 539. Журналы коммиссіи академіи наукъ 1768 года. Журналъ 10 января 1768 года, № 25.
- 340) Дѣла архива академической канцеляріи. Непереплетенныя дѣла 1768 года. Картонъ № 29. Инструкція гимназистамъ сохранилась въ трехъ спискахъ, исправленныхъ рукою профессора анатоміи Протасова; на одномъ спискѣ въ концѣ седьмаго пункта подпись, въ копін, а не подлинная, академиковъ Палласа и Гмелина; восьмой пунктъ весь написанъ, въ одномъ спискѣ, рукою Протасова.
- 341) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Протоколы 1774 года: 10 февраля, № 10. 24 марта, № 19. 17 марта, № 17.
- 342) Дѣла архива академической канцеляріи. Журналы коммиссіи академіи наукъ 1774 года, № 545. Журналы: 2 апрѣля, № 176 и 5 мая № 217.
- 343) Инструкція Озерецковскому дана 7 іюня 1774 года. Она помѣщена между № 222 и № 223 журналовъ коммиссій авадемій наукъ 1774 года.
- 344) Дѣла архива академической канцеляріи. № 547. Журналы коммиссіи академіи наукъ. Журналъ 29 іюля 1776 года, № 430.
- 345) Дёла архива академической канцеляріи. Журналы коммиссіи академін наукь 1775 года. Журналь 22 іюля, № 428.
- 346) Дѣла архива конференцін академін наукъ. Протоколы 1776 года. Протоколы: 15 апрѣля, № 21 п 30 сентября, № 54.

Дъла архива конференціи, № 61. Eingekommene briefe von 1773 bis 1776. № 103. Письмо Озерецковскаго изъ Страсбурга 9 сентября 1776 года.

- 347) Дѣла архива конференцін академін наукъ. Протоколы 1778 года. Протоколь 11 іюня, № 36.
  - 348) Дъла архива конференціи академін наукъ. Протоколы 1779

года. Протоколы: 24 мая, № 32. — 12 августа, № 44. — 23 сентября, № 53. — 12 октября, № 59.

- 349) Дѣла архива конференціи. Протоколы 1779 года. Протоколъ 9 декабря, № 73.
- 350) Дѣла архива академической канцеляріи. Непереилетенныя дѣла 1782 года. Картонъ № 128.
- 351) Осмнадцатый въкъ. Историческій сборникъ, издаваемый Петромъ Бартеневымъ. Кн. І. Вторымъ тисненіемъ. 1869. Изъ записокъ графа Е. Ө. Комаровскаго, стр. 393, 401—402.

Россійская родословная книга, издаваемая княземъ Петромъ Долгоруковымъ. 1855. Ч. II, стр. 738—739.

Русская старина. 1873. Т. VII, стр. 491.—Т. VIII, стр. 738—739. Отношенія Озерецковскаго къ Бобринскому недостаточно выяснены. Въ академическомъ протоколѣ 1798 года, № 14, въ которомъ положительно опредѣляется время путешествія Озерецковскаго съ Бобринскимъ, сказано, что путешествіе предиринято по Россіи, а по свидѣтельству Снегиреза и митрополита Евгенія, приведенному нами въ примѣчаніи 333-мъ, Озерецковскій вынужденъ былъ разстаться съ Бобринскимъ въ Парижѣ, и т. д. Изъ разговора Екатерины II съ Озерецковскимъ, приведеннаго въ запискахъ С. Н. Глинки, можно заключить, что рѣчь идетъ о графѣ Алексъѣ Григорьевичѣ Бобринскомъ.

- 352) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Картонъ № 17. Представленіе княгнни Дашковой въ сенать 29 іюля 1792 года и Выписка изъ журнала академической канцеляріи 23 сентября 1792 года, сообщенная 4 октября 1792 года въ конференцію.
- 353) Дѣла архива конференціп академін наукъ. Протоколы 1795 года. Протоколь 7 мая, № 26.

Русскій архивъ. 1873. № 5. Записки Н. И. Греча, стр. 709—715.

Русскій въстникъ. 1875. Май. Отецъ и сынъ, опытъ культурнобіографической хроники, М. Ө. Де-Пуле, стр. 164.

- 354) Русскій вѣстникъ. 1866. Февраль. Изъ записокъ Сергѣя Николаевича Глинки, стр. 669-670.
- 355) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія 1822 года. Картонъ 236, № 11320. (Здѣсь же находятся дѣла: 1827 года, картонъ 238, № 11464 и 1831 года, картонъ 872, № 34403).
- 356) Предлагаемъ хронологическій указатель трудовъ Озерецковскаго, оригинальныхъ и переводныхъ, какъ вышедшихъ отдёльными книгами, такъ и помѣщенныхъ въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ восьмнадцатаго и девятнадцатаго столѣтія; въ указателѣ помѣщены

также и тѣ періодическія изданія, которыхъ редакторомъ быль Озерец-ковскій.

#### 1768.

Описаніе остатковъ (развалинъ) Болгаровъ, древняго татарскаго города. (Дневныя записки путешествія Лепехина. Часть первая. 2-е изданіс. 1795, стр. 265—283).

#### 1771.

Свёдёнія о кольскомъ уёздё. (Дневныя записки путешествія Лепехина. 1780. Ч. III, стр. 371, 372—374).

Примъчание на кольский острогъ. (Труды вольнаго экономическаго общества. 1773. Ч. XXIV, стр. 105—114).

### 1772.

Описаніе путешествія по Бѣлому морю. (Путешествія академика Лепехина часть IV. 1805, стр. 83 и слѣд.).

#### 1773.

О гагачьемъ пухъ. (Труды вольнаго экономическаго общества. 1773. Ч. XXIII, стр. 105-114).

#### 1776 - 1780.

Извъстіе о достопамятныхъ народахъ, въ прежнія времена жившихъ на съверной сторонъ Дуная и Азовскаго, Чернаго и Каспійскаго морей. (Собраніе сочиненій, выбранныхъ изъ мъсяцослововъ на разные годы. 1789. Ч. III, стр. 426—452, 496—665. Изъ мъсяцослововъ за 1776, 1777, 1778, 1779 и 1780 годы).

#### 1778.

De spiritu ardente ex lacte bubulo — докторская диссертація, напечатанная въ Страсбургъ, въ 1778 году.

#### 1779.

Exemplum electricitatis praeternaturalis. (Acta academiae scientiarum imperialis petropolitanae. 1779. 4. I, crp. 233—238.

#### 1780.

Натуральная исторія о рыбахъ вообще. Сочинено на аглинскомъ языкі г. докторомъ Голдшинтомъ, а переведено адъюнктомъ Николаемъ Озерецковскимъ. (Авадемическія извѣстія. 1780. Ч. VI, стр. 19-30, 175-187).

Описаніе особливой рыбной ловли. Представлено въ конференцію и читано въ ней 22 іюня 1780 года. (Собраніе сочиненій, выбранцыхъ изъ місяцослововъ на разные годы. 1793. Ч. Х, стр. 185—194).

#### 1781.

Описаніе моржоваго промысла. Представлено въ конференцію и читано въ ней 22 февраля 1781 года. (Собраніе сочиненій, выбращныхъ изъ місяцослововъ. Ч. Х, стр. 138—184).

Наставление въ пользу людямъ, бъшеною скотиною угрызеннымъ. (Мъсяцословъ съ наставлениями. 1781, стр. 23—30).

Наставленіе народу въ разсужденіи его здоровья, сочиненіе Тиссота; переводъ Озерецковскаго. Спб. 1781.

#### 1782.

De calculo ex acipensere sturione exemto. (Acta. 1782. 4. I, crp. 235-246).

О пользѣ корня травы чистотѣла въ коростѣ или чесоткѣ. (Мѣсяцословъ съ наставленіями. 1782, стр. 33—47).

### 1784.

Забавный вымысель звърпной ловли. Представлено въ конференцію 4 октября 1784 года для мѣсяцослова съ наставленіями (calendrier instructif) на 1785 годъ. (Собраніе сочиненій, выбранныхъ изъ мѣсяцослововъ. Ч. X, стр. 221—228).

Историческія примѣчанія о содержаніи, природѣ и теперешнемъ состоянін кочующихъ стадъ пспанскихъ овецъ. Представлено въ вонференцію 25 октября 1784 года для помѣщенія въ календарѣ съ наставленіями на 1785 годъ. (Собраніе сочиненій, выбранныхъ изъ мѣсяцослововъ. Ч. Х, стр. 229—256).

#### 1785 - 1793.

Собраніе сочиневій, выбранныхъ изъ мѣсяцослововъ на разные годы, выходившее подъ редакціей Озерецковскаго. 10 частей.

### 1786.

О правотѣ въ разсуждении частнаго человѣка. Переведено изъ Гельвеціевой книги: de l'esprit. (Новыя ежемѣсячныя сочиненія. 1786. Ч. ІV, стр. 43—52).

О наружномъ употребленіи клюквы. (Новыя ежемъсячныя сочиненія 1786. Ч. IV, стр. 60—64).

Ръчь, говоренная въ академіи французской графомъ Бюффономъ 1753 года, августа 25 дня. (Новыя ежемъсячныя сочиненія. 1786. Ч. V, стр. 39—59).

#### 1787.

Описаніе россійской торговли по каспійскому морю и разсужденія объ оной. Переведено изъ четвертой части путешествія Гмелина. (Новыя ежемъсячныя сочиненія. 1787. Ч. VII, стр. 3—20.— Ч. VIII, стр. 77—104).

О дъйствіи масла надъ волненіемъ воды. (Новыя ежемъсячныя сочиненія. 1787. Ч. ІХ, стр. 87—96).

Разсужденіе о животныхъ. Почерпнуто изъ введенія къ естественной исторіи животныхъ, изданной на нѣмецкомъ языкѣ г. Миллеромъ, профессоромъ естественной исторіи въ Ерлангѣ. (Новыя ежемѣсячныя сочиненія. 1787. Ч. XI, стр. 89—105).

Достопамятныя вещи. (Повыя ежем всячныя сочинения. 1787. Ч. XIII, стр. 73--79).

Разсуждение о насъкомыхъ. (Новыя ежемъсячныя сочинения. 1787. Ч. XIII, стр. 80—94. — Ч. XV, стр. 62—72).

Лъкарство отъ бъшенства, угрызеніемъ бъшеныхъ собакъ причиняемаго. (Новыя ежемъсячныя сочиненія. 1787. Ч. XVI, стр. 91—98).

#### 1788.

Письмо папи Климента XIV въ принцу Санъ Северо въ разсуждении Бюффонова мнѣнія о сотвореніи міра. Перевелъ Озерецковскій. (Новыя ежемѣсячныя сочиненія. 1788. Ч. XXIX, стр. 67—74).

#### 1790.

Всеобщая и частная естественная исторія графа де Бюффона, преложенная съ французскаго языка на россійскій академиками Петромъ Иноходцевымъ и Николаемъ Озерецковскимъ. 1790. Ч. ІІ. Өеорія земли. Третьимъ тисненіемъ 1811 года.

#### 1791.

Обозрѣніе Онежскаго озера. (Мѣсяцословъ историческій и географическій на 1791 годъ, стр. 41—122).

Description des mines de Woëtsk et histoire de leur exploitation. Présenté à la conférence le 30 mai 1791. (Nova acta. T. V, ctp. 346-352).

Начальныя основанія естественной исторіи, содержащія царство животныхъ, произрастеній и ископаемыхъ. Царство животныхъ. Издано по систематическому животныхъ расположенію г. Леске, на нѣмецкомъ языкѣ писанному. Спб. 1792. Двѣ книги.

#### 1792.

Observation sur les eaux martiales du gouvernement d'Olonetz. Communiqué à l'académie le 23 janvier 1792. (Nova acta. T. VIII, crp. 370-376).

Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому. 1792. — Второе изданіе 1812 г. (Описаніе Ладожскаго озера и рѣки Свири издавалось по частямъ въ Новыхъ ежемѣсичныхъ сочиненіяхъ: 1786 года, ч. І и ІV, и 1788 года, ч. ХХІХ и ХХХ).

#### 1795.

О жизни и нъкоторыхъ свойствахъ животныхъ. (Новыя ежемъсячныя сочиненія. 1795. Ч. СV, стр. 77—97).

#### 1796.

Saponis lapponici praeparatio et usus. Academiae exhibita die 3 octob. 1796. (Nova acta. T. XI, crp. 372-375).

#### 1796-1797.

Описаніе Колы. (М'всяцословь историческій и географическій. 1796, стр. 37—69. — 1797, стр. 1—34).

Пъснь на новый 1797 годъ.

#### 1797.

Observata de salmone salare oceani septentrionalis. Conventui acad. exhib. die 5 oct. 1797. (Nova acta. T. XII, crp. 337-343).

#### 1798.

De lacte caprino et vaccino. Convent. exhib. die 19 april. 1798. (Nova acta. T. XIV, crp. 339-342).

De ovo perforato. Conventui exhib. die 25 octob. 1798. (Nova acta. T. XII, crp. 364-368).

#### 1799.

De duobus foetibus humanis, monstrosis. Convent. exhib. die 25 april. 1799. (Nova acta. T. XIV, crp. 367-372).

De ovis quae aliquando Gallinacei parere reputantur. Представилъ и читалъ въ конференціи 19 декабря 1799 года.

#### 1800.

De speciebus, systematicum genus Trichechi constituentibus. Convent. exhib. die 11 junii 1800. (Nova acta. T. XIII, crp. 371-375).

### 1801.

De ossibus ligno inclusis. Convent. exhib. die 21 maji 1801. (Nova acta. T. XIII, crp. 367-370).

De Myrmecophaga et Mane. Convent. exhib. et praelecta die 7 octobr. 1801. (Nova acta. T. XV, crp. 354-358).

#### 1802.

Успъхи въ прививанін коровьей осны. О египетскихъ крокодилахъ. (Представлено въ конфе-

О американскомъ алоѣ. (Прибавленіе къ вѣдомостямъ. Ученыя извѣстія. 1802. № 29. — Прибавленіе къ технологическому журналу. 1806. Ч. П. стр. 248—253).

Древности. (Представлено въ вонференцію 3 марта 1802 года. Напечатано въ Прибавленіи въ вѣдомостямъ 1802. № 29 и въ Прибавленіи въ технологическому журналу. 1806. Ч. ІІ, стр. 306—307).

О французскомъ селеніи на рѣкѣ Сенегалѣ. (Представлено въ конференцію 3 марта 1802 года. Напечатано въ Прибавленіи къ вѣдомостямъ 1802 года, № 33).

О гигрометрѣ или повазателѣ воздушной сухости и влаги. Отврытіе довтора Тора. (Прибавленіе въ вѣдомостямъ. 1802. № 51. — Прибавленіе въ технологическому журналу. 1806. Ч. І, стр. 48—55).

О бумагѣ изъ дикаго алоя. (Представлено въ конференцію 10 марта 1802 года. Напечатано въ Прибавленіп къ вѣдомостямъ. 1802. № 51, и въ Прибавленіи къ технологическому журналу. 1806. Ч. II, стр. 273).

Описаніе попугая, родившагося въ Римѣ 1801 года. (Представлено въ конференцію 17 марта 1802 года. Напечатано въ Прибавленіи къ вѣдомостямъ. 1802. № 45).

О посъвъ гречи. (Представлено въ конференцію 4 іюля 1802 года. Напечатано въ Прибавленіи къ въдомостямъ 1802 года, № 63, и въ Прибавленіи къ технологическому журналу. 1806. Ч. ІІ, стр. 259—264). О снъ. (Прибавление въ въдомостямъ. 1802. № 79. — Прибавление въ технологическому журналу. 1806. Ч. II, стр. 204—210).

О россійской Лапландін. (Представлено въ конференцію 3 ноября 1802 года).

De analogia aves inter et mammalia. Convent. exhib. et praelecta die 17 febr. 1802. (Nova acta. T. XV, crp. 399-401).

#### 1803.

Какъ утушать пожары въ зимнее время. (Представлено въ конференцію 12 января 1803 года).

De viburno opulo. Convent. exhibit. die 3 jul. 1803. (Nova acta. T. XV, crp. 452-457).

#### 1803—1817.

Періодическое сочиненіе о успѣхахъ народнаго просвѣщенія, издававшееся подъ редакцією Озерецковскаго. 43 части.

### 1804.

О добываніи сала изъ неупотребительныхъ животныхъ. (Технологическій журналъ. 1804. Т. I, ч. I, стр. 38—44).

О употребленіи птичьихъ шкурокъ и пуха. (Технологическій журналъ. 1804. Т. І, ч. 2, стр. 50—58).

О употребленін дикой бальзамины въ сибирской язвѣ. (Технологическій журналь. 1804. Т. І, ч. 3, стр. 58—68).

Наблюденія надъ рожденіемъ птицъ и образованіемъ яицъ, Манеса, перевед. Озерецковскимъ. (Технологическій журналъ. 1804. Т. І, ч. 3, стр. 103—140; ч. 4, стр. 57—93. — 1805. Т. ІІ, ч. 1, стр. 111—148).

Observatio de catulis felinis in utero connexis. Convent. exhib. die 22 aug. 1804. (Mémoires de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. V sér. T. I, ctp. 313-315).

Изследование о Броуновой врачебной системе. 1804.

### 1805.

О философическомъ и врачебномъ изъяснени климактерическихъ годовъ. (Технологический журналъ. 1805. Т. II, ч. IV, стр. 64-100).

Описаніе, какъ разводять, садять и сушать лукъ въ Новгородь. (Представлено въ конференцію 16 октября 1805 года).

#### 1806.

Какъ достигнуть можно здоровой, веселой и глубовой старости? (Прибавление въ технологическому журналу. 1806. Ч. II, стр. 190—204).

De nova et simplicissima tetraonum tetricum captura. Convent. exhib. die 9 april. 1806. (Mémoires de l'académie des sciences de St.-Pétersbourg. V série. T. I, crp. 321—325).

#### 1807.

Замъчанія на окрестныя мъста Новагорода и озера Ильменя. (Представлено въ конференцію 22 апръля 1807 года).

О угрызеніи бѣшеныхъ звѣрей. (Прибавленіе къ вѣдомостямъ. 1807. № 102 и Технологическій журналъ. 1808. Т. V, ч. І, стр. 141—156).

#### 1808.

De genere Muscicapae ex ordine Passerum. Convent. exhib. die 2 martii 1808. (Mémoires. V série. T. II, crp. 279-286).

О двухъ породахъ болотныхъ птицъ. Представлено академіи 28 сентября 1808 года. (Умозрительныя изслѣдованія. 1810. Т. II, стр. 317—322).

Обозрѣніе мѣстъ отъ Санктпетербурга до Старой Русы и на обратномъ путн. 1808.

#### 1809.

Observation sur un poisson nommé improprement Hareng. Présenté à la consérence le 13 sept. 1809. (Mémoires. T. II, crp. 376-381).

К. Криспа Саллустія исторія о войнѣ Катилины и о войнѣ Югуроы. 1809.

#### 1810.

Remarques sur le crâne du Bison musqué. Présenté à la conférence le 23 mai 1810. (Mémoires. V sér. T. III, crp. 215-218).

#### 1812.

О пользъ плодовъ ерника ягоднаго. (Умозрительныя изслъдованія. 1812. Т. III, стр. 220—225).

Показаніе, какъ варять въ С.-Петербургъ мездринный клей изъ обръзковъ сырой кожи разнаго скота, и какой потребенъ для сего заводъ со встми принадлежностями. (Технологическій журналь. 1812. Т. ІХ, ч. І, стр. 111—117).

О емтонской соми. (Представлено въ конференцію 30 сентября 1812 года).

#### 1813.

Объ озерныхъ соляхъ или самосадкахъ: астраханской, уральской, маницкой, крымской, коряковской, эбелейской, туазакульской, борзинской. (Представлено въ конференцію 10 марта, а читано 28 апръля 1813 года).

О горныхъ или ваменныхъ соляхъ. (Представлено въ конференцію 17 ноября 1813 года).

О поваренной соли. (Представлено академіи марта 10 дня 1813 года. Умозрительныя изследованія. 1815. Т. IV, стр. 321—351).

#### 1814.

О вываренных солях и добываемых воздушным градированіемь. (Представлено въ конференцію 27 апреля 1814 года).

О соляхъ солигалицвихъ — продолжение мемуара о соляхъ. (Представлено въ конференцию 8 июля 1814 года).

О вершинъ ръки Волги. (Представлено академіи и читано 28 сентября 1814 года. Умозрительныя изслъдованія. 1815. Т. IV, стр. 365—368).

#### 1815.

De piscatu Volgensi. Convent. exhib. die 22 mart. 1815. (Mémoires. V série. T. VI, crp. 497-545).

Замізчанія въ проіздъ къ городу Осташкову. (Представлено 31 мая 1815 года).

О второзачати въ животныхъ и въ растеніяхъ. (Представлено 1 ноября 1815 года).

О россійскомъ полевомъ шпатт. (Представлено 20 декабря 1815 г.).

#### 1816.

Описаніе простонародных в ліжарствь, какія въ Москві и въ окрестностяхь ея простыми людыми употребляются, и въ какихъ болізняхъ. (Представлено въ конференцію 22 мая 1816 года).

#### 1817.

Объ озерѣ Стержѣ. (Представдено академіи 5 ноября и читано 26 ноября 1817 года. Умозрительныя изслѣдованія. 1819. Т. V, стр. 293—298).

Путешествие на озеро Селигеръ. 1817.

Всеобщая исторія о промыслахъ звѣриныхъ и рыбныхъ, древнихъ и новѣйшихъ, въ моряхъ и рѣкахъ обоихъ материковъ, соч. Ноэля. Переводъ Озерецковскаго. 1817.

#### 1818.

De usu radicis Fumariae bulbosae, a Russis Растъ dictae, apud Carelos. (Представлено въ конференцію 11 марта, читано 4 ноября 1818 года).

Замъчанія о жаркой погодъ въ Лапландін въ 1817 году и объ осыпавшейся песчаной горъ между Ладожскимъ и Сувандъ озерами. (Продолженіе технологическаго журнала. 1818. Т. III, ч. 3, стр. 1—2).

Объ озерахъ Вседукъ и Пено. Представлено въ академію 6, читано 13 мая 1818 года.

Объ озерѣ Во́лго. Представлено въ академію 7 октября 1818 года, читано 5 мая 1819 года. (Труды академіи наукъ. 1823. Ч. II, стр. 114-122, 149-154).

#### 1819 - 1820.

Hortulus cingens statuam equestrem imperatoris Petri primi. (Mémoires. 1824. T. IX. Histoire de l'acádémie, années 1819 et 1820. Mémoires et autres ouvrages manuscrits présentés à l'académie, crp. 33).

357) Двевныя записки путешествія Лепехица. Ч. І, стр. 25—28, 265—283, 295, 431, 366—367. Ч. ІІІ, стр. 371—374.

Труды вольнаго экономическаго общества. 1773. Ч. XXIV, стр. 105—106.

- 358) Дѣла архива конференціи академін наукъ. Протоколы конференців. Протоколь 15 октября 1803 года, № 52.
- 359) Путешествія академика Ивана Лепехина часть IV. 1805, стр. 114—115.
  - 360) Тамъ же, стр. 85 86.
  - 361) Тамъ же, стр. 109.
- 362) Обозрѣніе мѣстъ отъ Санктпетербурга до Старой Русы и на обратномъ пути. 1808, стр. 2—3.
- 363) Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, Николая Озерецковскаго. 1792, стр. 32—34.
- 364) Обозрѣніе мѣстъ отъ Санктпетербурга до Старой Русы. Посвященіе императору Александру I, въ началѣ книги.
- 365) Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, стр. 61-62.

- 366) Путешествіе на озеро Селигеръ, стр. 116-117.
- 367) Обозрѣніе мѣстъ отъ Санктпетербурга до Старой Русы и на обратномъ пути, стр. 83.
  - 368) Путемествіе на озеро Селигеръ, стр. 90-101.

Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, стр. 131—151. Обозрѣніе мѣстъ отъ С.-Петербурга до Старой Русы, стр. 92—93.

**369)** Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, стр. 298—305, 191—209.

Путешествіе на озеро Селигеръ, стр. 104-113.

Обозрѣніе мъсть отъ С.-Петербурга до Старой Русы, стр. 6-17.

- 370) Обозрѣніе мѣстъ отъ С.-Петербурга до Старой Русы, стр. 39.
- 371) Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, стр. 234—241.
- 372) Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, стр. 109—110.
  - 373) Путешествіе на озеро Селигеръ, стр. 26-28.
  - 374) Обозрфије мъстъ отъ С.-Петербурга до Старой Русы, стр. 2.
  - 375) Путешествіе на озеро Селигеръ, стр. 41-42, 72-74.
  - 376) Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, стр. 78-80.
  - 377) Путешествіе на озеро Селигеръ, стр. 144—146.
  - 378) Путешествія академика Ивана Ленехина часть IV, стр. 92-93.
- 379) Путешествія Лепехина часть IV, стр. 105—106, 119—120, 93—94.
  - 380) Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому. стр. 66—68. Путешествіе на озеро Селигеръ, стр. 33—34.
- 381) Обозрѣніе мѣстъ отъ С.-Петербурга до Старой Русы, стр. 27—29, 32—37, 73—74, 97.

Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, стр. 120—121.

382) Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, стр. 31.

Путешествіе на озеро Селигеръ, стр. 70-72, 180-181.

- 383) Acta academiae scientiarum imperialis petropolitanae. 1779. U. I., ctp. 233—238.
- Cp. Histoire de l'académie royale des sciences. Année 1777. A Paris. 1780, p. 578.
- 384) Mémoires de l'académie des sciences de St.-Pétersbourg. V série. T. VI, crp. 497-545.
- 385) Дѣла архива конференціи академіи наукъ. Протоколы конференціи: 24 февраля 1802 года, № 11; письмо Трощинскаго къ барону Николан 21 февраля 1802 года.—3 марта 1802 года, № 12.—7 марта

1802 года, № 13. — 10 марта 1802 года, № 14. — 17 марта 1802 года № 16. — 4 іюля 1802 года, № 39. — 18 августа 1802 года, № 42. — 19 декабря 1802 года, № 66. — 12 ынваря 1803 года, № 2, и т. д.

- 386) Дъла архива конференціи академіи наукъ. Входящія письма 1814—1816 годовъ, л. 139—139 об. Письмо Озерецковскаго къ Николаю Ивановичу Фуссу отъ 16 сентября 1815 года.
- 387) Ученыя записки академін наукъ по первому и третьему отдъленіямъ. 1852. Т. І. Выпускъ І, стр. LXXXIII—LXXXVI.
- 388) Собраніе сочиненій, выбранныхъ изъ мѣсяцослововъ на разние годы. 1785. Ч. І, стр. І—ІV. Собраніе сочиненій изъ мѣсяцослововъ выходило съ 1785 по 1793 годъ; издано десять томовъ.
  - 389) Путешествія академика Ивана Лепехина часть IV, стр. 118.
- 390) Періодическое сочиненіе о успѣхахъ народнаго просвѣщенія: № I, стр. I—II; № XXVI, стр. 264—265; № XXVII, стр. 416—428; № II, стр. 177—192; № VI, стр. 80—101; № XXV, стр. 190—218; № XXVI, стр. 270—324; № III, стр. 304—338; № I, стр. 91—93; № II, стр. 216—217, и т. д.

Греческие классики, переведенные съ греческаго языка Иваномъ Мартыновымъ. 1826. Часть XX, книга 22. О высокомъ, творение Діонисія Лонгина, стр. 255—256, 283—284, и др.

391) К. Криспа Салустія исторія о войнѣ Катилины и о войнѣ Югуреы. Переведена съ латинскаго императорской россійской академіи членомъ Н. Озерецковскимъ и оною академіею издана. 1809, стр. 6—9, 162—165, 320—325, 78—79. Катилина, главы III, XXXVIII; Югуреа, главы: VI, СХІІІ.

Traduction de Salluste, avec le texte et des notes critiques, revue et corrigée par J. H. Dotteville, de l'oratoire, correspondant de l'académie des inscriptions et belles-lettres, et associé de l'institut nationnal. Cinquième édition. 1806, p. 7, 153, 267—269, 59.

392) Записки россійской академін 1824 года. Засѣданія: 1 марта, № 6; 28 іюня, № 21; 18 октября, № 36. Въ собранін 18 октября 1824 года читано было слѣдующее мнѣніе, представленное министру народнаго просвѣщенія и президенту россійской академіи А. С. Шишкову.

Мивніе разсматривательнаго комитета академіи о переводь г. д. ст. сов. и кав. Н. Я. Озерецковскаго съ французскаго на россійскій языкъ книги подъ названіемъ: Томаса, члена французскаго ской академіи, исторія о похвальных рычах. Съ французскаго подлинника, напечатаннаго въ Амстердямь 1773—1774 годовъ.

Комитетъ, по препорученію вашего высокопревосходительства, отъ 28 минувшаго іюня, прочитавъ нѣсколько главъ какъ изъ первой, такъ и изъ второй части означеннаго перевода, сличая его съ французскимъ подлинникомъ, нашелъ россійскій переводъ слишкомъ близкимъ къ подлиннику, и даже можно назвать оный ежели не подстрочнымъ, то по крайней мѣрѣ буквальнымъ; отъ чего слогъ дѣлается иногда неплавнымъ, шероховатымъ, не вразумительнымъ; и во многихъ мѣстахъ встрѣчаются выраженія, россійскому языку или совсѣмъ не свойственныя, или такія, кои можно бы было перевести лучше и ближе къ свойству нашего языка. Въ доказательство сего приводится здѣсь нѣсколько мѣстъ, выписанныхъ изъ сего перевода съ приложеніемъ французскаго подлинника, по коимъ можно будетъ сдѣлать заключеніе и о всемъ преложеніи.

# Chapitre I.

De la louange et de l'amour de la gloire.

La louange, si desirée et si prodiguée sur la terre, n'est point et ne peut être une chose indifférente.

En société, c'est le plus souvent un commerce de mensonges, établi par la convention et le besoin de se plaire: alors elle nuit aux hommes, parce qu'elle les dispense d'avoir des vertus. Et sous ce point de vue, elle est une des choses les plus grandes qui soient parmi les hommes, d'abord, par son autorité:

### Глава 1.

О хваль и о любви къ славъ.

Хвала, столь желанная и столь нещадимая на земль, не есть и не можеть быть маловажною вешію.

Въ обществъ весьма часто бываетъ торговлею обмановз, установленных по согласію и по надобности нравиться; тогда вредна она людямъ, потому что освобождаетъ ихъ отъ добродителей. И въ семъ отношеніи она между людьми изъ величайших вещей, во первыхъ по своей силь: она внушаетъ

elle inspire un respect naturel pour celui qui la mérite et qui l'obtient; par son étendue: elle remplit tous les lieux; par sa durée: elle embrasse les siecles.

Et il faudrait que tous les matins ce fût la première parole qu'on fît entendre aux princes à leur reveil. L'amour de la gloire veillerait autour d'eux pour en repousser les faiblesses et les vices.

D'où naît ce sentiment? de la nature même de l'homme. Ambitieux et faibles, melanges d'imperfection et de grandeur, une estime étrangère peut seule justifier celle que nous tâchons d'avoir pour nous-mêmes. Elle met un prix à nos travaux, elle nous fait croire à nos vertus, elle nous rassure sur nos faiblesses. Elle occupe de plus notre activité inquiète, qui a besoin de mouvement, et qui cherche à répandre au dehors.

L'amour de la gloire nous pousse et nous précipite hors de nous. Nous échappons à l'ennui et à nous-mêmes; nous voнатуральное почтение кътому, кто ее заслуживаетъ и получаетъ; по своему протяжению: она наполняетъ всѣ мѣста; по своей долговременности: она объемлетъ вѣки.

И надлежало бы сей рычи каждое утро быть первой государямь при ихъ пробужденіи. Любовь къ славѣ бодрствовала бы около ихъ, для прогнанія отъ нихъ слабостей и пороковъ.

Откуда раждается сіе чувствованіе? отъ самой природы человъка. Когда люди честолюбивы и слабы, смись несовершенства п великости, то одно постороннее почитание можеть оправдать то уваженіе, которое къ самимъ себѣ имътъ стараемся. Оно установляеть ипну нашимъ трудамъ, заставляетъ върить нашимъ добродътелямъ, ободряет насъ противъ наших слабостей. Сверхъ того, оно занимаетъ безпокойную нашу деятельность, которой надобно движеніе, и которая виб насъ ищетъ распространиться.

Любовь къ славѣ насъ движетъ и вит себя изженяетъ. Мы убѣгаемъ отъ скуки и отъ насъ самихъ; предваряемъ вре-

lons au devant du temps; nous vivons où nous ne sommes pas. La calomnie siffle dans un coin; mais la gloire parcourt la terre; elle acquitte la dette du genre humain envers la vertu et le génie.

On a beaucoup declamé contre la gloire; cela est naturel:

Chacun en secret y pretend; mais l'un s'affiche, et l'autre se cache. L'un a la vanité des petites choses et l'autre l'orgueil des grandes.

Voulez-vous savoir ce que peut le sentiment de la gloire? Otez la de dessus la terre. Tout change. Le regard de l'homme n'anime plus l'homme; il est seul dans la foule. Le passé n'est rien. Le présent se resserre. L'avenir disparait. L'instant qui s'écoule périt éternelment, sans être d'aucune utilité pour l'instant qui doit suivre.

En parcourant l'histoire des empires et des arts, je vois partout quelques hommes sur des hauteurs, et en bas le troupeau du genre humain qui suit de loin et à pas lents. Je vois la gloire qui guide les premiers, et ils guident l'univers.

мя; живемъ гдѣ насъ нѣтъ. Клевета шипитъ въ углу, а слава протекаетъ землю. Она платитъ добродътели и генію долг рода человъческаго.

Много говорено было противъ славы; *cie натурально*:

Всять въ тайнъ ея (славы) домогается; но одинъ себя выставляет, а другой укрывается. У одного тщеславіе въ мелкихъ вещахъ, у другаго въ великихъ.

Хотите ли знать, что можетъ иувствование славы? Возьмите ее от земли. Все перемѣняется. Взорт человъка не одушевляет болье человъка; въ толпѣ людей онъ одинъ. Прошедшее есть ничто. Настоящее сокращается. Будущее становится не видно. Протекающая минута исчезает въчно, безъ всякой пользы для слѣдующей минуты.

Проходя исторію имперій и художеств, повсюду вижу ніскольких влюдей на высотах, и внизу вижу стадо человоческаго рода, слідующее издали и медленно. Вижу славу руководящую первых, а их руководствующих світь.

Ne l'attendez pas d'un peuple *pauvre*: je ne dis pas celui qui, resté près de la nature et de l'égalité...

# Chapitre II.

Des éloges religieux, ou des hymnes. pag. 19.

Le genre des éloges est très ancien.

C'etait une espèce de création nouvelle qui rendait l'univers à l'homme.

Les hymnes durent être animés par l'imagination et respirer l'enthousiasme; car l'homme aux prises avec la nature conçoit des idées plus grandes par la vue de sa faiblesse même.

Malgré la distinction des rangs, l'homme est à coté de l'homme. L'orgueil les sépare; la nature les rapproche. Mais l'homme et Dieu, où est la mesure commune.

## Chapitre III.

Des éloges chez tous les premiers peuples. pag. 36.

Ainsi.... l'idée de fertiliser

Не ожидайте (чувствованія славы) отъ народа бюднаго: не говорю отъ такого, который оставался близь природы и равенства...

### Глава 2-я.

О духовныхъ *хвалах*г или гимнахъ.

Древность похвальныхъ ръчей весьма *глубока*.

Сіе (т. е. восхожденіе солнца) было родз новаго сотворенія, которымз отдавался свътз человъку.

Гимны долженствовали одушевлены быть воображеніем и оживлены восторгомь; ибо человѣкъ въ сварах съ натурою получаетъ большія идеи при видь самой своей слабости.

Не смотря на различіе чиновъ человѣкъ находится подлю человъка. Гордость ихъ разлучаеть; природа сближаеть. Но человъкъ и Богъ, гдъ общая мъра?

### Глава 3-я.

О хвалах у всых первобытных народовг.

Такимъ образомъ... идея

la terre en la remuant, la première et la grossière ébauche d'une charrue, voilà sans doute quels furent les premiers titres pour les éloges des nations.

Tout peuple, dès sa naissance, eut des éloges.

... des hommes qui menaient souvent une vie solitaire et errante... attachant des idées superstitieuses aux tempêtes...

On a trouvé des espèces de poèmes destinés à célébrer des espèces de grands hommes.

# Chapitre V. page 73.

Son nom rappelle encore aujourdhui de grandes idées de la patrie, de courage et d'éloquence.

On lui accorda même l'honneur de louer les guerriers, morts dans cette bataille. Il faut avouer que ce discours n'est pas digne de la réputation de l'orateur. Ce n'est point là que se trouve ce beau mouvement si connu et qui a rapport à la même bataille: «non, citoyens, non, en combattant Philippe, vous n'avez point fait de faute. J'en jure par les mânes

удобрять землю ораніемъ, первый и грубый образецъ сохи, воть какія безъ сумнѣнія были титлы къпохваламъ народовъ.

Всякій народъ *от своего* рожденія имѣлъ хвалебныя ръчи.

....Люди, часто провождавшіе уединенную и превитающую жизнь... прилѣпляя суевѣрныя идеи къ непогодамъ.

Найдены роды поэмъ, опредъленныхъ для прославленія видовт великихъ людей.

### Глава 5-я.

Имя его [Демосоена] еще нынѣ приводить на память великія идеи, идеи отечества, неустрашимости и краснорѣчія.

Ему отдали даже честь хвалить воиновъ, въ томъ сраженіи умершихъ. Признаться надобно, что рѣчь сія не достойна славы оратора, хотя въ ней находится сіе прекрасное движеміе, столь извѣстное, которое относится къ тому же сраженію: «нѣтъ, граждане, нѣтъ, сражаясь съ Филипомъ, вы не сдѣлали ошибки. Клянусь тѣнями сихъ великихъ мужей, de ces grands hommes qui ont combattu pour la même cause aux plaines de Marathon».

Eschine avec toute l'éloquence d'un ennemi et d'un rival s'écrie.

Et ailleurs il représente aux athéniens que s'ils accordent à Démosthène une couronne d'or, au moment où le héraut proclamera sur le théâtre cet honneur qui lui est rendu, les pères, les femmes et les enfans de tous ceux qui sont morts par sa faute à Chéronée, pousseront des cris d'indignation et verseront des larmes, de ce que tant de braves guerriers sont morts sans vengeance, et que Démosthène, qui est leur assassin, reçoit cependant un honneur public en présence de toute la Grèce assemblée.

On ne peut faire un pas dans la Grèce sans trouver de grands noms.

On lui nomme deux orateurs. Alors il raconte qu'il était la veille chez Aspasie, et que la conversation étant tombée sur même sujet, cette femme qui avait donné des leçons d'éloquence à Périclès, et qui alors en donnait à Socrate, se mit

которые по той же причини сражались на равнинахъ Маравонскихъ».

Эсхинъ со всемы праснорычиеми непріятеля и соперника его восклицаєть.

И въ другомъ мѣстѣ представляетъ авинянамъ, что если они дадутъ Демосвену золотой вѣнокъ, въ ту минуту какъ герольдъ провозгласитъ на театрѣ сію честь ему отданную, отцы, жены и дѣти всѣхъ тѣхъ, которые по винъ его умерли въ Херонеѣ, поднимутъ крикъ негодованія, и прольютъ слезы, что столько храбрыхъ воиновъ умерло безъ отмиценія, а Демосвенъ, ихъ убійца, получаетъ публичную честь въ присутствіи всей собравшейся Греціи.

Въ Греціи не можно сдълать шага, чтобы не найти великих именз.

Ему (т. е. Сократу) сказывают имена двухъ ораторовъ. Тогда разсказываетъ онъ, что вчера былъ у Аспазія, и разговоръ зашелъ о томъ же предметь; жена сія, которая обучала краснорьчію Перикла, а тогда уроки давала Сократу,

tout-à-coup à prononcer un éloge funèbre des guerriers, moitié fait sur le champ, moitié preparé. Ménexène est curieux de l'entendre; et Socrate, qui l'a retenu, a la complaisance de le répéter. Le discours est censé d'Aspasie, mais on apperçoit Platon caché derrière la courtisane.

### Chapitre VI. pag. 83.

Leurs gymnases étaient pour eux les apprentissages de Marathon et de Platée. A Rome sans avoir les mêmes institutions on fortifiait de même les corps par l'exercice.

La Grèce, en louant la vigueur des muscles, louait l'instrument de ses victoires et les garants de sa liberté.

Où les jeunes esclaves distribuaient des couronnes sur toutes les têtes, et où les vins délicieux de l'Archipel animaient déjà les convives, chacun prenant dans sa main des branches de myrthe...

C'est là encore que l'on voit le génie de ce peuple, qui mêlait à ses plaisirs même des leçons de grandeur. тотчасъ начала произносить надгробную рѣчь воинамъ, половину наскоро сочиненную, другую приготовленную. Менексенъ желаетъ ее слышать; Сократъ, остановя Аспазію, въ угодность ей имъ оную повторяетъ. Рѣчь сію присвояютъ Аспазіи; но примѣтенъ Платонъ, сокрытый позади куртизанки.

### Глава 6-я.

Ихъ гимназіи были для нихъ наукою для Маравона и Платеи. Въ Римѣ безъ сихъ установленій укрѣпляли также тѣло употребленіемъ симъ.

Греція, похваляя крѣность мышцъ, хвалила орудіе своихъ побѣдъ и порукъ своей вольности.

Когда молодые невольники раздавали *впики* на всѣ головы, и какъ вкусныя архипелажскія вина гостей уже веселили, каждый, принимая въ свою руку миртовыя вѣтви...

...который со своими даже увеселеніями смѣшивалъ уроки великости. Chapitre XVII, pag. 277.

Глава XVII-я.

Il s'en fallut bien que les successeurs d'Alexandre Sévère pensassent comme lui. Au temps de Dioclétien surtout, il se fit une révolution. La pompe de l'Asie effaça pour jamais les anciennes traces de moeurs romaines. Un édit ordonna d'adorer le prince. On multiplia tout ce qui en impose au peuple; et trop d'empereurs se crurent dispensés d'avoir une grandeur réelle. Alors la fureur des panégyriques redoubla, et ils devinrent une étiquette du trône. La poésie, l'éloquence et les arts parurent un peu se ranimer; mais le gouvernement avait corrompu le génie; et il y a encore plus loin, pour les lettres, du siècle de Constantin à celui de Trajan, que de celui de Trajanà celui d'Auguste. L'un avait trouvé le point juste où la grandeur se mêle avec le goût; le second eut les excès de la force; le troisième n'eut que les excès de la faiblesse.

Il semble que ces hommes eussent voulu s'agrandir eux mêmes, en proportion de l'uni-

Преемникамъ Александра Севера надлежало бы также думать какъ онъ, особливо во время Діоклетіана, когда сдѣлалось превращеніе. Азіатская пышность изгладила навсегда древніе слёды римскихъ нравовъ. Указъ поведель обожать государя. Умножили все, чёмъ бы ослѣпить народъ; и многіе императоры сочли себя не обязанными, чтобъ имѣть дѣйствительное величіе. Тогда непомърность панегириковъ усугубилась, и они сдёлались этикетом престола. Стихотворство, краснорѣчіе и науки, казалось, нъсколько оживились; но правленіе совратило геній; и для наукъ разстояніе еще больше отъ вѣка Константина до вѣка Траяна, нежели отъ Траяна до Августа. Одинъ нашелъ настоящую точку, гдв великость смѣшивается со вкусомъ; другой имѣль излишки въ силѣ; у третьяго были только излишки слабости.

Кажется, что люди сін хотели бы сами увеличиться, по мере света, надъ которымъ vers auquel ils commandaient \*); mais malgré leurs efforts, condamnés à n'être que des hommes, ils agrandissaient leurs images, et tout ce qui semblait faire partie d'eux mêmes. C'est à la même idée que tenait l'apothéose de leurs prédecesseurs....

Et quand les princes, par les longs séjours et les guerres qui les retenaient en orient, furent accoutumés à l'esprit de ces climats, la servitude des manières qui chez les romains se mêla enfin à la servitude des moeurs, et alors l'habitude de se prosterner, consacrée par l'usage et ordonnée par la loi.

Les provinces étaient plus loin de ces orages. On y apprenait plutôt qu'on ne sentait les révolutions du trône.

Leur commerce y porta cette culture et ce goût qui naît d'abord dans les capitales, parce que le goût n'est que le résultat d'une multitude d'idées comparées et d'une foule de sentimens qu'on ne peut avoir

владычествовали \*), но не смотря на ихъ усилія, осужденные быть только человѣками, увеличивали свои изображенія, и все то, что казалось быть частію ихъ самихъ. Отъ сей же идеи происходили обоготворенія ихъ предшественниковъ....

Когда государи по долговременнымъ отсутствіямъ и по войнамъ, которыя задерживали ихъ на востокѣ, привыкли къ свойству сихъ климатовъ, рабство въ обращении, смѣшавшееся наконецъ у римлянъ съ рабствомъ правовъ, и тогда привычка кланяться въ землю, освященная обыкновеніемъ и предписанная закономъ.

Провинціи отъ сихъ бурь были отдалены. Тамъ скорѣе узнавали, нежели чувствовали, превращенія престола.

Торговля ихъ (т. е. римлянъ) принесла туда (т. е. въ Галлію) сіе образованіе, и сей вкусъ, который сперва раждается въ столицахъ, потому что вкусъ не иное что, какъ слёдствіе многихъ сравненныхъ идей и

<sup>\*)</sup> Caligula fut jaloux d'un certain Proculus qui avait une figure colossale et le fit égorger.

<sup>\*)</sup> Калигула завидовалъ нѣкоему Прокулу, который имѣлъ колоссальную фигуру, и велѣлъ его убить.

que dans l'oisiveté, l'opulence et le luxe.

Chapitre XIX, page 312.

Le philosophe observe comment on voit les objets sur le trône. L'historien cherche dans les écrits d'un roi l'histoire de ses pensées. Le critique, qui analyse, étudie le rapport secret qui est d'un coté entre le caractère, les principes, le gouvernement d'un prince, et de l'autre, son imagination, son style, et la manière de peindre ses idées. Plus le prince a de réputation, plus cet intérêt augmente. On aime à voir un homme, admiré dans sa cour et sur les champs de bataille, écrire et penser dans son cabinet, et parler en philosophe aux peuples qu'il sait gouverner en roi.

Tome second.

Chapitre XXIV.

Ailleurs quelques hommes épars se cachaient parmi des ruines. многихъ чувствованій, которыхъ не можно имѣть какъ только въ праздности, въ изобиліи и въ роскоши.

Глава XIX.

Философъ примѣчаетъ, какъ видять предметы на престоль. Историкъ ищетъ въ писаніяхъ государя исторіи его мыслей. Разборчивый критикъ замѣчаетъ тайное отношеніе, которое съ одной стороны находится между характеромъ, правилами, правленіемъ государя, а съ другой, его воображение, его слогъ, и образъ изображать свои идеи. Чёмъ славнее государь, тёмъ больше участіе сіе умножается Любять видпть человька, въ удивленіе приводящаго въ своемъ дворцъ и на поляхъ сраженія, какъ пишетъ и думаетъ въ своемъ кабинетъ, и говоритъ какъ философъ народамъ, которыми умфетъ управлять какъ государь.

Часть 2-я.

Глава 1-я.

Индѣ инсколько разспянных человик укрывались между развалинами. Des forêts incultes s'élevèrent où l'industrie et la paix avaient fait croître des moissons. Dans plus d'une province, les bêtes féroces prirent la place de l'homme et vinrent s'emparer des pays qu'il laissait désertes.

Le sol de l'ancienne Rome avait été caché deux ou trois fois. Des restes de palais ou de temples noircis par les feux, et un terrain immense couvert de décombres, attestaient seuls son ancienne grandeur.

L'homme dans cet état fut condamné à l'ignorance et à la barbarie. Il devint sauvage comme le globe qu'il habitait. Le barbare qui avait vaincu, c'està-dire qui avait égorgé et brûlé, dédaignait des arts inutiles pour les combats.

L'Europe chrétienne fut occupée et divisée tour à tour par les établissemens des barbares, par les incursions des Normands, par l'anarchie de fiefs, par les guerres sacrées des croisades, et par les combats éternels du sacerdoce et de l'empire. Il y eut pourtant à travers ces ravages quelques éclairs de connaissances. On enseigna sous Запущенные льса поднялись тамз, идъ рачительность и миръ произращали жатвы. Свиръпые звъри заняли мъсто человъка, и овладъли землями, которыя оставляль онз пусты.

Земля древняю Рима два или три раза была закрыта. Остатки чертоговъ или храмовъ, от огней почернювшіе, безмѣрное пространство земли ломому покрытое, одни были свидътели его древней великости.

Въ семъ состояніи человѣкъ присужденъ быль къ невѣжеству и варварству. Онъ сдѣлался дикъ, какъ и шаръ, на которомъ жилъ. Варваръ побѣдившій, то есть перегубившій и сожегшій, пренебрегалъ искусства, для сраженій безполезныя.

Христіанскую Европу занимали и поперем'єнно разд'єляли населенія варваровъ, наб'єги Нормандцовъ, феодальное безначаліе, священныя войны крестоносцевъ и вычныя пренія духовенства и имперіи. Однако при опустошеніяхъ сихъ были н'єкоторые блески познаній. При Карломаню обучали н'єсколько ариеметикъ и грамматикъ и нъ-

Charlemagne un peu d'arithmétique et de grammaire et quelques formes de raisonnemens, qu'on prenait pour de la logique. которымъ образцамъ доводовъ, которые почитались логикою.

## Chapitre XXVIII.

Des obstacles, qui avaient retardé l'éloquence parmi nous, de sa renaissance, de sa marche et de ses progrès.

Jamais on ne loua tant. Ce fut pour ainsi dire la maladie de la nation. Heureusement l'éloquence et le goût s'étaient formés. Au defaut de la fierté du caractère, on avait du moins le mérite du génie. On louait tantôt avec délicatesse, tantôt avec pompe; et ces courtisans polis, sous un gouvernement qu'avait de l'éclat, mêlaient de la dignité dans leurs hommages, et honoraient par l'éloquence les maîtres qu'ils flattaient.

Il serait peut-être curieux de chercher comment l'éloquence perdue depuis tant de siècles...

Elle fut longtemps, comme la monarchie française, un amas de débris.

Mais peu-à-peu elle perdit ses prononciations barbares, et

### Глава 28-я.

О препонахъ, укоснившихъ между нами витійство, о его возрожденіи, теченіи и успъ-хахъ.

Никогда столько не хвалили. [Здѣсь говорится о вѣкѣ Людовика XIV]. Сіе было такъ сказать болѣзнію націи. По недостатку гордости въ характерь, по крайней мѣрѣ имѣли досточиство генія. Хвалили то съ чувствительностію, то съ великолѣніемъ; и сіи придворные учтивцы присоединяли досточиство къ своей преданности, и витійствомъ оказывали почитаніе господамъ, которымъльстили.

Любопытно бы можетъ быть быль поискать, какъ витійство за столько вѣковъ потерянное...

Языкъ нашъ, какъ и французская монархія, долго были грудою отрывковъ.

Но мало по малу потерялъ свои варварскія произношенія,

se rapprocha par degrés de l'harmonie. Car il en est des langues, comme des sables qui roulent dans les rivières et qui s'arrondissent par le mouvement...

и постепенно приближился къ *гармоніи*. Поелику съ языками тоже бываеть, какъ съ песками, которые *катятся въ ръкахъ*, и отъ движенія округляются...

Chapitre XXIX, page 120.

De Mascaron et de Bossuet.

Deux orateurs célèbres, Fléchier et Bossuet, le fixèrent, comme deux grands poëtes avaient fixé l'art bien plus difficile de la tragedie.

Le génie se monta ensuite à une élévation pleine de grandeur, mais inégale. Enfin les esprits se polissant, mais s'affaiblissant un peu, vinrent par les progrès des lumières à ce point où le goût des détails fut plus parfait, mais où l'élégance continue nuisit à la grandeur et sans doute à la force. Telle est peut-être la marche nécessaire des esprits dans tous les arts: telle fut celle de l'oraison funèbre. Mascaron fut dans ce genre ce que Rotrou fut sur le théâtre. Rotrou annonça Corneille: et Mascaron Bossuet.

Глава 29-я.

О Маскоронъ и Боссюэтъ.

Два славныхъ оратора, Флешьеръ и Боссюэтъ, оный (т. е. родъ надгробныхъ рѣчей и панегириковъ) утвердили, какъ два великихъ стихотворца опредолили труднъйшее искусство трагедіи.

Потомъ геній простерся къ полному возвышенію великости, но неровной. Наконецъ умы, изощряясь, но нѣсколько ослабѣвая, по успѣхамъ въ познаніяхъ достигли сей точки, гдф вкусъ въ подробностях былъ совершеннъе, но гдъ непрерывное украшеніе вредило великости, безъ сумнѣнія и силѣ. Таковъ можетъ быть былг нужный умамъ ходъ во встхъ искусствахъ: таковт былт надгробнаго слова. Маскаронъ въ семъ родѣ быль то, что Ротру на театръ. Ротру возвъстил Корнеля; а Маскаронъ Боссюэта.

Sa manière tient à celle des deux hommes célèbres qui, en le suivant, l'ont effacé. Il semble qu'il s'essaye à la vigueur de Bossuet, et aux détails heureux de Fléchier.

A mesure qu'il avance, on voit que son siecle l'entraîne; et de l'oraison funèbre d'Anne d'Autriche à celle de Turenne, il y a peut-être la même distance que de Saint Genêt à Vinceslas\*), ou de Clitandre à Cinna.

Quelquefois son âme s'élève, mais soit le défaut du temps, soit le sien, quand il veut être grand, il trouve rarement l'expression simple. Sa grandeur est plus dans les mots que dans les idées.

Trop souvent il retombe dans la métaphysique de l'esprit, qui paraît une espèce de luxe, mais un luxe faux qui annonce plus de pauvreté que de richesse.

Son plus grand mérite est d'avoir eu la connaissance des hommes. Il a dans ce genre des choses senties avec esprit et rendues avec finesse. Ainsi dans Образъ его подходитъ къ образу двухъ славныхъ мужей, которые, послѣдуя ему, его затмили. Кажется, что онъ покушается достигнуть силы Боссюэта и счастливыхъ подробностей Флешьера.

Потому, какт идет онт впередт, видно, что въкъ его увлекает; и отъ надгробнаго слова Аннъ Австрійской до слова Тюреню, такое же можетъ быть разстояніе, какъ отъ Сентъ-Женетъ до Винцеслава \*) или отъ Клитандра до Цинны.

Иногда душа его (Маскарона) возносится, но или виною время, или онъ, когда хочетъ быть великъ, ръдко находитъ простое выраженіе. Великость его больше въ словахъ, нежели въ идеяхъ.

Весьма часто заходить въ метафизику ума, что кажется родомъ роскоши, но ложной, которая означаеть больше бѣдности, нежели богатства.

Напбольшее его достоянство въ томъ, что имѣлъ познаніе о людяхъ. Въ семъ родѣ имѣетъ онъ вещи, умомъ ощущенныя и остро представленныя. Такъ

<sup>\*)</sup> Deux tragédies de Rotrou.

<sup>\*)</sup> Двѣ трагедін де Ротру.

l'oraison funèbre de Henriette d'Angleterre, il dit, en parlant des princes, «qu'ils s'imaginent avoir un ascendant de raison comme de puissance; qu'ils mettent leurs opinions au même rang que leurs personnes; et qu'ils sont bien aises, quand on a l'honneur de disputer avec eux, qu'on se souvienne qu'ils commandent à des légions».

On ne peut douter que Bossuet, en composant cet éloge funèbre, ne fût profondément affecté, tant il y parle avec éloquence et de la misère et de la faiblesse de l'homme! Comme il s'indigne de prononcer encore les mots degrandeur et degloire! Il peint la terre sous l'image d'un débris vaste et universel; il fait voir l'homme cherchant toujours à s'élever, et la puissance divine poussant l'orgueil de l'homme jusqu'au néant, et pour égaler à jamais les conditions, ne faisant de nous tous qu'une même cendre. Cependant Bossuet, à travers ces idées générales, revient toujours à la princesse; et tous ses retours sont des cris de douleur.

въ надгробномъ словъ Генріеттъ Англинской, бесъдун о государяхъ, говоритъ, «они воображаютъ, что столько же превосходствуютъ разумомъ, сколько могуществомъ; что мнѣнія свои ставятъ на томъ же степени, какъ и свои особы; и что довольны бываютъ, когда кто имѣетъ честь съ ними состязаться, дабы помнили, что у насъ легіоны въ послушаніи.»

Сумнъваться не можно, чтобъ Боссюэтъ, сочиняя сію надгробную рѣчь, не быль глубоко тронуть: съ толикимъ красноръчіемъ говорить онъ въ ней о бъдности и о слабости человъка! Какъ раздражается, произнося еще слова великости и славы! Онъ представляетъ землю въ видѣ пространной и повсемственной глыбы, показываетъ человъка ищущимъ всегда возвыситься, и божеское могущество обращающимъ гордость человъка въ ничтожество, и для уравненія навсегда состояній льлающимъ изъ всьхъ насъ тотъ же токмо пепелъ. Однако Боссюэть, чрезь сім всеобщія идеи, всегда возвращается къ принцессѣ; и всѣ его возвраты суть восклицанія печали.

On n'a point encore oublié, au bout de cent ans, l'impression terrible qu'il fit, lorsqu'après un morceau plus calme, il s'écria tout-à-coup: «Onuit désastreuse! o nuit effroyable! où retentit comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle: madame se meurt, madame est morte». Et quelques momens après, ayant parlé de la grandeur d'âme de cette princesse, tout-à-coup il s'arrête, et montrant la tombe où elle était renfermée: «la voilà, malgré son grand coeur, cette princesse si admirée et si chérie; là voilà telle que la mort nous l'a faite! encore ce reste tel quel va-t-il disparaître. Nous l'allons voir dépouillée, même de cette triste décoration. Elle va: descendre à ces sombres lieux, à ces demeures souterraines, pour y dormir dans la poussière avec les grands de la terre, avec ces rois et ces princes anéantis, parmi lesquels à peine peut-on la placer, tant les rangs y sont pressés! tant la mort est prompte à remplir ces places»! Puis tout - à - coup il craint d'en avoir trop dit. Il remarque que la mort ne nous laisse pas même de quoi occu-

По прошествій ста лѣтъ не забыли еще страшнаго впечатленія, которое онъ сделаль, когда послѣ статьи болѣе тихой, вдругъ возопилъ: «О злочастная ночь! о ужасная ночь! въ которую, какъ громовой ударъ, разнеслась сія дивная новость: мадамъ кончается, мадамъ скончалась!» И чрезъ нѣсколько минутъ, говоривши о великости души сей принцессы, вдругъ остановляется, и указуя на гробъ, въ которомъ была она заключена: «вотъ она, не смотря на ея изящное сердце, вотъ принцесса сія, столь любезная! вотв она такая, какою намз смерть ее сдълала! Еще сей остатокъ такой, какого скоро не будетъ. Мы увидимъ ее лишенную и сего печальнаго украшенія. Она низойдеть въ сіи мрачныя мѣста, въ сіи подземныя жилища, чтобъ почивать тамъ въ прахѣ съ великими земли, и съ сими государями, и съ сими уничтоженными принцами, между которыми едва помъстить ее можно, столько достоинства тамъ сближены! Столь поспъшна смерть къ наполненію мњств»! Потомъ вдругъ убоялся, что много сказалъ. Замѣчаper une place, et que l'espace n'est occupé que par les tombeaux.

Mais il peint souvent par de grands traits l'homme que La Bruyère n'a peint que par les ridicules et les faiblesses. S'il n'a pas l'éloquence et la sublimité de Pascal, il n'a pas non plus cette philosophie ardente et sombre qu'on lui a justement reprochée: celle de Vauvenargues est plus douce; elle tend la main à l'homme, le rassure et l'élève. Ce philosophe sensible avait à peine trente ans quant il mourut.

«Tu n'es plus, s'écrie l'ora«teur; tu n'es plus, o douce es«pérance du reste de mes jours!
«O ami tendre! la retraite de
«Prague, pendant trente lieues
«de glace, jetta dans ton sein
«les semences de la mort, que
«mes tristes yeux ont vu depuis
«se devélopper. Familiarisé avec
«le trépas, tu le sentis appro«cher avec cette indifférence que
«les philosophes s'efforçaient ja«dis ou d'acquérir, ou de mon«trer.

Et après avoir parlé de son gout, de sa philosophie et de

етъ, что смерть не оставляетъ намъ и того, чъм занять мъсто, и что оно занято только гробами.

Но часто изображаетъ великими чертами человъка, которато Ла - Брюеръ изобразилъ только издъвками и слабостями. Если не имъетъ красноръчія и выспренности Паскаля, то не имъетъ также и сей пылкой и мрачной философіи, которою его справедливо укоряли; философія Вовенарга милле; она простираетъ руку къ человъку, ободряетъ его, и возноситъ. Сей чувствительный философъ едва имълъ тридцать лътъ каку умеръ.

Тебя нѣтъ больше, восклицаетъ ораторъ, тебя нѣтъ больше, о сладостная надежда остатка дней моихъ! О нѣжный другъ! Отступленіе отъ Праги, черезъ тридцать миль по льду, посѣяло въ груди твоей сѣмена смерти, которыхъ разверзаніе видѣли потомъ печальные мои глаза. Иризнавшись къ смерти, ты чувствовалъ приближеніе ея съ симъ равнодушіемъ, которое философы силились нѣкогда или пріобрѣсть или показать.

И поговоря о его вкусѣ, о его философіи и о его красно-

son éloquence, il ajoute: «Com-«ment avais-tu pris un essor si «haut dans le siècle de petites-«ses? et comment la simplicité «d'un enfant timide couvrait-elle «cette profondeur et cette force «de génie? рѣчіи, присовокупляеуъ: «Какъ браль ты толь высокій полеть въ вѣкѣ малостей? и какъ простота боязливаго младенца скрывала сію глубину и сію силу генія?

# Chapitre XXXIII.

Tous ceux qui prêchaient, prirent l'habitude de louer. On parlait à Louis XIV de ses devoirs, mais on lui parlait presque autant de ses vertus: on mêlait avec adresse au langage de l'évangile le langage des cours.

Outre ces éloges periodiques et saints, il y en avait d'autres tout profanes, que chaque circonstance et chaque année faisait naître. On n'en trouve guères avant la mort de Mazarin.

On voit que le bien et le mal de ce règne célèbre tient à une seule idée, une idée de grandeur, tantôt exagérée et tantôt vraie.

Si on l'examine du côté des talens, il avait un coup d'oeil sûr. Entouré de grands hommes, il eut le mérite de les croire. L'ap-

### Глава 33-я.

Всѣ тѣ, которые сказывали проповѣди, сдѣлали привычку хвалить (Людовика XIV). Говорили Людовику XIV о его должностяхъ, но почти столько же говорили ему о его добродѣтеляхъ: искусно присовокупляли къ слову евангелія ръчь придворную.

Кром'є сихъ періодическихъ и святых р'єчей, были другія совс'ємъ св'єтскія, которыя отъ каждаго обстоятельства и ежегодно раждались. До смерти Мазарина их не находят.

Можно вид'єть, что добро и худо сего царствованія (Людовика) зависить оть одной идеи великости, то увеличенной, то справедливой.

Если разсмотрѣть его (Людовика XIV) со стороны талантовъ, то *глазз его былз въренз*. Окруженный великими людьми, plication lui donna le génie de имъть онъ достоинство имъ въl'expérience.

рить. Прилежание дало ему геній опытности.

Разсматривательный комитеть, судя о достоинствъ и качествъ сего перевода по весьма многимъ мъстамъ онаго, изъ коихъ здъсь приведены только краткія выписки, мн ніемъ полагаеть, что академія россійская въ изданіи сего перевода отъ своего имени, въ настоящемъ его видъ, участія принять не можеть.

> А. Никольскій. П. Карабановъ. А. Севастьяновъ. Князь Сергій Шихматовъ.

393) Пъснь на новый 1797 годъ его императорскому величеству всемилостивъйшему государю Павлу Петровичу, императору и самодержду всероссійскому и прочая, и прочая, и прочая, отъ вършоподданнъйшаго Николая Озерецковскаго, академіи наукъ члена. Въ Санктпетербургъ. Печатано съ дозволенія управы благочинія.

> Се нынъ новый годъ изъ въчности выходить, Свътиль небесныхь сонмь съ собою къ намъ выволить: Въ россійской онъ странѣ другое солнце зрить, Предъ конмъ свътлый ликъ созвъздій предстонть: Зрить Павла Перваго владикою народовъ, Которые къ нему отъ солнечныхъ восходовъ Ло странъ полунощныхъ усердіемъ горять, И въ жертву принести сердца свои сифшатъ. Съ веселіемъ сей годъ теченье начинаетъ, И множество утъхъ Россія объщаеть: Отъ Павла встръченъ онъ излитіемъ щедротъ На вървыхъ подданныхъ, на бъдныхъ, на спротъ; За темъ и ускорилъ въ его придти державу, Чтобъ видеть Павлову гремящу всюду славу.

Вступленіе твое на царство, государь, Лля всей имперіи небесный было дары:

Съ престола твоего вдругъ полились щедроты; Узрѣлися твои изящныя доброты; Ты свътомъ мудрости престолъ твой озарилъ, И очи умныя на царство устремиль, Чтобъ укрънить его первъйтія подпоры. Предстали предъ тобой священные соборы, Что служать одтарю Всевышняго Царя, И вфрою въ нему чистфишею горя, Всецълость оныя въ народъ соблюдають, Раздоры и вражды отъ обществъ отвращаютъ. Служенія сего ты важность понималь, Вліяніе его на разумы видаль; За тъмъ, чтобъ ободрить учителей церковныхъ Въ желаемыхъ трудахъ, въ ихъ нодвигахъ духовныхъ, Особенныя имъ ты милости явилъ, И знаки почестей на нихъ тъ возложилъ, Какіе воиновъ, вельможей украшають, Да тѣ жъ поборниковъ по церкви отличаютъ.

Отъ сихъ подвижниковъ къ другимъ преходъ твой скоръ: На храбрыхъ воиновъ свой обращаешь взоръ, Которы мужествомъ отечеству служили, Ни крови за него, ни жизни не щадили; Которыхъ силою враговъ твердь потряслась, И множествомъ побъдъ Россія вознеслась. Хотя она своимъ блаженствомъ веселится. Ни зависти враговъ, ни злобы не страшится; Хоть въ браняхъ нужды пътъ и вредно ихъ желать, Но должно вонна впередъ приготовлять, Чтобъ онъ хотёль, умёль и не робёль сражаться, Когда противники заставять оподчаться. Великій въ воина вливается тёмъ духъ, Когда съ нимъ государь обходится какъ другъ, Когда его своимъ примфромъ научаетъ. И мановеніемъ исправность одобряеть. Начало положивъ въ твореніи своемъ. Тожъ равно дълаешь, монархъ, и въ войскъ всемъ: Присутствуешь въ полкахъ, творишь, повелъваешь, Искуство, мужество собою въ нихъ вселяешь; Но чтобы больше духъ военный оживить,

Чтобъ ревность въ ратникахъ сугубо возбудить, Награды изліялъ чиновнымъ за служенье, Служащимъ за труды содёлалъ ободренье: Избавилъ воина, служивша двадцать лётъ, За коимъ никакихъ пороковъ въ службѣ нётъ, Отъ всёхъ жестокостей тёлесна наказанья; Да и призналъ его достойнымъ воздаянья; Святыя Анны знакъ носити повелёлъ, Чтобъ той свидётель былъ служенія и дёлъ.

Въ то время какъ тобой дела сін творятся, И подвигамъ твоимъ всф зрители дивятся, Небесныхъ ангелъ странъ твой возхищаетъ духъ, И умнымъ очесамъ Россіи кажетъ кругъ, Различны племена народовъ представляеть; Вниманіе твое на глась ихъ обращаеть; Доходять до тебя мольбы, желанья ихъ, И нѣжность трогають сердечныхъ чувствъ твоихъ; Подвигся къ милости, какой не ожидали, Иль паче оную возможной не считали: Воннскіе велёль наборы прекратить, И набранныхъ крестьянъ въ ихъ домы возвратить. Вельнія твои тоть ангель возвыщаеть, Всѣ домы, хижины весельемъ наполняетъ; Слезъ радости у всъхъ источники текутъ; Во храмы юноши и старцы вдругь бѣгуть, Благодареніе Всевышнему приносять, Теплайшею мольбой Уташителя просять,

> Чтобъ Павла онъ любилъ, Чтобъ Павла онъ хранилъ, Чтобъ Павловъ родъ продлился, И Павелъ въ пемъ хранился.

Но только ли причинь о Павлѣ намъ просить? Какъ скоро бремя онъ монарха сталъ носить, Свободные пути всѣмъ подданнымъ открылись, И двери радости къ престолу отворились. Терпѣніе къ царю безъ трудности пдетъ, И хартію свою въ рукахъ къ нему несетъ; Почтенную сію царь добродѣтель знаетъ, Прошеніе ея онъ кротко принимаетъ;

Она исходить вонь съ блистающимъ лицемъ, И хвалится своимъ монархомъ и отцемъ. Забвенное потомъ достоинство въ сфдинъ, При близости въ своей, съ унынія, судьбинь, Забывшее пути въ величеству въ чертогъ, Шагами слабыми колеблющихся ногъ. Ло внутреннихъ царя покоевъ достигаетъ, И двери царскія отверсты обрѣтаетъ, Предъ свътлое лице монарха предстаетъ, Подданническій долгь преклонно отдаеть; Монаршія его щедроты оживляють, Померкшее во тымъ доброты озаряють; Исполнено отрадъ выходить отъ царя, За бездну милостей его благодаря. Неволя наконецъ ствнами огражденна, Иль въ разныя мъста Россін отдаленна. Лишенна способовъ себя освободить, Чтобъ въ милостяхъ его участницею быть, Сквозь ствны изъ даля свой громкій гласъ возносить, Свободы у царя изъ заточенья просить; Но прежде, нежель гласъ ея достигнуть могь, Желаніе царю влагаеть въ сердце Богь, Свободу даровать соперникамъ плененнымъ, Разселенымъ вдали, въ темницахъ заключеннымъ: Въ жилище мрачное неволи входитъ самъ; Не въруетъ она во тьмъ своимъ глазамъ; Онъ помраченныя ей очи отверзаетъ, Прозрѣвшую въ нощи на вѣки свобождаетъ.

По разнымъ странствуетъ она уже землямъ,
По дальнымъ плаваетъ изъ края въ край морямъ,
Россійскаго царя повсюду прославляетъ,
Дѣянія его народамъ извѣщаетъ,
Повѣдаетъ что онъ, какъ дѣятеленъ самъ,
Такъ любигъ и въ другихъ приверженность къ трудамъ;
Супругу и сыновъ къ служенью призываетъ,
И должности на нихъ приличны возлагаетъ,
Чтобъ вѣрныхъ у себя помощниковъ имѣть,
Дабы въ правленіи надежнѣе успѣть.
Другая вѣсть враговъ Россіи устрашаетъ,

Что Павель въ воинствъ дукъ, храбрость возбуждаетъ, Что онь уже успёль служащихъ наградить, И тамъ бъ себа любовь и ревность въ нихъ родить. Но дружество всегда безъ зависти, безъ лести, Для будущихъ временъ записываетъ въсти, Что страны цёлыя онъ щедро наградиль. Старинныя права имъ въчно возвратилъ; Что наки свой народъ всемъстно облегчаетъ, Церерины дары съ него брать запрещаеть; Что онъ при множествъ вседневныхъ важныхъ дълъ, Училища дътей самъ быстро обозръдъ, Проникъ порядки ихъ, науки и ученье. Наградой ободриль успёхи и раченье, Старъйшинъ поощрилъ къ несенію трудовъ, Чтобъ отъ питомцовъ ихъ зръть болье плодовъ; Что онъ во всехъ дёлахъ премудро поступаеть, Земныя племена примфромъ научаетъ, Какъ должно почитать родителей своихъ, Какъ дътямъ прославлять по смерти память ихъ.

Россія на діла монарховы взирая, Оказанныя ей щедроты исчисляя, Блаженнымъ навсегда считаетъ жребій свой, И просить милости у Бога токмо той, Чтобъ Павель въ типинъ несчетны прожиль годы; Все прочее ему дадуть его народы: Науки юношей къ познаньямъ поведуть, Познанія плоды обильны принесуть; Копатели земли въ ея утробу пройдутъ, По камней дорогихъ и до металловъ дойдутъ; Оратай утучнить трудомъ своимъ поля, Обиліе плодовъ произведеть земля; Избытки отвезеть купець въ чужія царства, Въ Россін дальныхъ странъ умножатся богатства; Россія въ крѣпости возстанеть, процвѣтеть, И Павлу монументь отъ злата вознесеть.

<sup>394)</sup> Полное собраніе законовъ россійской имперіи. 1830. Т. XXIV, стр. 2, 5, 6, 21, № 17538, 17547, 17556, 17585 и др.

<sup>395)</sup> Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ 227, № 10620, л. 96—97 об.

396) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ 227, № 10620, л. 15—18, л. 11—14. Письмо академиковъ: Озерецковскаго, Гурьева и Севастьянова 15 декабря 1801 года. — Письмо академика Фусса къ министру народнаго просвѣщенія:

# Monsieur le comte,

Animé du désir de rendre à l'académie des sciences son ancienne splendeur votre excellence a daigné me demander un exposé des mesures à prendre de la part du ministère confié à votre direction sage et éclairée pour relever cet établissement, la première et la plus ancienne institution savante de l'empire. Avant d'articuler ces mesures votre excellence voudra bien me permettre de les motiver en lui découvrant les playes secrètes qui ont fait tomber ce corps, autrefois si sain et si robuste, dans l'état de langueur où il se trouve à présent. Faire connaître sa maladie, c'est indiquer en même temps les moyens de la guérir.

Les causes qui ont contribué le plus à faire tomber l'académie en décadence, et qui l'empêchent de se replacer au rang éminant qu'elle a occupé autrefois à côté des premières académies de l' Europe, sont:

- 1°) Le défaut d'un reglement en vigueur dans tous ses articles, qui, en traçant au chef et aux membres, d'une manière claire et immuable, et leurs droits et leurs devoirs, mît chacun dans l'impossibilité d'outrepasser les premiers et de se soustraire aux autres. Le reglement donné à l'académie en 1747 et confirmé par l'impératrice Elisabeth de glorieuse mémoire, en donnant un pouvoir presque illimité au président, a souffert, par les chefs mêmes, des altérations qui ont anéanti presque toute sa force. On ne le cite plus que pour appuyer des motions que l'un ou l'autre de ses paragraphes semble favoriser.
- 2°) Le défaut d'un état conforme aux prix actuels des articles de première nécessité, et l'impossibilité, où l'académie se trouve, de payer aux académiciens des appointemens qui les

missent dans un état d'honnête aisance. Dans l'état dressé en 1747 les gages des académiciens furent fixés à 800 roubles avec une addition de 60 roubles pour le quartier et le bois. Les chefs qui régirent l'académie sous le règne de l'impératrice Cathérine II de glorieuse mémoire, convaincus de l'insuffisance absolue d'un tel salaire, et se prévalant du droit que leur donnait le 10° article du reglement, augmentèrent, à la vérité, les appointemens de quelques académiciens jusqu' à 1000 et 1200 roubles; mais les fonds de l'académie ne leur permirent pas d'aller plus loin et de proportionner les gages au rencherissement toujours croissant des besoins de la vie. Encore à présent il y a des l'académiciens d'un mérite reconnu qui, après avoir servi avec honneur 20 et 30 ans, n'ont que 1000 roubles d'appointemens, tandis que les professeurs de la nouvelle université de Dorpat en ont 2000, sans compter les honoraires des étudians.

- 3°) Le trop petit nombre d'académiciens, réduit à présent à neuf, parmi lesquels il y en a deux, à qui leur âge et leurs services rendus donnent une espèce de dispense de toute fonction pénible. La mort a enlevé à l'académie la plupart de ses membres les plux distingués. D'autres ont quitté son service pour chercher dans des carrières plus lucratives les moyens de subsistance, dont la carrière académique leur fermait toute perspective.
- 4°) L'impossibilité de remonter l'académie et de remplir les places vacantes par des savans d'une certaine célébrité et propres à travailler au perfectionnement des sciences, impossibilité qui subsistera tant que l'académie ne pourra offrir à ceux qu'elle appelle pour enrichir les sciences de nouvelles découvertes, que la moitié de ce qui a été accordé aux professeurs d'une université dont le devoir se borne au simple enseignement.
- 5°) La parcimonie, avec laquelle les chefs et la chancellerie ont refusé et refusent (peut être par des vues d'économie nécessaire, que la modicité de l'état académique excuse) toute dépense un peu considérable, proposée pour l'achat d'instrumens, de livres

ou autres subsides littéraires. Qui croirait, par exemple, que tout ce que l'académie possède en fait d'instrumens pour les expériences si intéressantes sur le galvanisme, se réduit à une petite batterie de 30 plaques de cuivre et de zinc; que l'observatoire, d'ailleurs abondamment pourvu d'instrumens anciens, n'a point de cercle multiplicateur, point de sextant à réflexion, point d'horizon artificiel de nouvelle invention; que l'académie n'a point de laboratoire chymique, si l'on ne veut décorer de ce nom la ci-devant cuisine de mr. Lowitz; que son jardin botanique est presque nul; que les effets dévastateurs du tems et la teigne consument son cabinet d'histoire naturelle et diminuent journellement le nombre des objets qui s'y conservent et dont les augmentations ne sont qu'occasionelles; que les meilleurs ouvrages nouveaux manquent à la bibliothèque qui ne s'enrichit presque que des présens qu'on lui fait.

- 6°) Le dénûment absolu des moyens de former et d'exécuter de ces grandes entreprises qui par leur importance et leur utilité puissent électriser les esprits et raviver l'activité qui a été si imposante et si fructueuse du temps des expéditions académiques faites sous le règne de Cathérine II, époque glorieuse pour la Russie, pour l'académie et pour les sciences, qui, en perfectionnant la géographie de l'empire, a fait aussi connaître en même tems la richesse de ses productions naturelles et l'immensité de ses ressources.
- 7°) Le patriotisme mal entendu de quelques académiciens de la nation, qui, soutenant que l'académie ne doit dorénavant être composée que de savans indigènes, s'opposent à l'engagement de tout savant né hors de la Russie, quelque mérite et quelque réputation qu'il ait principe illibéral et indigne d'une société de savants, qui n'est adopté nulle part, pas même chez des nations, où elles auraient toutes les facilités imaginables de se composer de savans nationaux.

Voici, monsieur le comte, un tableau fidèle de l'état dans

lequel se trouve cette académie illustrée jadis par les noms des Euler, Bernoulli, Bayer, Gmelin, Muller, et tant d'autres noms chers aux sciences. Encore jouit-elle d'une ombre de sa gloire passée, mais qui va s'éteindre, sans l'intervention promte et efficace du ministère appellé à diriger les institutions savantes de l'empire.

Le premier moyen de la relever, sans lequel tous les autres seront impossibles, c'est de présenter à la confirmation de sa majesté l'empereur le projet de reglement dressé par le comité nommé pour cet effet le 18 mars passé, après que votre excellence y aura fait les changemens et modifications que la création du nouveau ministère et d'autres considérations lui paraîtront rendre nécessaires.

Le second moyen, auquel tiennent pareillement tous les autres, c'est la confirmation d'un nouvel état qui assûre à l'académicien des appointemens proportionnés aux pris actuels des subsistances, qui lui offre la perspective d'une retraite à sa viellesse et celle de quelque secours à sa famille après sa mort. Le comité n'avait pas osé fixer à plus de 1800 roubles les appointemens des plus anciens académiciens, ni à plus de 1200 ceux des plus jeunes. Maintenant que la munificence impériale vient d'accorder 2000 roubles à chaque professeur de l'université de Dorpat, j'ose représenter à votre excellence que ce serait dégrader en quelque façon l'académie des sciences, que de traiter moins favorablement les savans qui la composent, et je la supplie d'effectuer que l'article des appointemens soit changé dans le nouvel état et que les académiciens soient au moins mis de niveau, à cet égard, avec les professeurs de Dorpat.

Le troisième moyen de relever l'académie sera préparé par l'exécution des deux précédens. Pourvue d'un nouveau reglement et d'un état suffisant, l'académie se verra dans la possibitité d'augmenter le nombre des académiciens, de remplir les places vacantes par des savans de réputation et d'un mérite recounu, et de mettre plus d'activité dans l'exercice de leurs fonctions, en

les pourvoyant de tous les secours qu'exigeront leurs recherches. Les sommes stipulées dans l'état pour les différens départemens mettrout l'académie dans l'état de remonter le cabinet de physique, celui d'histoire naturelle, le jardin botanique, l'observatoire et la bibliothèque, qui peu à peu reprendront un aspect plus digne du premier corps savant d'un grand empire.

Un quatrième moyen est indiqué et motivé dans le protocolle que j'ai eu l'honneur de présenter à votre excellence mercredi passé. J'y ai dit ce qui manque à l'observatoire pour être conforme à l'état de perfection où l'astronomie pratique a été portée de nos jours. Je me refère donc à l'exposé que j'ai fait dans ce protocolle (£ 67) au sujet de l'observatoire, du laboratoire chymique et du théatre anatomique. Il servira de supplément à ce mémoire.

Le cinquiéme moyen de ranimer l'académie sera de la charger, quelque tems après sa réorganisation, de quelque grande entreprise scientifique. La géographie, l'astronomie, la physique générale, offrent encore bien des problèmes qui pour être résolus demandent le concours de plusieurs savans réunis en un corps et travaillant de concert et par goût et par devoir. La Russie, par sa vaste étendue, par la diversité de ses climats, la variété de ses productions, la différence des moeurs, des genres de vie, des cultes des peuples qui l'habitent, présente des objets de recherches du plus grand interêt. Maîtresse de l'Archipel qui unit l'Asie orientale au continent de l'Amérique septentrionale; en possession d'un autre qui la rend voisine du Japon; limitrophe de la Chine, de la Boukharie qui l'est elle-même du Thibet, pays presqu' inconnu encore sous tant de rapports; enrichie de nouvelles acquisitions où jamais naturaliste a mis le pied, cette position met la Russie à la portée des découvertes les plus intéressantes; et l'académie, régénerée par les soin de votre excellence et forte de la protection du ministère, sera en état de rendre cette position utile aux sciences. Puisse-t-elle un jour payer de cette manière à la patrie le tribut de reconnaissance qu'elle

lui doit et meriter le regard propice de son auguste souverain!

J'ai l'honneur d'être avec le plus réspectueux dévouement, monsieur le comte,

de votre excellence

le très-humble et très obéissant serviteur

Nicolas Fuss.

Ce 17 janvier. 1803.

- 397) Біографическій словарь профессоровь и преподавателей московскаго университета. 1855. Ч. І, стр. 68—89. Статья о Баузе, Н. С. Тихонравова.
- 398) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ 227,  $\times$  10620, л. 22—48. Проэктъ устава академіи наукъ, статьи 1-я и 7-я.
- 399) Періодическое сочиненіе о усиѣхахъ народнаго просвѣщенія. 1804. № IV, стр. 342, 343, 372. Регламентъ императорской академіи наукъ. §§ 1, 2, 5, 99.
- 400) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ 5, № 36742; журналъ воммиссіи объ училищахъ 13 сентября 1802 года.— Картонъ 1009, № 39034 и вартонъ 209, № 9594. Исправляющій должность министра народнаго просвѣщенія внязь А. Н. Голицынъ объявилъ 13 февраля 1817 года, что государь императоръ, желая облегчить въ трудахъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Озерецковскаго, по уваженію въ преклоннымъ лѣтамъ его, уволилъ его отъ присутствія въ главномъ правленіи училищъ съ оставленіемъ при немъ званія члена онаго.
- 401) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ 5, № 36742. Журналь коммиссіи объ училищахъ 20 сентября 1802 года.
- 402) Періодическое сочиненіе о успѣхахъ народнаго просвѣщенія.
   № І, стр. 7. Предварительныя правила народнаго просвѣщенія. 14 е.
- 403) Дѣла архива минястерства народнаго просвѣщенія. Картонъ 7, № 36744. Журналъ главнаго правленія училищъ 7 февраля 1803 года.
- 404) Сборникъ постановленій по министерству народнаго просв'єщенія. 1864. Царствованіе императора Александра І. Т. І, стр. 264— 301. Уставы университетовъ, утвержденные 5 ноября 1804 года, § 48, 159, 54, 61, 62, 13, 27, 42, 11 и т. д.

**405)** Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ 1316, № 38761, л. 33—58.

Митие о двухъ предложенныхъ способахъ къ предупрежденію злоупотребленій тисненія, съ пріобщеніемъ предначертанія устава цензуры.

Его сіятельство министръ народнаго просвѣщенія препроводиль къ намъ манифестъ короля датскаго объ ограниченіи свободы книгопечатанія въ Даніи и представленіе попечителя с.-петербургскаго округа, относительное до мѣръ, какія должно предпринять у насъ по сему же предмету. Разсмотрѣвъ оныя со вниманіемъ, честь имѣемъ представить мнѣніе наше главному училищъ правленію въ надеждѣ, что оно благоволитъ разсмотрѣть оное прежде, нежели приступитъ къ выбору мѣръ для предупрежденія злоупотребленій, могущихъ вкорениться отъ уничтоженія прежней строгой цензуры.

Его превосходительство г. дъйствительный камергеръ Новосильцовъ, показавъ необходимость сихъ мъръ, предложилъ главному училищъ правленію два способа къ предупрежденію злоупотребленій и къ ограниченію свободы тисненія въ Россіи.

- 1-е) Изданіе постановленія сообразнаго датскому манифесту, которымъ бы ясно и точно было опредѣлено все то, что печатать запрещается подъ опасеніемъ наказаній, соразмѣрныхъ важности преступленій, учиненныхъ нарушителями сихъ постановленій.
- 2-е) Учрежденіе цензурныхъ комитетовъ, которые бы по силь VII пункта высочайшаго манифеста изданнаго 8-го сентября 1802 года состояли въ въдъніи министра народнаго просвъщенія.

Главное училищъ правленіе наклонно было принять первую мёру, какъ сходнёйшую съ духомъ правленія дружелюбнаго и покровительствующаго просвёщенію. Безпрекословно, что мёра сія въ нёкоторыхъ отношеніяхъ должна имёть явное предъ второю преимущество, наипаче, если строгость заключится въ нёкоторые предёлы и положены будутъ денежныя взысканія, со-

образно мнѣнію Николая Николаевича (Новосильцова); но прочитавъ со вниманіемъ датскій манифестъ, и сообразивъ оба предложенные способа, мы полагаемъ, что въ другихъ отношеніяхъ второй способъ будетъ предпочтительнѣе предъ первымъ. Мы кратко объяснимъ здѣсь выгоды и невыгоды обѣихъ мѣръ, и обозначимъ причины, кои побуждаютъ насъ предполагать, что вторая мѣра будетъ у насъ предпочтительнѣе.

## Первый способъ имъетъ слъдующія выгоды:

- 1-е) Онъ удобнѣе для скорѣйшаго распространенія произведеній словесности; ибо не препятствуетъ обнародованію никакого сочиненія, хотя бы оно содержало или нѣтъ что либо противное запрещенному указомъ.
- 2-е) Онъ удобнѣе можетъ прекратить не только злоупотребленія тисненія, но даже своевольство сочинителей и гравированія, подвергая наказанію неимущихъ сочинителей предосудительныхъ сочиненій, напечатанныхъ какъ внутри, такъ и внъ имперіи; также и сочинителей и распродавателей вольнодумныхъ рукописей и соблазнительныхъ эстамповъ.

Съ другой стороны сей способъ имъетъ слъдующія неудобности:

- 1-е) Онъ не предохраняеть отъ пагубныхъ слѣдствій свободы тисненія. Ядъ сочиненія возмутительнаго, беззаконнаго или своевольнаго, напечатаннаго и пущеннаго въ продажу подъ невиннымъ заглавіемъ, можетъ раздражить многія сердца и возмутить умы прежде, нежели гражданинъ, усердствующій ко благу общему, донеся о таковомъ сочиненіи правительству, успѣетъ остановить продажу онаго.
- 2-е) Онъ поставляетъ въ необходимость всёхъ сочинителей объявлять ихъ имена; его превосходительство Николай Николаевичъ объяснилъ неудобность сей мёры въ разсужденіяхъ своихъ о датскомъ манифестё. Средство, предлагаемое имъ, конечно уменьшитъ неудобность сію, но не истребитъ оной совершенно,

ибо многіе сочинители, по скромности или боясь навлечь на себя критиковъ, или для избѣжанія личныхъ непріязней, желая оставаться неизвѣстными, лучше согласятся не издавать своихъ сочиненій, нежели повѣрить тайну двумъ или тремъ особамъ, которыя, по тщеславію, нескромности или легкомыслію, могутъ открыть имя автора.

- 3-е) Великое бы неудобство было предать сочинителя за сдѣланныя имъ преступленія суду обыкновенному. Николай Николаевичъ Новосильцовъ, предвидя сіе, предложилъ способъ, который нѣсколько облегчаетъ оное, но не искореняетъ другихъ затрудненій, въ числѣ коихъ мы полагаемъ: выборъ особъ, которые будучи чужды предразсудковъ, и которые бы, по свободному образу мыслей, были способны судить преступленія автора и быть членами судилища, которыя его превосходительство предлагаетъ учредить въ главнѣйшихъ городахъ имперіи; назначеніе сихъ судей, долженствующихъ заступить мѣста тѣхъ, коихъ обвиняемый отвергаетъ, и тѣхъ, коихъ обвинитель по причинамъ можетъ также отвергнуть; медленность, соединенную съ симъ порядкомъ судопроизводства и увеличивающуюся обширностію имперіи; переносъ дѣла въ другіе суды и проч.
- 4-е) Какъ бы ни разграничивали преступленія и постепенность наказаній въ семъ постановленіи, тонкость оттѣнокъ въ нарушеніяхъ закона, правила болѣе или менѣе строгія посредниковъ, различные толки аллегорій или мѣстъ сочиненія, имѣющихъ двойной смыслъ, все сіе затруднить отправленіе правосудія. Черту между тѣмъ, что позволено печатать и что печатать запрещается, гораздо труднѣе провести и не удаляться отъ оной, нежели слѣдовать той, которая отдѣляеть позволенное отъ непозволеннаго въ другихъ частяхъ законоположенія, въ коихъ оттѣнки гораздо яснѣе.
- 5-е) Опытность научила, что сочинение самое неизвѣстное входить въ славу, когда его запретять, и что невозможно уничтожить всѣ экземпляры запрещенной книги. Приговоръ, сдѣланный судилищемъ, особенно для сего учрежденнымъ, для изслѣдованія

преступленій сочинителей, конечно сдѣлаеть то, что всѣ со тщаніемь будуть искать запрещенную книгу. Во Франціи прежде сего сочинитель обогащался, если могъ успѣть, чтобы книга его была запрещена.

## Второй способъ удобнъе по слъдующимъ причинамъ:

- 1-е) Онъ сообразнѣе съ тѣмъ, что уже заведено и что долженствуетъ учредиться по силѣ многихъ актовъ, имѣющихъ силу закона; ибо
- а) Для книгъ священныхъ есть цензура, состоящая, по силѣ имяннаго высочайшаго указа, подъ вѣдѣніемъ святѣйшаго синода.
- b) Академія наукъ, по силѣ устава своего, имѣетъ цензуру для книгъ, печатающихся въ ея типографіи.
- с) Всѣ университеты имѣютъ и будутъ имѣть цензуры для книгъ, печатаемыхъ въ подвѣдомыхъ имъ округахъ по силѣ § 30 предварительныхъ правилъ народнаго просвѣщенія, актовъ, постановленій и уставовъ, утвержденныхъ или вновь сочиняемыхъ.
- 2-е) Сей способъ болѣе обезнечиваетъ, нежели первый, и съ меньшимъ затрудненіемъ противъ пагубныхъ слѣдствій свободы тисненія; ибо онъ уничтожаетъ зло, и не допускаетъ ему укорениться. Сей препятствуетъ умышляемому злодѣянію, а тотъ наказываетъ уже содѣянное зло.
- 3-е) Сей способъ освобождаеть отъ необходимости сочинителей объявлять ихъ имена. Содержатель типографіи обязанъ только объявлять имя свое, дабы отвѣтствовать за сходство напечатанной книги съ рукописью, одобренной цензурою.

Съ другой стороны сей способъ имѣетъ слѣдующія неудобства:

1-е) Онъ поставляетъ въ непріятное положеніе писателей благонамѣренныхъ, и сочиненіе, исполненное истинъ полезныхъ, но разительныхъ по ихъ новости или смѣлости, подвергается запрещенію, или цензоръ мнительный и робкій можетъ многое въ

ономъ не позволить. Но когда цензорамъ даны будутъ подробныя наставленія, основанныя на правилахъ свободныхъ и сообразныхъ съ видами правительства благоразумнаго, твердаго и просвѣщеннаго, каково наше; когда цензоры будутъ знать точно, что должно запрещать имъ печатать, и что могутъ они одобрять безъ всякаго сомнѣнія; сіе неудобство пе составитъ большой важности, и между сею умѣренно строгою цензурою и свободою книгопеча танія, ограниченною постановленіемъ, сообразнымъ съ датскимт манифестомъ, состоявшимся въ 1799 году, будетъ мало разницы.

2-е) Сей способъ не прспятствуетъ распространенію рукописей, противныхъ законамъ цензуры. Но преступленія таковаго рода, въ самомъ существѣ весьма рѣдкія и сопряженныя съ великимъ затрудненіемъ умножать число экземпляровъ, безъ всякой неприличности могутъ преданы быть суду управы благочинія, равно какъ и продажа эстамповъ соблазнительныхъ, дерзкихъ и противныхъ вѣрѣ.

Сообразивъ такимъ образомъ все, что можно сказать въ пользу и опроверженіе объихъ предложенныхъ мъръ, намъ кажется, что предпочтительнье учредить цензуры, тьмъ болье, что онь уже совершенно образованы въ Дерпть и Вильнь, а также и въ С.-Петербургь для книгъ, печатающихся въ типографіи императорской академіи наукъ, и что въ прожектированныхъ уставахъ университетовъ московскаго, харьковскаго и казанскаго и ихъ округовъ также упомянуто о цензуръ. Остается только учредить цензуру въ С.-Петербургь и издать общее постановленіе, дабы ничего не было упущено по сей части во всемъ россійскомъ государствъ.

Честь имѣемъ представить на разсмотрѣніе Главному училищъ правленію предначертаніе общаго устава цензуры, если оно заблагоразсудить приступить къ сей мѣрѣ для ограниченія свободы тисненія. Сообразясь съ замѣчаніями и прибавленіями почтенныхъ членовъ правленія, мы конечно не упустимъ сдѣлать нѣкоторыя къ сему плану пополненія.

## Предначертаніе плана цензуры.

- § 1) Каждый университетъ имѣетъ цензурный комптетъ, состоящій изъ одного профессора отъ каждаго отдѣленія или факультета.
- § 2) Для с.-петербургскаго округа, гдѣ еще университетъ не существуетъ, учредится цензурный комитетъ изъ ученыхъ особъ, пребывающихъ въ столицѣ. Комитетъ сей будетъ состоять подъ вѣдѣніемъ попечителя.
- § 3) Попечитель о учрежденій цензурнаго комитета изв'ящаеть гражданских губернаторовь губерній, составляющихь его округь.
- § 4) Содержатель типографіи безъ позволенія цензуры того учебнаго округа, гдѣ состоить его типографія, не можеть печатать никакой книги, исключая церковныхъ, подъ опасеніемъ заарестованія, если книга печаталась на его счетъ, и денежнаго взысканія, если она печаталась на счетъ другаго.
- § 5) Если книга, напечатанная безъ позволенія цензуры, будетъ содержать мѣста предосудительныя и противныя § 17-му сего устава, въ такомъ случаѣ сверхъ заарестованія и денежнаго взысканія, положенныхъ по силѣ предъидущей статьи, будетъ сдѣлано еще наказаніе, соразмѣрное важности преступленія.
- § 6) Всякій сочинитель или издатель, желающій напечатать книгу, долженъ въ силу вышесказаннаго отослать рукопись, написанную чисто и четко, въ цензуру округа, въ которомъ находится типографія, обознача имя типографщика.
- § 7) Типогравщикъ не можетъ принять рукописи, отданной къ напечатанію безъ одобренія цензуры, но обязанъ доставить оную въ цензуру своего округа.
- § 8) Сочинитель или издатель, если пожелають, могуть не объявлять своего имени, но имя типографщика должно быть напечатано на заглавномъ листъ книги.
- § 9) Цензурный комитеть ведеть журналь всёмь рукописямь, въ оный отдаваемымь. Въ сей журналь записывается названіе и

число страницъ каждой рукописи, день отдачи, имя типографщика, имя цензора, читавшаго рукопись, и день обратной выдачи изъ цензуры, съ объясненіемъ, съ совершеннымъ ли одобреніемъ отослана рукопись или за исключеніемъ чего.

- § 10) Всякій цензурный комитеть представляеть ежем выписку изъ сего журнала университетскому сов ту, который препровождаеть оную къ попечителю. Въ С.-Петербург цензурный комитеть представляеть выписку изъ своего журнала непосредственно попечителю.
- § 11) Цензура не должна задерживать рукописей, присланныхъ на ея разсмотрѣніе, наипаче журналовъ и другихъ періодическихъ изданій, которые долженствуютъ выходить въ срочное время, и теряютъ большую часть своей занимательности, если издаются позже. Цензура возвращаетъ рукописи по старшинству ихъ вступленія и имѣетъ для сего особенную печать и канцелярію подъруководствомъ секретаря.
- § 12) Рукописи, одобренныя цензурою, должны быть скрѣплены по листамъ цензоромъ, читавшимъ оныя; время одобренія и имя цензора должны выставляться на оборотѣ заглавнаго листа, а годъ напечатанія на заглавномъ листѣ.
- § 13) Типографщикъ по напечатаніи рукописи, одобренной цензурою, обязанъ послать напечатанный экземпляръ и съ рукописью въ ту цензуру, которая одобрила книгу, для сличенія оригинала съ напечатаннымъ,
- § 14) Типографщикъ даетъ подписку отвътствовать за несходство напечатаннаго съ одобреннымъ цензурой оригиналомъ. Если онъ во время набора книги попустилъ включить что либо предосудительное, въ такомъ случаъ съ него будетъ сдълано денежное взысканіе, и сочиненіе будетъ заарестовано, равно какъ бы было напечатано безъ позволенія цензуры.
- § 15) Сочиненіе, одобренное цензурой, можетъ быть напечатано вновь, не подвергаясь вторичному разсмотрѣнію, если только новое изданіе не будетъ содержать прибавленій, замѣчаній и проч. Въ семъ случаѣ сочинитель и издатель книги или содержатель ти-

пографіи обязанъ прислать въ цензуру всё тё мёста, кои не находятся въ прежнемъ изданіи, уже одобренномъ цензурою.

- § 16) Цензоръ не можетъ одобрить никакого сочиненія, содержащаго явно противное закону божію, правленію, нравственности или чести какого либо частнаго человѣка. Если же по легкомыслію, невниманію, или по непозволенному къ кому благоволенію, онъ одобритъ сочиненіе, явно ополчающееся противу котораго ни есть изъ сихъ четырехъ пунктовъ, въ такомъ случаѣ цензоръ за сіе отвѣтствуетъ.
- § 17) Хотя и нельзя предполагать столь дерзкихъ писателей, которые бы рѣшились издавать сочиненія, клонящіяся къ тому, чтобы совѣтовать явно или въ иносказательномъ, довольно ощутительномъ, смыслѣ, перемѣну въ правленіи, бунтъ или неповиновеніе государю, опорочивали законы отечества, и оскорбляли священную особу монарха, но если такое сочиненіе будетъ прислано въ цензуру, она обязана объявить о семъ правительству, которое не упустить отыскать сочинителя и поступить съ нимъ по всей строгости законовъ.
- § 18) Рукопись, явно опровергающая бытіе Бога и безсмертіе души, опорочивающая христіанскій законь, им'єющая цілію распространеніе ложныхъ слуховъ о важнійшихъ частяхъ государственнаго управленія, осуждающая законы и міры правительства, оскорбляющая честь гражданина, благопристойность и нравственность, должна быть обозначена въ непропускі цензоромъ, и позволоніе къ напечатанію отказано цензурой, которая въ тоже время объявить причины запрещенія тому, кто прислаль рукопись, удержа оную въ цензурів.
- § 19) Ежели сочинитель или издатель почтеть себя обиженнымъ за неодобрение его книги, онъ можетъ принести на сіе жалобу главному училищъ правленію. Когда правленіе одобритъ сочиненіе, то издать оное будетъ позволено; если же напротивъ правленіе подтвердитъ мнѣніе цензуры, то рукопись будетъ уничтожена.
  - § 20) Рукопись, содержащая токмо нѣкоторыя мѣста, про-

тивныя обозначеннымъ правиламъ, отсылается съ означеніемъ сихъ мѣстъ, дабы сочинитель или издатель выкинулъ ихъ самъ изъ сочиненія; ибо цензоръ самъ собою не можетъ дѣлать никакихъ въ рукописи поправокъ или что либо вымарывать изъ оной.

- § 21) Если въ періодическомъ изданіи, въ смѣси, отрывкахъ и прочихъ смѣшенныхъ твореніяхъ, въ которыхъ всѣ піесы отдѣлены и не имѣютъ никакой между собою связи, которая нибудь изъ оныхъ подвергнется предосужденію цензора, онъ можетъ исключить оную изъ одобренія, даннаго имъ всей книгѣ.
- 22) Впрочемъ цензура не должна осуждать слегка и по одной только наружности сочиненіе или мѣсто, которое только натяжкою можетъ почесться предосудительнымъ. Когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двойной смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное самымъ благопріятнымъ образомъ въ пользу намѣреній сочинителя.
- § 23) Скромное изслѣдованіе всякой истины, относящейся до закона, человѣчества, гражданскаго состоянія, законоположенія, управленія государственнаго, или какой бы то ни было отрасли правленія, не только не можетъ подвергнуться осужденію цензуры, но можетъ пользоваться всею свободою тисненія, которая совмѣстна съ безопасностію и спокойствіемъ государства, и безъ которой нельзя ожидать успѣховъ въ просвѣщеніи.
- § 24) Въ затруднительныхъ случаяхъ цензоръ предлагаетъ полному комитету свои сумнѣнія, который рѣшитъ по большинству голосовъ, должно ли быть сочиненіе одобрено или нѣтъ. Цензурные комитеты, составляя часть первыхъ ученыхъ сословій имперіи, имѣющихъ цѣлію скромное, но неустрашимое изслѣдованіе полезныхъ истинъ, конечно уважатъ сочиненія, стремящіяся къ сему предмету.
- § 25) Книги, выписываемыя университетами изъ чужихъ краевъ для ихъ употребленія, разсматриваются цензурными комитетами на такихъ же правилахъ.

Николай Озерецковскій. Николай Фуссъ.

- 406) дома архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ 1316, № 38761, л. 84—92.
- 407) Записки россійской академіи. Засёданія: 21 октября 1783 года, л. 9 об.—18 ноября 1783 года, л. 22.—11 марта 1788 года, л. 147.—5 августа 1794 года, л. 68.—10 августа 1794 года, л. 70.
- 408) Записки россійской академін. Засѣданія: 18 ноября 1783 года, л. 24.—14 декабря 1790 года, л. 212 об.—18 мая 1801 года, л. 39 об.—8 іюня 1801 года, л. 53 об.—24 августа 1801 года, л. 125.—31 августа 1801 года, л. 130.—23 ноября 1801 года, л. 196—196 об.—22 августа 1814 года, № 28.—13 февраля 1815 года, № 7.—6 марта 1815 года, № 10.—20 марта 1815 года, № 12.—8 мая 1815 года, № 17.—9 августа 1784 года, л. 53—53 об.—13 декабря 1791 года, л. 240.
- 409) Обозрѣніе мѣстъ отъ Санктпетербурга до Старой Русы и на обратномъ пути. 1808. стр. 84—85.
- 410) Записки россійской академін. Засёданія: 30 января 1784 года, л. 33 об.—22 февраля 1785 года, л. 60—60 об.
- 411) Записки россійской академів. Засёданіе 6 іюля 1801 года, л. 80—80 об.
- 412) Записки россійской академіи. Засъданія: 3 марта 1800 года, л. 73 об.—17 марта 1800 года, л. 83.—18 августа 1800 года, л. 119 об.
- 413) Записки россійской академіи. Засёданія: 8 іюня 1801 года, л. 54.—22 іюня 1801 года, л. 71.—12 октября 1801 года; приложенія, л. 177.—20 іюля 1801 года, л. 91 об.—17 августа 1801 года; приложеніе, л. 123—123 об.—7 сентября 1801 года; приложеніе, л. 148—149.—31 августа 1801 года; приложенія, л. 139—139 об.—28 сентября 1801 года, л. 159 об.—11 сентября 1815 года, № 35.
- 414)Записки россійской академін. Засѣданія: 8 августа 1808 года, № 31, л. 225 об.—28 ноября 1808 года, № 44, л. 321 об.—8 декабря 1808 года, № 46, л. 340.—21 января 1822 года, № 3.
- 415) Записки россійской академіи. Засѣданія: 17 января 1803 года, № 3, л. 19—19 об. — 9 января 1804 года, № 1, л. 1—1 об. — 16 января 1804 года, № 2, л. 15—15 об.
- 416) Записки россійской академіи. Засѣданія: 1 апрѣля 1816 года, № 11.—19 января 1818 года, № 3.—28 сентября 1818 года, № 32.— 29 декабря 1819 года, № 46.—28 августа 1815 года, № 33.
- 417) Записки россійской академіи. Засѣданія: 31 августа 1818 года, № 29.—25 января 1819 года, № 4.—22 марта 1819 года, № 11.

Роспись внигамъ и рукописямъ императорской россійской академіи.

1840, стр. 159. № 102. Словарь иллирійскаго языка съ латипскимъ и россійскимъ, f. 1.

- 418) Записки россійской академін. Засёданія: 20 ноября 1787 года, л. 137—137 об.—19 апрёля 1802 года, л. 89 об.—26 апрёля 1802 года, л. 107—107 об.—3 мая 1802 года, л. 115—115 об.—20 апрёля 1801 года, л. 33—33 об.
- **419)** Записки россійской акалемін. Зас'єданіе 12 мая 1800 года, л. 84 об.—85.
- 420) Извѣстія о трудахъ членовъ россійской академін, помѣщенныя при второй, третьей. четвертой, иятой и шестой частяхъ словопроизводнаго словаря россійской академін.

Записки россійской академіи, 1802 года. Выписка изъ записокъ императорской россійской академіи минувшаго 1801 года іюня съ 5 дня по 1 число августа сего 1802 года о трудахъ и упражненіяхъ членовъ оныя.

- 421) Дѣла архива министерства народнаго просвѣщенія. Картонъ 236, № 11320; здѣсь же, № 11359 и др. Письма Озерецковскаго къминистру 13 ноября и 14 декабря 1823 года.
- 422) Діла архива с.-петербургской духовной консисторіи. Метрическая книга 1827 года введенской церкви, что въ семеновскомъ полку. Злісь показано, что дійствительный статскій совітникъ Николай Яковлевнчь Озеренковскій умерь 28 февраля, отъ старости; исповідоваль его и причащаль протоієрей Симеонъ Наумовъ. Кладбищенскія відомости за 1827 годь. Здісь показано, что 3 марта похоронень на смоленскомъ кладбищі Николай Яковлевь Озерецковскій, отставной дійствительный статскій совітникъ, умершій 84 літь, отъ старости; исповідоваль и причащаль протоієрей семеновскаго полка Симеонъ Наумовъ.